

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

## Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

P Slav 176. 25 1868





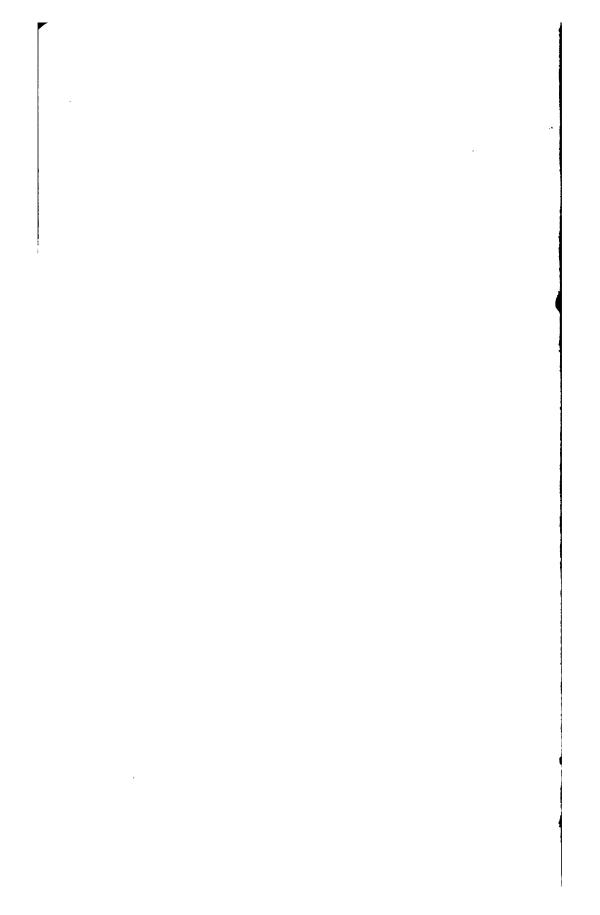

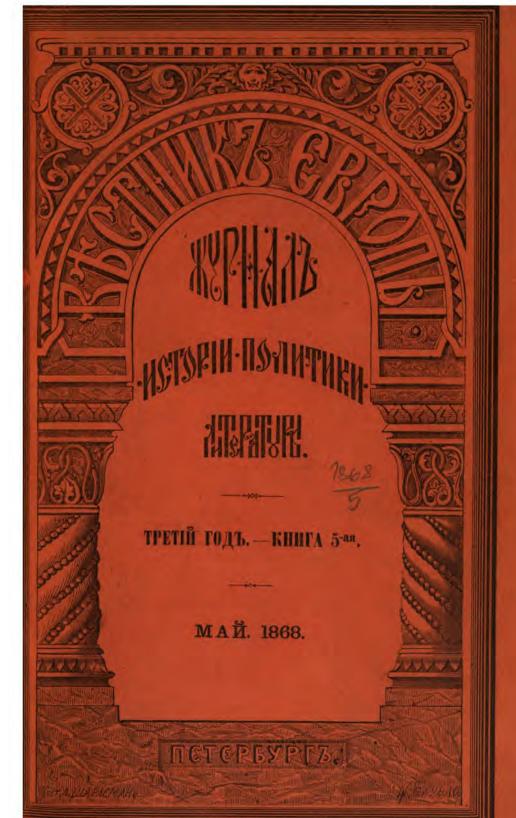

## ЕНИГА 5-ая. - МАЙ, 1868.

- І. ЦАРЬ ОЕДОРЬ ІОАННОВИЧЬ. Траседія на пини хъйствіяхь. Гр. А. К. Толетаго.
- И. ГЕТМАНСТВО ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЦКАГО. ІХ XVIII. В. Н. Костомарова.
- III. ТЫСЯЧА-ВОСЕМЬСОТЪ-ВТОРОЙ ГОДЪ ВЪ ГРУЗІИ. VII. Юридическое, гражданское и поенное устройство Грузіи. VIII. Первые дви русскаго правленія. IX. Начало волюній и участіє въ пихъ членовъ царскаго дома. X. Развитіє безнокойствъ и ихъ усмиреніе; арестованіе царевича Вахтанга, и назначеніе ки. Циціанова главнокомандующимъ въ Грузіи. Н. О. Лубровния.
- IV. ГАВСБУРГСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕПИСКА ВЪ ХУПІ-мъ ВЪКЪ. ПІ-VI. И. И.
- V. АНГЛІЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ГУГЕНОТЫ ВНВ ФРАНЦІИ. Л. А-ВЬ.
- VI.  $\Phi$ РАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПОЗИТИВНАЯ ШКОЛА ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ И НОВАЯ КНИГА ЛИТТРЕ. А.  $\Pi$ —85.
- VII. ЗЕМСКОЕ ОБОЗРЪНТЕ: Вопросъ о народномъ образованіи въ Московскомъ земскомъ собраніи 1868 года. Бар. II. А. Корфа.
- VIII. ПЕРВЫЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СЪЕЗДЪ ВЪ НОВГОРОДЕ. II. Б.
- ІХ. ЕЖЕМЪСЯЧНАЯ ХРОНИКА ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.
- Х. ОЧЕРКИ И ЗАМЪТКИ. ТРИ БОННСКІЕ ИСТОРИКА. Л. С.
- XI. КРЫЛОВЪ И РАДИЩЕВЪ. Кто писаль въ «Почть Духовъ»? Вопрось изъ исторіи русской литературы прошлаго въка. А. Н. Иынина.
- ХИ, КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. Апрыль.
- хип. объявленія и бивлюграфическій листокъ.

Съ іюньской книги начиется нечатаніе разсказовъ С. В. Максимова, подъ заглавісмы: «Несчастные», въ трехъ частихъ.

## ВЪСТНИКЪ

# **ЕВРОПЫ**

Third Year

третій годъ. — томъ ІІІ.



# ВЪСТНИКЪ

# ЕВРО ПЫ

## ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

Third Year TPETIH FOAT.

Gook 5 of Third year TOMB III.

редакція "въстника европы": галерная, 20.

Главпая Контора журнала: на Невскомъ просп., у Казан. моста, № 30. Экспедиція журнала: на Екатерингофскомъ проспекть, № 41.

С САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1868.

Stav.30-2
PSlav 176.25
1879. Oct. 6.

Bift of

Eugene, Lehun, Cer.

at Birming ham, Eng.

## ЦАРЬ ӨЕДОРЪ ІОАННОВИЧЪ

ТРАГЕДІЯ ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВІЯХЪ.

## двйствующія лица і).

ПАРЬ ӨЕДОРЪ ІОАННОВИЧЪ, сынъ Іоанна Грознаго.

ПАРИЦА ИРИНА ӨЕДОРОВНА, жена его, сестра Годунова.

БОРИСЪ ӨЕДОРОВИЧЪ ГОДУНОВЪ, правитель царства.

КНЯЗЬ ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ ШУЙСКІЙ, верховный воевода.

ДІОНИСІЙ, митрополитъ всея Руси.

ВАРЛААМЪ, архіепископъ Крутицкій.

ІОВЪ, архіепископъ Ростовскій.

БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ ПРОТОПОПЪ.

ЧУДОВСКІЙ АРХИМАНДРИТЪ.

ДУХОВНИКЪ царя Өедора.

КНЯЗЬ ВАСИЛІЙ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКІЙ, племянникъ князя Ивана Петровича.

<sup>1)</sup> При существующихъ театральныхъ правилахъ, не всё дёйствующія лица, здёсь понменованныя, могутъ явиться на сцену. О предполагаемыхъ вследствіе того измененіяхъ, для сцены, выйдеть особая статья, подъ заглавіемъ: Проекть постановки на сцену транедіи: «Дарь Федоръ Іоанновичь».

князь андрей КНЯЗЬ ДМИТРІЙ У ШУЙСКІЕ, родственники кн. Ивана Петровича. князь иванъ князь мстиславскій ближніе воеводы князь хворостининъ сторонники Шуйскихъ. князь шаховской михайло головинъ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧЪ ЛУПЪ-КЛЕШНИНЪ, бывшій дядька царя Өедора сторонники Годунова. князь туренинъ КНЯЖНА МСТИСЛАВСКАЯ, племянинца кн. Ивана Петровича и невъста Шаховскаго. ВАСИЛИСА ВОЛОХОВА, сваха. БОГДАНЪ КУРЮКОВЪ ИВАНЪ КРАСИЛЬНИКОВЪ московскіе гости, сторонники Шуйскихъ. ГОЛУБЬ, отецъ ГОЛУБЬ, сыпъ ӨЕДЮКЪ СТАРКОВЪ, дворецкій кн. Ивана Петровича. гусляръ. ЦАРСКІЙ СТРЕМЯННЫЙ. СЛУГА Бориса Годунова. ГОНЕЦЪ изъ села Тешлова. ГОНЕЦЪ изъ Углича. РАТНИКЪ.

Бояре, боярыни, съпныя дъвушки, стольники, дьяки, попы, монахи, торговые люди, посадскіе, стръльцы, слуги, нищіе и народъ.

Дъйствіе — въ Москвъ, въ концъ XVI-го стольтія.

## ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

## Домъ князя Ивана Петровича Шуйскаго.

На явомъ концв сцены — столь, за которымъ сидять всв ШУЙСКІЕ, кромв Ивана Петровича и Василія Ивановича. — Рядомъ съ Шуйскими: ЧУДОВСКІЙ АРХИМАН-ДРИТЬ, БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ ПРОТОПОПЬ и нъкоторыя другія духовныя лица. — Нъсколько бояръ также сидять за столомъ; другіе расхаживають, разговаривая, въ глубинъ сцены. —По правую руку, стоять купцы и люди разныхъ сословій. —Тамъ-же видънъ другой столь съ кубками и судеями. — За нимъ стоить, въ ожиданіи, СТАРКОВЪ, дворецкій князя Ивана Петровича.

## АНДРЕЙ ШУЙСКІЙ — къ духовнымъ.

Да, да, отцы! На это дёло врёнко Надёюсь я. Своей сестрой, царицей, Сидить правитель Годуновъ. Онъ ею Одной сильней всего боярства вмёстё; Какъ вотчиной своею помыкаетъ И думою, и церковью Христовой, И всей землей. Но только лишь удастся Намъ отъ сестры избавиться его — Мы сладимъ съ нимъ!

## чудовскій архимандрить.

Такъ князь Иванъ Петровичъ

Свое согласье даль?

андрей шуйскій.

На силу далъ!
Вишь, больно жаль ему царицы было:
Я въ домъ-де своемъ справляю свадьбу,
Племянницу за князя Шаховскаго,
Вишь, выдаю, — царицу-же съ царемъ
Я разлучу; у насъ веселье будетъ,
У нихъ-же плачъ!

БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ ПРОТОПОПЪ.

Зѣло онъ мягкосердъ.

## **дмитрій шуйскій.**

Такой ужъ норовъ: въ полѣ лютый звѣрь, А снялъ доспѣхъ — и не узнаешь вовсе, Другой сталъ человѣкъ.

головинъ.

А какъ-же онъ

Согласье даль?

АНДРЕЙ ШУЙСКІЙ.

Спасибо князь - Василью, Онъ уломаль его.

головинъ.

Не жду я проку Отъ этого. По мив: ужъ если дёлать — Такъ все, иль ничего.

АНДРЕЙ ШУЙСКІЙ.

А что-бъ ты сдёлалъ?

### головинъ.

Попроще-бъ сдёлаль, да теперь, вишь, намъ Не время толковать объ этомъ. Шшь! Воть онъ идеть!

Входить ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ ШУИСКІЙ съ ВАСИЛІЕМЪ ШУЙСКИМЪ, который держить бумагу.

## князь иванъ петровичъ.

Отцы! Князья! Бояре!

Бью вамъ челомъ — и вамъ, торговымъ людямъ!

Рѣшился я. Намъ долѣ Годунова

Терпѣть нельзя. Мы, Шуйскіе, стоимъ

Со всей землей за старину, за церковь,

За доброе строенье на Руси,

Какъ повелось отъ предковъ; онъ-же ставитъ

Всю Русь вверхъ дномъ. Нѣтъ, не бывать тому!

Онъ — или мы! Читай, Василь Иванычъ!

## ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ — читаеть.

- «Великому всея Русіи князю,
- «Царю и самодержцу, государю
- «Өедору Иванычу отъ всѣхъ
- «Святителей, князей, бояръ, поповъ,
- «Всвхъ воинскихъ людей, и всвхъ торговыхъ,
- «Отъ всей земли: Царь, смилуйся надъ нами!
- «Твоя царица, родомъ Годунова,
- «Неплодна есть, а братецъ твой, Димитрій
- «Ивановичъ, недугомъ одержимъ
- «Падучіимъ. И еслибъ, волей Божьей,
- «Ты, государь, преставился, то могъ-бы
- «Твой родъ пресъчься, и земля въ сиротство
- «Могла-бы впасть. И ты, царь-государь,
- «Насъ пожалъй, не дай остаться пусту
- «Отцовскому престолу твоему:
- «Наслѣдія и чадородья ради,
- `«Ты новый бракъ прійми, великій царь,
- «Возьми себъ въ царицы (имя рекъ)....»

## ки. Иванъ петровичъ.

Мы имя впишемъ послѣ; со владыкой Рѣшимъ кого намъ указать. Читай!

## ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ — продолжаеть.

- «Неплодную-жъ царицу отпусти,
- «Царь-государь, во иноческій чинъ,
- «Какъ то твой дедъ покойный учиниль,
- «Великій князь Василій Іоаннычь.
- «И въ томъ тебѣ мы, цѣлою землею,
- «Отъ всей Руси, соборне бьемъ челомъ
- «И руки наши прилагаемъ.»

## кн. иванъ петровичъ — къ боярамъ.

Всѣ - ли

Согласны подписаться?

EORPE.

Всѣ согласны!

кн. иванъ петровичъ — къ духовнымъ. А вы, отцы?

БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ ПРОТОПОПЪ.

Святой владыко насъ Благословиль тебъ дать руки.

ЧУДОВСКІЙ АРХИМАНДРИТЪ.

Полно

Христову церковь Годунову долѣ Насиловать!

ҚН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — въ вупцамъ.

А вы?

купцы.

Князь-государь, Ужъ намъ-ли за тобою не идти! Отъ Годунова намъ накладнъй всъхъ Съ тъхъ поръ, какъ онъ далъ льготы англичанамъ!

кн. иванъ петровичъ — беретъ перо.

Прости-жъ мнѣ Богъ, что я для блага всѣхъ Грѣхъ на-душу беру!

ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ.

И, полно, дядя! Какой тутъ гръхъ? Не по враждъ къ Иринъ Ты на нее идешь, но чтобъ упрочить Престолъ Руси!

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Я на нее иду, Чтобы сломить Бориса Годунова, — И самъ себя морочить не хочу! Мой путь не прямъ.

василій шуйскій.

Помилуй! Что Иринъ

Въ мірскомъ величьи? Супротивъ блаженства Небеснаго все прахъ и суета!

ки. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Я говорю тебѣ, мой путь не прямъ— Но пятиться не стану. Лучше пусть Безвинная царица пропадаетъ, Чѣмъ вся земля! Подписывается.

Прикладывайте руки!

Всь начинають подписываться. Кн. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ отходить въ сторону. Къ нему подходить КН. ШАХОВСКОЙ.

шаховской.

Князь-государь, когда-же мнѣ позволишь Съ невъстою увидъться?

кн. иванъ петровичъ.

Тебѣ

Одна забота только о невъстъ? Не терпится? Пожди, она сойдетъ Тебя съ другими подчивать.

шаховской.

Ты, князь, Въдь при другихъ мнъ только и даешь Съ ней видъться.

кн. иванъ петровичъ.

А ты-бъ котёль одинь? Ты молодъ, князь, а я держуся крёпко Обычая. Имъ цёло государство, Имъ—и семья.

шаховской.

Обычая-ль тогда Держался-ты, когда сидъль во Псковъ, Тебя-жъ хотъль Замойскій извести, А ты его, въ лукавствъ уличивъ, Какъ честнаго, на поле звалъ съ собою?

## ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Не красная быль дъвица Замойскій, Я-жь не женихъ. Глазъ-на-глазъ со врагомъ Быть не зазоръ.

ШАХОВСКОЙ отходить. Подходить ГОЛОВИНЪ.

головинъ вполголоса.

Когда-бъ ты захотълъ, Князь-государь, короче-бъ можно дъло И лучше кончить. Углицкіе люди Ко Дмитрію Ивановичу мыслять.

кн. иванъ петровичъ.

Ну, что-же въ томъ?

головинъ.

А на Москвъ толкуютъ, Что Өедоръ царь и плотью слабъ и духомъ; Такъ еслибъ ты —

кн. иванъ петровичъ.

Михайло Головинъ, Остерегись, чтобъ я не догадался, Куда ты гнешь.

головинъ.

Князь-государь...

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

OMEM R

Ушей теперь намекъ твой пропускаю, Но если ты его мнъ повторишь, · Какъ святъ Господь, я выдамъ головою Тебя царю!

Входить КНЯЖНА МСТИСЛАВСКАЯ въ большомъ нарядь; за ней двъ дъвушки и ВОЛОХОВА съ подносомъ, на которомъ чары. — Всъ кланяются княжив въ поясъ.

ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ — тихо Головину.

Нашель кого поднять

На прирожденнаго на государя! Да онъ себя на мелкіе куски Дастъ искрошить скор'єй. Брось дурь!

головинъ.

Кабы

Онъ только захотълъ —

василій шуйскій.

Кабы! Кабы

У бабушки бородушка была, Такъ былъ-бы дедушка.

вн. иванъ петровичъ.

Ну, гости дорогіе,

Теперь изъ рукъ племянницы моей Примайте чары!

ВОЛОХОВА передаеть поднось княжив, которая обносить гостей сь поклонами.

ШАХОВСКОЙ — во Мстиславской шопотомъ, принимая отъ нея чару.

Скоро-ли поволишь

Мнѣ свидѣться съ тобою?

ВОЛОХОВА -- шопотомъ Шаховскому.

Завтра ночью,

Въ садовую калитку!

вн. иванъ петровичъ — подимая кубовъ, который поднесъ ему СТАРКОВЪ.

Напередъ

Во здравье пьемъ царя и государя Өеодора Иваныча! Пусть много Онъ лътъ царитъ надъ нами!

BCB.

Много лътъ

Царю и государю!

кн. иванъ петровичъ.

А затёмъ

Пью ваше вдравье!

кн. хворостининъ.

Князь Иванъ Петровичъ! Ты намъ щитомъ былъ долго отъ Литвы—. Будь намъ теперь щитомъ отъ Годунова!

БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ ПРОТОПОПЪ.

Благослови тебя Всевышній Царь Святую церковь нашу отстоять!

чудовскій архимандрить.

И сокрушить Навуходоносора!

купцы.

Князь-государь! Ты намъ— что твердый Кремль, А мы съ тобой въ огонь и въ воду!

кн. хворостининъ.

Князь, Теперь дозволь про молодыхъ намъ выпить, Про жениха съ невъстой!

всъ.

Много лѣтъ!

кн. иванъ петровичъ.

Благодарю васъ, гости дорогіе, Благодарю! Она хотя мив только Племянница, но та-же дочь. Княжна! И. ты, Григорій! Кланяйтеся, двти!

ВСВ — пьютъ.

Во здравье удалому жениху И дорогой невёстё!

ки. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Всёмъ спасибо! Ко Метиславской. Теперь ступай, Наташа. Непривычна
Ты, дитятко, еще казаться въ люди,
Вишь, раскраснёлась, словно маковъ цеётъ. Цілуеть ее въ
голову.
Ступай себё! — княжна, волохова и дівушки уходить.

ВОЛОХОВА — уходя, къ Шаховскому.

Смотри-же, не забудь: Въ садовую калитку! Да гостинчивъ Мнъ принеси, смотри-же!

кн. иванъ петровичъ.

Медлить намъ Теперь нельзя. Пусть тотчасъ ко владыкѣ Идеть нашъ листъ, а тамъ по всей Москвѣ!

василій шуйскій.

Не проболтаться, Боже сохрани!

всъ.

Избави Богъ!

кн. иванъ петровичъ.

Простите-жъ, государи,
Простите всв! Владыко дастъ намъ знать
Когда къ царю сбираться съ челобитьемъ!
Всв расходятся.

Мой путь не прямъ. Сегодня поняль я, Что чистымь тоть не можеть оставаться, Кто борется съ дукавствомъ. Правды съ кривдой Бой неравенъ; а съ непривычки трудно Кривить душой! Счастливъ, кто въ чистомъ полъ Передъ врагомъ стоитъ лицомъ къ лицу! Вокругъ него и громъ, и дымъ, и съча, А на душъ спокойно и легко! Мнъ-жъ на-душу легло тяжелымъ камнемъ Что нынъ я неправо совершилъ. Но, видитъ Богъ, намъ всъ пути иные Заграждены. На Оедора опоры Нътъ никакой! Онъ — словно мягкій воскъ, Въ рукахъ того, кто имъ владъть умъетъ.

Не онъ царитъ — подъ шуриномъ его Стеня, давно земля защиты проситъ, Отъ насъ однихъ спасенья ждетъ она! Да будетъ же — нътъ выбора иного — Неправдою неправда сражена, И да падутъ на совъстъ Годунова Мой вольный гръхъ и вольная вина! Уходитъ.

СТАРКОВЪ — глядя ему вслёдъ.

Неправда за неправду! Ну, добро! Такъ и меня ужъ не вини, бояринъ, Что предъ тобой неправду учиню я, Да на тебя всю правду донесу!

## Палата въ царскомъ теремъ.

ГОДУНОВЪ, въ раздумън, сидитъ у стола.—Близъ него стоятъ ЛУПЪ-КЛЕШНИНЪ и КНЯЗЬ ТУРЕНИНЪ. — У двери дожидается СТАРКОВЪ.

КЛЕШНИНЪ — къ Старкову.

И ты во всемъ свидетельствовать будешь?

CTAPROBЪ.

Во всемъ, во всемъ, бояринъ! Хоть сейчасъ Поставь меня лицомъ въ царю!

клешнинъ.

Добро! Ступай себъ, голубчикъ, съ насъ довольно! СТАРКОВЪ уходитъ.

КЛЕШНИНЪ — къ Годунову.

Что? Каково? Сестру-моль въ монастырь, А брата по-боку! И со владыкой Идутъ къ царю!

годуновъ — въ раздумыя.

Семь лёть прошло съ тёхъ поръ,

Кавъ царь Иванъ преставился. И нынъ, Когда удара я не отведу, Земли едва окръпшее строенье, Все, что для царства сдълать я успълъ — Все рушится — и снова станемъ мы Гдъ были въ ночь, когда Иванъ Васильичъ Преставился.

клешнинъ.

Подкопы съ двухъ сторонъ
Они ведутъ. Тамъ, въ Угличѣ, съ Нагими
Спознался ихъ сторонникъ Головинъ,
А здѣсь царя съ царицею разводятъ.
Не тутъ, такъ тамъ; коль не мытьемъ удастся,
Такъ катаньемъ!

ТУРЕНИНЪ — въ Годунову.

Бояринъ, не давай Имъ съ челобитіемъ идти къ царю! Его ты знаешь; супротивъ поповъ, Пожалуй, онъ не устоитъ.

#### клешнинъ.

Пожалуй!
Разсчитывать нельзя. Покойный царь
Пономаремъ его не даромъ звалъ.
Эхъ, батюшка ты нашъ, Иванъ Васильичъ!
Когда-бъ ты здравствовалъ, ужъ какъ-бы ты
И Шуйскихъ и Нагихъ поусповоилъ!

годуновъ.

Изъ Углича въ намъ не было въстей?

клешнинъ.

Не получаль. Пусть только Битяговскій Ту грамоту пришлеть, что Головинь Писаль въ Нагимь, ужь мы скрутили-бъ Шуйскихь!

туренинъ.

А если онъ самъ отъ себя воруетъ? Томъ III. — Май, 1868.

#### клешнинъ.

 Намъ нътъ нужды! Съ той грамотой они У насъ въ рукахъ.

туренинъ.

Твоими-бы устами
Пришлося медъ пить. У меня-жъ со княземъ
Иванъ Петровичемъ старинный счетъ:
Когда во Псковъ съ голоду мы мерли,
А день и ночь насъ осыпали ядра
Каленыя, я въ жалости души,
И не хотя сидъльцевъ погубленья,
Далъ имъ совътъ зачать переговоры
Съ Батуромъ королемъ. Но князь Иванъ
На шею мнъ велълъ накинуть петлю,
И только по упросу богомольцовъ
Помиловалъ. Я не забылъ того,
И вотчины свои теперь-бы отдалъ
Чтобы на немъ веревку увидать!

## клешнинъ.

Ему-бъ въ лицу! Съ купцомъ, со смердомъ ласковъ, А съ нами гордъ. Эхъ, грамоту-бъ добыть!

·ТУРЕНИНЪ — къ Годунову.

Твоя судьба висить на волоскъ — Тебъ ръшиться надо!

ГОДУНОВЪ — вставая.

Я рѣшился.

туренинъ.

На что?

годуновъ.

На миръ. .

ТУРЕНИНЪ И КЛЕШНИНЪ - вибств.

Какъ? Съ Шуйскими на миръ?

годуновъ.

Мы завтра-же друзьями учинимся.

туренинъ.

Врагамъ своимъ ты хочешь уступить? Ты согласишься подълиться съ ними Своею властью?

клешнинъ.

Батюшка, дозволь Тебъ сказать: ты не съ ума-ли спятилъ? Въдь ты козла въ свой пустишь огородъ!

годуновъ.

Когда, шумя, въ морскую бурю волны Грозять корабль со грузомъ поглотить, — Безуменъ тотъ, кто изъ своихъ сокровищъ Не броситъ часть, чтобъ цѣлое спасти. Часть правъ моихъ въ пучину я бросаю, Но мой корабль отъ гибели спасаю!

клешнинъ.

А какъ сойдешься съ ними ты? Съ повинной Къ нимъ, что-ль, пойдешь? Аль ихъ къ себъ попросищь? Кто миръ устроитъ между васъ?

годуновъ.

Самъ царь.

Стольниет отворяеть дверь.

туренинъ.

А вотъ и царь!

Входеть царь ӨЕДОРЬ.—За немъ СТРЕМЯННЫЙ.

едоръ.

Стремянный! Отчего Конь подо мной вздыбился?

стремянный.

Государь,

Ты, вишь, въ мошну за деньгами полёзъ Для нищаго, конь подался впередъ, Ты-жъ дернулъ за новодъя, конь съ испугу И сталъ дыбиться.

өедоръ.

Самого меня Онъ испугалъ. Стремянный, не давать Ему овса! Пусть съно ъсть одно!

### клешнинъ.

А я-бы, царь, стремяннаго приструниль, Чтобъ милости твоей такихъ не смѣлъ Онъ бъшеныхъ давать коней!

## стремянный.

Помилуй, Какой-же бъщеный онъ конь? Ему Лътъ двадцать-пять. На немъ покойный царь Еще ъзжалъ.

## ӨЕДОРЪ.

Я, впрочемъ, можетъ быть, Самъ виноватъ. Я слишкомъ сильно стиснулъ Ему бока. Ты говоришь, съ испугу Вздыбился онъ?

отремянный.

Съ испугу, государь!

өедоръ.

Ну, такъ и быть, ужъ я его прощу; Но вздить я на немъ не буду боль. Въ табунъ его! И полный кормъ ему Давать по смерть!

> Изъ другой двери входитъ ЦАРИЦА ИРИНА. Аринушка, здорово!

> > MPMHA.

Здорово, свътъ! Никакъ ты уморился?

евдоръ.

Да, да, усталъ. Отъ самаго Андронья Все вхалъ рысью. Здвсь-же, у крыльца, Конь захотелъ меня сшибить, да я Далъ знать себя! Бока ему какъ стиснулъ, Такъ онъ и стихъ. Аринушка, я чаю, Обедъ готовъ?

ИРИНА.

Готовъ, свътъ-государь, Покушай на здоровье!

өедоръ.

Какъ-же, какъ-же! Сейчасъ пойдемъ объдать. Я отъ этой Бъды совсъмъ проголодался. Славно Трезвонятъ у Андронья. Я хочу Послать за тъмъ пономаремъ, чтобъ онъ Мнъ показалъ, какъ онъ трезвонитъ.... Ну, Аринушка, какую у Андронья Красавицу я видълъ! Знаещъ кто? Мстиславская! Она пришлася Шуйскимъ Племянницей. Видалъ ее ты, шуринъ?

годуновъ.

Нътъ, государь; мы съ Шуйскими давно ужъ Не видимся.

өедоръ.

Жаль, шуринъ, очень жаль!... Высокая, и стройная такая, И бълая!

ИРИНА.

Да у тебя ужъ, Өедоръ, Зазнобы нътъ-ли въ ней?

өедоръ.

И брови, знаешь,

Какія у нея!

ИРИНА.

Да ты и впрямъ . Ужъ много говоришь о ней!

**ӨЕДОРЪ** — лукаво.

А что-жъ,

Аринушка? Вѣдь я еще не старъ, Вѣдь я еще понравиться могу!

ирина.

Стыдись, она невѣста!

өвдоръ.

Да, она Посватана за Шаховскаго. Шуринъ, Ты Шаховскаго знаешь, князь-Григорья?

годуновъ.

Знавалъ когда-то, царь, но онъ вёдь нынё Сторонникъ Шуйскихъ.

өедоръ.

Шуринъ, даже грустно Мит слышать это: тоть сторонникъ Шуйскихъ, А этотъ твой! Когда-жъ я доживу, Что вмъстъ всъ одной Руси лишь будутъ Сторонники?

годуновъ.

Я радъ-бы, государь, За мной не стало-бъ дёло, еслибъ зналъ я, Какъ помириться?

өедоръ. .

Право, шуринъ? Право? Зачёмъ-же ты мнё прежде не сказалъ? Я помирю васъ! Завтра-же тебя Я съ князь--Иванъ Петровичемъ сведу!

годуновъ.

Царь, я готовъ, но, кажется ---

өедоръ.

Ни, ни!

Ты этого, Борисъ, не разумѣешь!
Ты вѣдай тамъ, какъ знаешь, государство,
Ты въ томъ гораздъ, а здѣсь я больше смыслю,
Здѣсь надо вѣдать сердце человѣка!...
Я завтра-жъ помирю васъ. А теперь
Пойдемъ къ столу.

Направляется въ двери и останавливается.

Аринушка, послушай:

А въдь Мстиславская-то на меня Смотръла въ церкви!

ирина.

Что-жъ мнѣ дѣлать, Өедоръ, Такая, видно, горькая ужъ доля Мнѣ выпала!

**ӨЕДОРЪ** — обнимая ее.

Родимая моя!

Безцѣнная! Я пошутилъ съ тобою! Да есть-ли въ цѣломъ мірѣ вто нибудь, Кого-бъ ты враше не была? Пойдемъ же, Пойдемъ въ столу, а то обѣдъ простынетъ!

Уходить. — ИРИНА следуеть за нимъ. — ГОДУНОВЪ, КЛЕШПИНЪ и ТУРЕНИНЪ идуть за обоими.

клешнинъ — къ Годунову, уходя.

Миришься ты? Въ товарищи возьмешь ты Исконнаго, заклятаго врага?

ТУРЕНИНЪ.

Того, къмъ ты всъхъ болъ ненавидимъ? А послъ что-жъ?

годуновъ.

А послъ — мы увидимъ!

Уходятъ.

## ДЪИСТВІЕ ВТОРОЕ.

## Царская палата.

ЦАРЬ ОЕДОРЪ сидить на креслахъ. — По правую его руку, ИРИНА вышиваеть зодотомъ въ пядъцахъ. — По лъвую, сидять въ креслахъ ДЮНИСІЙ, митрополить всея Руся; ВАРЛААМЪ, архіепископъ Крутицкій; ІОВЪ, архіепископъ Ростовскій, и БО-РИСЪ ГОДУНОВЪ. — Кругомъ стоять бояре.

өвдоръ.

Владыко Діонисій! Отче Іовъ!
Ты, отче Варлаамъ! Я васъ нозвалъ,
Святители, чтобъ вы мнѣ помогли
Благое дѣло учинить, давнишнихъ
Мнѣ помогли-бы помирить враговъ!
Вамъ вѣдомо, какъ долго я крушился,
Что Шуйскіе, высокіе мужи,
И Годуновъ Борисъ, мой добрый шуринъ,
Напрасною враждой раздѣлены.
Но, видно, внялъ Господь моимъ молитвамъ,
Духъ кротости въ Бориса онъ вложилъ.
И вотъ, онъ самъ мнѣ объщалъ сегодня
Забыть свои отъ недруговъ досады,
И первый Шуйскимъ руку протянуть.
Не такъ-ли, шуринъ?

годуновъ.

Твоему желанью Повиноваться — долгъ мой, государь!

өвдоръ.

Спасибо, шуринъ! Ты писанье помнишь И свято исполняешь. Только вотъ, О Шуйскомъ я хотълъ тебъ сказать, О князь - Иванъ Петровичъ: онъ нравомъ Немного крутъ, и гордъ, и щекотливъ; Такъ лучше-бъ вамъ по-менъ говорить-бы, А чтобы ты къ нему-бы подошелъ,

И за-руку-бы взяль его — воть этакъ — И только-бы сказаль, что все забыто, И что отнынъ ты со всъми ими Въ согласи быть хочешь.

годуновъ.

Я готовъ.

өедоръ.

Спасибо, шуринъ! Онъ въдь мужъ военный, Онъ взросъ въ строю, среди мечей желъзныхъ, Пищалей громоносныхъ, страшныхъ вопій И бердышей! Но онъ благочестивъ, И върно ужъ на ласковую ръчь Податливъ будетъ.

Къ Діонисію.

Ты-жъ, святой владыко, Лишь только за-руки они возьмутся, Ихъ поскоръй благослови, и слово Спасительное тотчасъ имъ скажи!

діонисій.

Мой долгъ велитъ мнѣ, государь, о мирѣ Вѣщать во всѣмъ, а паче о Христовой Пещися церкви. Аще не за церковь Князь Шуйскій споритъ съ шуриномъ твоимъ, Его склонять готовъ я къ миру.

өедоръ.

Отче,

Мы всѣ стоимъ за церковь! И Борисъ, И я, и Шуйскій, всѣ стоимъ за церковь!

діонисій.

Веливій царь, усердіе твое Намъ въдомо; дъла-же, къ сожальнью, Не всъ исходять отъ тебя.

> Смотритъ на Годунова. Намедни

Новогородскіе купцы, которыхъ

За ересь мы соборомъ осудили, Свобождены, и въ Новгородъ обратно, Какъ правые, отпущены, къ соблазну Всъхъ христіанъ.

годуновъ.

Владыко, тѣ купцы Съ нѣмецкими торгують городами, И выгоду приносять государству Немалую. Мы съ ними разорили-бъ Весь Новгородъ.

діонисій.

А ересь ни во что Ты ставишь ихъ?

годуновъ.

Избави Богъ, владыко! Ужъ царь послалъ наказы воеводамъ Той ереси учителей хватать. Но соблазненныхъ отличаетъ царь Отъ соблазнителей.

өедоръ.

Конечно, шуринъ!
Но самыхъ соблазнителей, владыко,
Ни истязать не надо, ни казнить!
Имъ передъ Богомъ отвъчать придется!
Ты увъщалъ-бы ихъ. Въдь ты, владыко,
Грамматикомъ не даромъ прозванъ мудрымъ!

## діонисій.

Мы дёлаемъ, сколь можемъ, государь, Чрезъ увёщанья. Но тебё еще Не все извёстно: старосты губные И сборщики казенныхъ податей Въ обители входить святыя стали, И въ волости церковныя въёзжать, И старые съ нихъ править недоборы, Забытые отъ прежнихъ лётъ!

годуновъ.

Владыко,

Великій царь предупредиль твое Печалованье. Что насъ крайность сдёлать Заставила, ужъ то не повторится.

Подаеть ему грамоту.

Вотъ грамота, владыко, о невъйздй Въ имйнья церкви никакимъ чинамъ, И о рйшеньи всякихъ дйлъ не царскимъ, Но собственнымъ твоимъ судомъ.

өедоръ.

Да, отче,

Онъ написалъ ее, а я печать Привъсилъ къ ней!

діонисій — пробываеть грамоту.

Блаженны миротворцы!
Когда правитель об'вщаеть мн'ь
И въ остальныхъ статьяхъ вс'в льготы церкви,
Ея права и выгоды блюсти—
То прошлое да будеть позабыто!

өедоръ.

Тавъ, тавъ, владыко! Отче Варлаамъ, Ты помоги владыкъ!

варлаамъ.

Государь, Что въ дёлё семъ святой владыко скажеть, Я повторю охотно.

өедоръ.

Отче Іовъ, И на тебя разсчитываю я!

говъ.

Правитель твой, великій государь, Незлобія и мудрости исполненъ, А наше д'кло Господу молиться О тишинъ и миръ!

өедоръ.

И тебя,

Аринушка, прошу я: если Шуйскій Упрется, ты прив'ятливое слово Ему скажи. Оно в'ядь много значить Изъ женскихъ устъ, и умягчаетъ самый Суровый нравъ. Я знаю по себъ: Мущинъ я не уступлю ни въ чемъ, А женщина попроситъ, иль ребенокъ, Все сдълать радъ!

#### ирина.

Мой царь и господинъ, Какъ ты велишь, такъ мы и будемъ дёлать; Но наше слово, противъ твоего, Что можетъ значить? Если только ты Имъ съ твердостію скажешь, что ихъ распра Тебя гнёвить, то князь Иванъ Петровичъ Ослушаться тебя не будетъ властенъ.

## өедоръ.

Да, да, конечно, я ему велю, Я прикажу ему! А вы, бояре, Скоръй зачните съ ними разговоръ; Не стойте, молча; хуже нътъ того, Какъ если два противника сошлись, Ужъ помирились, смотрятъ другъ на друга, А всъ молчатъ...

#### клешнинъ.

Мы рады говорить-бы, Царь-государь, когда-бъ его лишь милость, На Шув князь, намъ рты разинуть даль!

## өедоръ.

Что ты понесъ? Какой онъ князь на Шуѣ?

#### клешнинъ.

А то, что онъ себя удёльнымъ княземъ, А не слугой царевымъ держитъ — вотъ что!

## кн. хворостининъ.

Твой дядька, царь, простить не можетъ Шуйскимъ, Что за Нагихъ вступаются они.

#### головинъ.

И что тебя хотѣли-бъ упросить Царевича взять на Москву обратно.

ӨЕДОРЪ. '

Димитрія? Да я и самъ-бы радъ! Сердечный онъ! Ему, я чай, тамъ свучно, А я-то здёсь его-бы потёшалъ: И скомороховъ показалъ смёшныхъ-бы, И бой медвежій! Я просилъ Бориса, Не разъ просилъ, да говоритъ: нельзя!

#### клешнинъ.

И въ томъ онъ правъ! Твой батюшка покойный Нагимъ не даромъ Угличъ указалъ; Онъ зналъ Нагихъ, онъ воли не давалъ имъ, И шуринъ твой на привязи ихъ держитъ!

өедоръ.

Негоже ты, Петровичъ, говоришь, Они дядья царевичу, Петровичъ!

#### клешнинъ.

Царевичу! Да нѣшто онъ царевичъ? И мать его, седьмая-то жена, Царица нѣшто? Этакихъ царицъ При батюшѣъ твоемъ понабралось-бы И болѣе, пожалуй!

өедоръ.

Полно, полно! Мит Мита брать, ему-жъ дядья Нагіе,. Такъ ты при мит порочить ихъ не смъй!

## клешнинъ.

А что-же мнѣ, хвалить ихъ, что они Тебя долой хотъли-бы съ престола, А своего царенка на престолъ? өедоръ.

Какъ смъещь ты?

клешнинъ.

И Шуйскихъ тожъ хвалить, Что за одно идутъ они съ Нагими?

евдоръ.

Я говорю тебъ: молчи! Молчи! Сейчасъ молчи!

КЛЕШНИНЪ -- отходя въ овну.

Ну, что-жъ? И замолчу!

ӨЕДОРЪ - къ Годунову.

He позволяй ему въ другой разъ, шуринъ, Порочить мачиху и брата!

годуновъ.

Парь,
Онъ человъкъ усердный и простой! — Крики на площади.

КЛЕШНИНЪ — глядя въ окно.

Ну, вонъ идутъ!

овдоръ.

Кто?

БОЯРЕ — смотрять въ окно.

Шуйскіе идуть!

**ӨЕДОРЪ** — подходить къ окну.

Какъ? Ужъ пришли?

клешнинъ.

Да, вотъ ужъ у крыльца!

Крике слашны громче.

Вишь, впереди идетъ Иванъ Петровичъ, А кругъ его валитъ съ купцами чернь! Ишь, голосятъ и шапки вверхъ кидаютъ! Еще, еще! Стръльцовъ сбиваютъ съ ногъ! Держальниковъ оттерли! Подхватили Его подъ руки! Эвотъ, по ступенямъ Его ведутъ! Не бось, и государя Такъ не честятъ они!

өедоръ.

Смотри-же, шуринъ, Не забывай, что ты мнѣ обѣщалъ! Аринушка — смотри-же, замѣчай! Коль, неравно, у нихъ пойдетъ не гладко, Ты помоги! Отцы мои — я паче На васъ надѣюсь!

Возвращается поспъшно на свое мъсто.

СТОЛЬНИКЪ — отворяя дверь.

Князь Иванъ Петровичъ! входять ШУЙСКІЕ; за ними МСТИСЛАВСКІЙ, ШАХОВСКОЙ и другіе.

КЛЕШНИНЪ — тихо къ Туренину, глядя на Шуйскихъ.

Ишь, какъ идуть! И шеи-то не гнутся!

кн. иванъ петровичъ — опускаясь на колени.

Великій царь! По твоему указу Предъ очи мы явилися твои!

өедоръ.

Встань, князь Иванъ Петровичь! Встань скорве! Тебъ такъ быть негоже! — Поднимаеть его.

Мы съ царицей Давно тебя не видимъ. Ты, должно быть, Семейнымъ дёломъ занятъ? Миъ сказали: Племянницу ты за-мужъ выдаешь?

ки. Иванъ петровичъ.

Такъ, государь.

#### өедоръ.

Я радъ, я очень радъ! Я поздравляю васъ! Такъ вотъ я, князъ, Хотътъ сказать тебъ, что мы давно Тебя не видимъ — впрочемъ, можетъ бытъ, Тебъ не время? Это сватовство — Ты оттого и въ думу, въроятно, Давно уже не ходишь?

## кн. иванъ петровичъ.

Государь,
Мит въ думт дълать нечего, когда
Дъла земли вершитъ уже не дума,
А шуринъ твой. Поддакивать ему
Довольно есть бояръ и безъ меня!

## өедоръ.

Иванъ Петровичъ! Мнѣ прискорбно видѣть, Что межъ тобой и шуриномъ моимъ Такое несогласье учинилось! Намъ самъ Господь велѣлъ любить другъ друга! Велѣлъ, владыко?

діонисій.

# Истинно велёлъ!

## өедоръ.

Воть видишь, князь? Что говорить аностоль Въ посланіи къ коринеянамъ? «Молю вы...» Какъ дальше, отче Варлаамъ?

## ВАРЛААМЪ.

«Молю вы, «Да тожде вы глаголете, да распри «Не будуть въ васъ, да въ томъ-же разумѣньи «И въ той-же мысли будете!»

оедоръ.

Вотъ видишь!

А какъ въ своемъ посланіи соборномъ Апостолъ Петръ сказалъ? «Благоутробни....» Какъ далъ говоритъ онъ, отче Іовъ?

IOВЪ.

«Благоутробни будьте, братолюбцы, «Не воздающе убо зла за зло, «Ни досажденія за досажденье!» И шуринъ твой, великій государь, Апостольское слово исполняетъ Во истину!

өедоръ.

Да, отче Іовъ, да!
Ты, князь Иванъ Петровичъ, будь ув**ѣренъ,**Онъ чтитъ тебя — мы всѣ твои заслуги
Высоко чтимъ — такъ, видишь-ли — когда-бы
Ты захотѣлъ — когда-бы ты съ Борисомъ —

Тихо въ Годунову.

Кончай-же, шуринъ!

годуновъ.

Князь Иванъ Петровичъ! Уже давно о нашей долгой распрѣ Крушуся я. Коль ты забыть согласенъ Все прошлое, я также все забуду, И радъ съ тобой и съ братьями твоими Быть за одинъ. И съ тѣмъ на примиренье Тебѣ я руку подаю!

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — отступая.

Бояринъ, Упорно слишвомъ враждовали мы, Чтобы могли теперь безъ договора Сойтися вдругъ!

годуновъ.

Какого договора · Ты хочешь, князь?

кн. иванъ петровичъ.

Бояринъ Годуновъ!

Томъ III. — Май, 1868.

Виню тебя, что ты нарушилъ волю И завѣщаніе царя Ивана Васильича, который, умирая Русь пятерымъ боярамъ приказалъ! Одинъ былъ — я; другой — Захарьинъ-Юрьевъ; Мстиславскій — третій; Бѣльскій былъ четвертый, А пятый — ты. Кто-жъ нынъ, говори, Кто государствомъ править?

## годуновъ.

Царь Өеодоръ Ивановичь, его-же царской воли Я исполнитель.

## КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Не хитри, бояринъ!
Его ты волей завладѣлъ лукаво!
Едва лишь царь преставился Иванъ,
Ты Бѣльскаго въ изгнаніе услалъ,
Мстиславскаго насильно ты въ монахи
Велѣлъ постричь; отъ Юрьева-жъ, Никиты
Романыча, избавили тебя
Болѣзнь и смерть. Осталися мы оба.
Но ты, со мной совѣта избѣгая,
Своимъ высокимъ пользуясь свойствомъ,
Сталъ у царя испрашивать указы
На что хотѣлъ, вступаться началъ смѣло
Въ права бояръ, въ права людей торговыхъ,
И въ самыя церковныя права.
Роптали всѣ—

## годуновъ.

Князь, дай мив слово молвить --

## кн. иванъ петровичъ.

Роптали всв. Но имя государя
Тебв щитомъ служило; мы же дело
Получше знали; люди на Москвв
Къ намъ мыслили—и мы за правду встали,
Мы, Шуйскіе, а съ нами весь народъ.
Вотъ нашей распри корень и начало.

Я все сказаль. Пускай-же въ этомъ дѣлѣ Насъ царь разсудить!

#### годуновъ.

Князь Иванъ Петровичъ! Великій царь межъ насъ желаетъ мира, Твоя-же ръчь враждою дышеть, князь; Негоже мив упрекомъ на упреки Ответствовать, но оправдаться должень Я предъ тобой. Меня винишь ты, князь, Что я одинъ вершу дела? Но вспомни; Хотель-ли ты со мною совещаться? . Не ты-ль всегда мой голось отвергаль? И не снося ни въ чемъ противорѣчья, Не удалился-ль ты онъ насъ? Тогда Великій царь, твою холодность видя, Мив одному всю землю поручилъ. Я-жъ, не въ ущербъ, во истину, для царства, Ее пріяль. Война съ Литвою миромъ Окончена, а королю ни пяди Не уступили русской мы земли. Въ виду орды, мы подняли на хана Племянника его, и ханъ во страхъ Бъжалъ назадъ. Мы черемисскій бунтъ Утишили. Отъ шведовъ оградились Мы перемирьемъ. Съ цесаремъ нѣмецкимъ И съ Даніей упрочили союзъ, А съ Англіей торговый подписали Мы договоръ, быть можетъ, неугодный Гостямъ московскимъ, но обильный выгодъ Для всей земли. И въ самое то время, Когда ужь Русь оть смуть и тяжкихь бъдствій Въ устройство начинала приходить, Ты, князь — я то тебѣ не въ укоризну Теперь скажу — ты, съ братьями своими, Вы собирали въ скопъ народъ московскій, И черный людъ вы тайно научали Бить государю на меня челомъ!

КН. АНДРЕЙ ШУЙСКІЙ — выступаеть впередь.

Не за себя мы поднялись, бояринъ!

Когда ломать ты началь государство, За старину съ народомъ встали мы!

кн. дмитрій шуйскій.

Такихъ досадъ, какъ отъ тебя, бояринъ, И при Иванъ не было царъ!

кн. иванъ ивановичъ шуйскій.

Покойный царь быль грозень для окольныхъ; Кто близокъ быль въ нему, тоть и дрожаль; Кто-жъ быль далекъ, тоть жиль безъ опасенья По своему обычаю. Ты-жъ словно Всю Русь опуталъ сътью, и покоя Нътъ отъ тебя нигдъ и никому!

## годуновъ.

Когда земля, по долгомъ неустройствв, Въ порядовъ быть должна приведена, Болвзненно свершается цёленье Старинныхъ ранъ. Чтобъ зданіе исправить, Насильственно воснуться мы должны Его частей. Но, милостію Божьей, Мы неизбёжную страданья пору Ужъ перешли, и мудрость государя Сознали всв; вы только лишь одни, Вы, Шуйскіе, противитесь упорно, И жизни новой свётлое теченье Отвлечь хотите въ старое русло!

вн. иванъ петровичъ.

Лишь мы одни? Владыко Діонисій! Скажи ему, одни-ли о насильяхъ Мы вопіемъ Христовой церкви?

діонисій.

Княже,

Съ правителемъ до твоего прихода Мы говорили. Все, о чемъ съ тобою Сворбъли мы—онъ отмънилъ.

#### кн. иванъ петровичъ.

Не чисто!

#### годуновъ.

А въ остальномъ надёюся я съ вами, Князья, сойтись. Ужъ миновала нынё Пора волненій; въ уровень законный Вошла земля, и не-о-чемъ намъ спорить. Ей вмёстё мы теперь послужимъ лучше, Чёмъ могъ-бы я одинъ.

## діонисій.

Такое слово Смиреномудренно. Совътъ нашъ, княже, Не продолжать вамъ распри, несогласной Съ ученіемъ Спасителя, и вредной Для государства.

#### овдоръ.

Отче, я увъренъ, Они того не захотятъ! Не правда-лъ? Не правда-ль, князь? Вотъ и моя царица Тому не въритъ. Что-же ты молчишь, Аринушка?

#### ИРИНА-продолжая вышивать.

Не върится миъ вправду, Что долго такъ князь Шуйскій заставляетъ Себя просить о томъ, что государь Ему велъть единымъ можетъ словомъ.

Смотрить на Шуйскаго.

Скажи мив, князь, когда-бы ты теперь Не предъ царемъ Өеодоромъ стоялъ, Но предъ отцомъ его, царемъ Иваномъ, Раздумывалъ-бы столько ты? Ужели-жъ За то, что царь съ тобою такъ негивенъ, Такъ милостивъ, такъ многотерпъливъ, Свой долгъ предъ нимъ забудешь ты?

#### князь иванъ петровичъ.

Царица,
Я говорилъ предъ государемъ нынѣ
Какъ говорилъ-бы предъ его отцомъ,
И прежде, чѣмъ отъ мысли отказаться,
На плаху я скорѣе бы пошелъ.
Но мнѣ на врядъ-бы при царѣ Иванѣ
Такъ говоритъ пришлось — затѣмъ, что врядъ-бы
Покойный царь такъ беззаботно отдалъ
Изъ рукъ своихъ въ чужія руки власть!

#### ирина.

Когда во Псковъ, внязь Иванъ Петровичъ,
Ты, окруженъ литовцами, сидълъ,
И мужествомъ своимъ непобъдимымъ
Такъ долго былъ оплотомъ для Руси —
Я, за твое спасенье и здоровье,
Дала тогда молитвенный обътъ:
На раку, гдъ покоятся во Псковъ
Святыя мощи Всеволода князя,
Вотъ этотъ вышить золотной покровъ.
Я шью давно — и вотъ моя работа
Къ концу приходитъ. Но ужель она,
Начатая во здравіе того,
Кто землю спасъ, окончится когда
Противникомъ онъ станетъ государству?
Встаетъ и подходитъ къ Шуйскому.

Ужели тотъ, за чье спасенье я
Такъ горячо со всей молилась Русью,
Ея покой упорствомъ возмутитъ?
Прошу тебя, не омрачи напрасно
Своей великой славы! Покорись
Святителямъ и царскому велёнью!
Князь-государь —

Кланяется ему въ поясъ.

Моимъ большимъ поклономъ Прошу тебя, забудь свою вражду !

кн. иванъ петровичъ -- въ волненіи.

Царица-матушка! Ты на меня Повъяла какъ будто тихимъ лътомъ! Своимъ нежданнымъ, милостивымъ словомъ Ты все нутро во мнѣ перевернула! Какъ устоять передъ тобой? Повѣрь, Велѣнье государево исполнить . Я радъ душой — но напередъ дозволь мнѣ Сказать два слова брату твоему.

Къ Годунову.

Не въ первый разъ, бояринъ, хитрой ръчью Обходишь ты противниковъ своихъ. Какой залогъ намъ дашь ты, что не хочешь Насъ усыпить, чтобъ тъмъ върнъе послъ Погибель нашу уготовить?

годуновъ.

Князь, Залогомъ вамъ мое да будетъ слово И вмъстъ съ нимъ ручательство царя.

оедоръ.

Да, да, князья, я за него ручаюсь!

кн. иванъ петровичъ.

Какая участь ожидаеть тёхъ, Которые, защитъ нашей въря, Къ намъ мыслили?

годуновъ.

Ихъ ни единый волосъ Не упадетъ, и ни единымъ пальцомъ Не тронутъ ихъ.

кн. иванъ петровичъ.

И будешь ты на томъ Крестъ цъловать предъ государемъ?

годуновъ.

Буду!

кн. "ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — къ боярамъ пришедшимъ съ нимъ. Какъ мыслите? вояре.

На что согласенъ ты, Мы всъ согласны!

кн. иванъ петровичъ — къ Годунову:

Вотъ моя рука!

оедоръ.

Друзья мои! Спасибо вамъ, спасибо! Аринушка, вотъ это въ цёлой жизни Мой лучшій день! Владыко Діонисій — Крестъ имъ скоръе! Крестъ!

Діонисій береть со стола кресть и подаеть сперва Шуйскому, потомъ Годунову.

#### кн. иванъ петровичъ.

Клянусь отнын'в Не враждовать ни мыслію, ни д'вломъ, Къ великому боярину къ Борису Өеодорычу Годунову; въ томъ-же Я за себя и за своихъ за братьевъ, И за сторонниковъ за нашихъ вс'вхъ, За вс'вхъ бояръ, и вс'вхъ людей торговыхъ, Ц'влую врестъ Снасителя Христа!

Прикладывается во вресту.

#### годуновъ.

Цѣлую кресть, что съ Шуйскими отнынѣ Мнѣ пребывать въ согласьи и въ любви, Безъ ихъ совѣта никакого дѣла Не начинать, сторонникамъ-же ихъ: Князьямъ, боярамъ и торговымъ людямъ, Ничѣмъ не мстить за прежнія вины!

Прикладывается ко кресту.

ӨЕДОРЪ.

Вотъ это такъ! Вотъ это значитъ: прямо Писаніе исполнить! Обнимитесь! Вотъ такъ! Ну, что? Вёдь легче стало? Легче? Не правда ли? Крики на площади. О чемъ они вричатъ?

#### КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Должно быть, царь, хотёлось-бы узнать имъ, Чёмъ кончилась сегодня наша встрёча Съ бояриномъ. Дозволь, я выйду въ нимъ.

**ӨЕДОРЪ.** 

Нътъ, нътъ, останься! Сами пусть они Сюда прійдутъ. Пусть умилятся, глядя На ваше примиренье! — къ кледвину. Выдь, Петровичъ, Выдь на крыльцо и приведи ихъ!

#### клешнинъ.

Всёхъ? Да ихъ, я чай, тамъ сотень будетъ съ двадцать, Аршинниковъ!

**ӨЕДОРЪ.** 

Зачёмъ же всёхъ? Зачёмъ? Пусть выборныхъ пришлютъ!

клешнинъ уходить. Я съ ними, шуринъ,

И не охотникъ, правда, говорить, Когда они обступятъ вдругъ меня На выходѣ, кто съ жалобой, кто съ просьбой, И стукотня такая въ головѣ Отъ нихъ пойдетъ, какъ словно тулумбасы Въ ней загремятъ; терпѣть я не могу! Стоиць и смотришь, и не знаешь ровно, Что отвѣчатъ? Но здѣсь другое дѣло, Я радъ ихъ видѣть!

## годуновъ.

Государь, боюсь, Тебъ ихъ вздорныхъ жалобъ не избыть; Народъ докучливъ. Лучше прикажи мнъ, Я выйду къ нимъ!

## КЛЕШНИНЪ — возвращаясь.

Царь! Выборные люди! Отъ всёхъ купцовъ, лабазниковъ, ткачей, И шорниковъ, и мясниковъ, которыхъ Привелъ съ собой князь Шуйскій! Вотъ они!

В Ы Б О Р Н Ы Е — входять и становятся на кольни.

Царь - государь! Спаси тебя Господь, Что свътлыя свои повидъть очи Ты насъ пожаловаль!

өедоръ.

Вставайте, люди! Я радъ васъ видёть. Я послалъ за вами Чтобъ вамъ сказать — да что-жъ вы не встаете? Я осерчаю!

Выборные встають, исключая одного старика. Что-же ты, старикъ? Что-жъ не встаешь?

СТАРИКЪ.

И радъ-бы, государь, Да не смогу! Вишь, на кольни стать-то — Оно кой-какъ и удалось, а вотъ Подняться-то не хватитъ силы! Больно Ужъ древенъ сталъ я, государь!

**ӨЕДОРЪ — къ другимъ.** 

Возьмите-жъ

Его подъ руки, люди!

Двое купцовъ поднемають старика.

Ну, вотъ такъ!

Ты, дъдушка, себя не утрудилъ-ли? Кто ты?

СТАРИВЪ.

Богданъ Семеновъ Курюковъ, Московскій гость!

ө Е ДОРЪ.

Который годъ тебъ?

#### курюковъ.

Да будеть за-сто, государь! При бабкѣ Я при твоей, при матушкѣ Оленѣ Васильевнѣ, ужъ денежникомъ былъ, Чеканилъ деньги, по ея указу, Копейныя, на коихъ нонѣ князь Великій знатенъ съ копіемъ въ руцѣ; Оттоль онѣ и стали называться Копейными. Такъ я-то, государь, Въ ту пору ихъ чеканилъ. Лѣтъ мнѣ будетъ, Пожалуй, за-сто!

ӨЕДОРЪ.

Дъдушка, да ты Шатаешься! Бояре, вы-бъ ему Столецъ подставили!

курюковъ.

• Помилуй, царь! Какъ при твоей мнъ милости сидъть!

ӨЕДОРЪ.

Да ты вѣдь больно старъ, вѣдь ты, я чаю, Ужъ много видѣлъ на своемъ вѣку?

#### курюковъ.

Какъ, батюшка, не видѣть! Всяко видѣлъ! Блаженной памяти Василья помню 

●Иваныча, когда свою супругу Онъ, Соломонью Юрьевну, постригъ, Неплодья ради, бабку-же твою, Олену-то Васильевну поялъ. Тогда народъ, вишь, на-дво раздѣлился, Кто, вишь, стоялъ за бабку за твою, Кто за княгиню былъ за Соломонью. А въ тѣ поры и межъ бояръ разрухи Великія чинились; въ малолѣтство Родителя, вишь, твоего, Ивана Васильича, тягались до зарѣза Князья Овчины съ Шуйскими князьями,

А изъ-за нихъ и весь московскій людъ.
А нашъ-то родъ всегда стояль за Шуйскихъ,
Ужъ такъ у насъ отъ предковъ повелось.
Бывало слышишь: бьють въ набатъ у Спаса —
Вставай, купцы! Вали къ одной за Шуйскихъ!
Тутъ поскорѣе лавку на запоръ,
Кафтанъ долой, захватишь что попало,
Что Богъ послалъ, рогатину-ль, топоръ-ли,
Бѣжишь на площадь, анъ ужъ тамъ и валка;
Одни горланятъ: Телепня Овчину!
Другіе: Шуйскихъ! и пошла кататъ!

ӨЕДОРЪ.

То гръхъ великій, дъдушка!

курюковъ.

А воть, Какъ въ возрастъ сталъ твой батюшка входить, Утихло все.

клешнинъ.

Что? Видно, не шутилъ?

курюковъ.

Избави Богъ! Былъ грозный государь! При немъ и всѣ бояре пріутихли! При немъ бѣда! Глядишь, столбовъ наставятъ На площади; а казней-то и мукъ, И пытокъ ужъ какихъ мы насмотрѣлись! Бывало, вдругъ...

ӨЕДОРЪ.

Я, дёдушка, позваль вась, Чтобъ вамъ сказать...

курюковъ.

Бывало, грянутъ бубны, Чтобы народъ на площадь шелъ... ӨЕДОРЪ.

Я васъ

Вельть позвать...

курюковъ.

Туть, хочешь, аль не хочешь— Неволею идешь...

МОЛОДОЙ КУПЕЦЪ — дергая его за-полу.

Богданъ Семенычъ! Царь говоритъ съ тобой!

курюковъ.

Постой, племянникъ, Дай досказать. Вотъ мы прійдемъ на площадь, Анъ тамъ стоятъ...

**ӨЕДОРЪ** — къ молодому.

Такъ ты — ему племянникъ?

молодой.

Да, государь, а внучатный ему Племянникъ есть!

курюковъ.

Анъ тамъ ужъ палачи Стоятъ и ждутъ...

молодой — дергая его за-полу.

Богданъ Семенычъ! Что ты?

ӨЕДОРЪ — въ молодому.

Твое лицо мив важется знавомо?

курюковъ.

Съ съкирами...

ӨЕДОРЪ — къ молодому.

Гдѣ видѣлъ я тебя?

молодой.

А о Миколѣ мы, великій царь, Твое здоровье тѣшили: медвѣжій Тогда былъ бой, а я медвѣдя принялъ, И милость мнѣ твоя поднесть велѣла Стопу вина!

курюковъ.

Съ съкирами стоятъ...

ӨЕДОРЪ.

Да что ты д'єдушва, одно наладиль! Что, въ самомъ д'єль? Что туть вспоминать? Съ с'євирами! Съ с'євирами! Не дашь Мнѣ слова вымолвить!

Къ молодому.

Такъ ты тотъ самый, Что запоролъ медвъдя? Помню, помню! Аринушка! Вотъ это тотъ купецъ, О комъ тебъ разсказывалъ я, знаешь? Синельниковъ — въдь такъ тебя зовутъ?

молодой.

Красильниковъ, великій государь, Иванъ Артемовъ!

ӨЕДОРЪ.

Да, да — да, да — да!

Красильниковъ! Аринушка, представь:
Медвёдь въ нему такъ близко подошелъ,
Такъ близко — вотъ какъ ты теперь, владыко,
Ко мнё стоишь, а онъ шагнулъ вотъ этакъ,
Да изловчилъ рогатину, да разомъ
Вотъ такъ ее всадилъ ему въ животъ!
Медвёдь-то претъ, да все реветъ: уу!
Да загребаетъ лапами его,
Вотъ такъ его, владыка, загребаетъ,

Пока совсѣмъ не выбился изъ силъ И на-бокъ не свалился!

годуновъ.

Государь, Ты этимъ людямъ повъстить хотълъ О нашемъ примиреньи.

**ӨЕДОРЪ** — къ Красильникову.

У тебя Быль брать еще, который Шаховскаго Въ бою кулачномъ одолълъ?

ВРАСИЛЬНИКОВЪ.

Онъ мнѣ Двоюродный есть брать, царь-государь, Микитой Голубемъ зовуть.

Оборачивается въ своимъ,

Микита!

Слышь, выходи въ царю!

Голубь выступаетъ впередъ и вланяется.

өедоръ.

Здорово, Голубь! Что какъ живешь? Что сила-то? Что сила? Не голубиная въ тебъ, чай, сила? Не по прозванью?

голувь.

Жаловаться грёхъ, Царь-государь, Господь насъ не обидёль, Мы силою своей довольны!

ӨЕДОРЪ — къ Шаховскому.

Князь!

Узналь его?

ШАХОВСКОЙ.

Какъ друга не узнать! Въдь ты ребро сломилъ мнъ, Голубь, гладко! По милости твоей, недѣли три Я пролежаль!

голувь — кланяясь.

Усердно, князь Григорій Петровичь, здравствуемъ тебѣ! Дасть Богь, Въ Великій Постъ мы на Москвѣ-рѣкѣ Еще съ тобою встрѣтимся на славу — Авось твоя удача будеть!

шаховской.

Что-жъ, Я встрътиться всегда съ тобою радъ— Теперь держись!

годувь.

А что поставишь, князь?

ШАХОВСКОЙ.

Чеканный ковшъ! А ты?

голубь.

Соболью шапку!

ирина — въ Өедору.

Свътъ-государь, не позволяй имъ биться; Часъ неровенъ, не долго до бъды!

оедоръ.

Ты думаешь, Аринушка?

Къ Шаховскому и Голубю.

Смотрите-жъ,

Не връпко бейтесь! Паче-же всего, Подъ ложку берегитесь бить другь друга, То самое смертельное есть мъсто!

кн. иванъ петровичъ.

Великій царь — дозволь я пов'єщу имъ, Зачемъ ты ихъ позвать велель!

еедоръ.

Ну, ну,

Добро, скажи имъ!

кн. иванъ петровичъ.

Выборные люди!
Вамъ вѣдомо да будеть, что бояринъ
Борисъ Өеодоровичъ Годуновъ
И я, князь Шуйскій, съ братьями моими,
Мы учинились въ мирѣ и въ ладу,
И обѣщали клятвою другъ другу́,
Чтобы ни намъ, ни нашимъ межъ собою
Сторонникамъ, не враждовать отнынѣ,
А быть въ согласьи!

голубь---отецъ.

Князь Иванъ Петровичъ! Да какъ-же это? Мы съ тобою шли, А ты насъ бросилъ?

кн. иванъ петровичъ.

Я не бросилъ васъ! Мнѣ объщалъ бояринъ, безъ меня Не начинать отнынъ ничего — А я всегда за васъ стою!

красильниковъ.

Эй, князь,

Остерегись!

ГОЛУВЬ -- сынъ.

Эй, не мирися, князь!

голубь - отецъ.

Не выдавай насъ, князь Иванъ Петровичъ! Томъ III. — Май, 1868.

#### кн. иванъ петровичъ.

Не бойтесь, люди! Мит бояринъ клятву Святую далъ, что никого изъ васъ Не тронетъ онъ ни пальцемъ!

голосъ — позади другихъ.

Дать-то клятву,

Онъ дастъ ее, да сдержитъ-ли?

## курюковъ.

Поволь

Худое слово, князь Иванъ Петровичъ, Мнѣ, старику, по старому сказать! Когда твои насъ дѣды подымали На Телепня-Овчину, при Оленѣ Васильевнѣ, при бабкѣ государя, Они за насъ, а мы за нихъ тогда Держались крѣпко; тѣмъ-то и силенъ Твой дѣдушка Василій былъ Васильичъ! А еслибъ онъ на миръ пошелъ съ Овчиной, Пропаль-бы онъ, и мы пропали-бъ съ пимъ!

ГОЛУБЬ -- отецъ.

Когда ты, князь, съ врагомъ своимъ исконнымъ Хотълъ мириться, не-зачъмъ насъ было И подымать!

ГОЛУБЬ - сынъ.

Эхъ, князь Иванъ Петровичъ! Вы нашими миритесь головами!

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — гивано.

Молчи, щеновъ! Знай, бейся на кулачкахъ, О дёлё-жъ дай старёйшимъ говорить! Какъ смёете не вёрить вы ему, Когда онъ крестъ — вы слышите-ли? крестъ — Въ томъ цёловалъ?

годуновъ — тихо къ Клешнийу.

Замъть ихъ имена

И запиши. Выборные между тъмъ совъщались межлу собой, й всь разомъ подходять въ Өедору.

выборные.

Царь-государь! Помилуй! Не дай погибнуть нашимъ головамъ! Царь-государь! Помилуй! Защити! Помилуй, государь! Не оставляй насъ. Теперь пропали мы!

өедоръ.

: Да что вы? Что вы? Съ чего вы взяли? Отъ кого мит, люди, Васъ защищать?

голувь — отепъ.

Отъ шурина твого! Отъ Годунова, государь!

голубь — сыпъ.

Твой шуринъ Въдь насъ теперь совсъмъ заъстъ!

ӨЕДОРЪ.

Какъ можно!

Кто вамъ сказалъ? Мой шуринъ любитъ васъ!

Ты имъ скажи, Борисъ, что ты ихъ любишь!

Вотъ онъ сейчасъ вамъ скажетъ! Онъ вамъ все,
Все растолкуетъ! Мнѣ-же самому,

Мнѣ нѣкогда теперь!

Хочетъ уйти; выборные обступаютъ его.

выворные.

Царь-государь! Одна надежда наша на тебя! Мы дурна не чинили! Мы за Шуйскихъ, За слугъ твоихъ, стояли! Прикажи, Чтобъ насъ Борисъ Өеодорычъ не трогалъ! Вели ему!

өедоръ.

Да, хорошо! Пустите! Мнѣ нѣкогда! Скажите все Борису! Ему скажите!

выборные.

Какъ-же, государь, Ему-же мы да про него-же скажемъ? Яви намъ милость! Выслушай насъ, царь! Дозволь тебъ—

ӨЕДОРЪ — затыкая уши.

Ай-ай, ай-ай, ай-ай! Скажите все Борису! Все Борису! Мнъ нъкогда! Скажите все Борису!

> Уходить, держа пальцы въ ушахъ.—Выборные съ недоумъніемъ смотрять другь на друга.

# ДЪЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

# Ночь. Садъ князя Ивана Петровича Шуйскаго.

ВАСИЛИСА ВОЛОХОВА-выходить изъ дому.

Ну, темь, такъ темь! Ни звъздочки не видно! Пора-бъ ему прійти! Ужъ онъ не тамъ-ли, Не за оградой-ли стоить?

Подходить къ калитет и говоритъ шопотомъ.

Князь! Князь!

Нѣтъ никого! Прислушаться, нейдетъ-ли? Эхъ, соловьи проклятые мѣшаютъ! Расщелкались! Не слышно ничего! Вотъ что-то хрустнуло! Идетъ, должно быть! Оборачивается назадъ и говоритъ шопотомъ. Княжна! Пожалуй!

. КНЯЖНА МСТИСЛАВСКАЯ — шопотомъ.

Гдъ ты, Василиса

Панкратьевна?

волохова.

Здёсь, матушка!

княжна.

Не вижу!

волохова.

Сюда, сюда пожалуй! Дай мий ручку! Да какъ-же ты, голубушка, дрожишь!

княжна.

Свѣжо, какъ будто!

#### волохова.

Нонѣ-то? Помилуй!
Теплынь какая! Ажъ травою пахнетъ!
А вонъ оттоль, изъ монастырской рощи,
Березой и черемухой несетъ!
Ужъ подлинно весенняя-то ночка,
А ручка у тебя какъ ледъ!

княжна.

Я лучше

Уйду домой!

волохова.

Владычица святая! Да ты чего боишься? Разв'в онъ Теб'в чужой? В'вдь, слава Богу, я Сама теб'в присватала его!

#### княжна.

У дядюшки гостей полна палата — Что если вдругъ кому прійдетъ на мысль Въ садъ заглянуть!

## волохова.

Великая бъда,
Что съ женихомъ застали-бы невъсту!
Вотъ, если ты захочешь, послъ свадьбы,
Съ какимъ нибудь молодчикомъ сойтись,
Вотъ тутъ, такъ надо дълать осторожно!
А впрочемъ не диковина и то!
За добрую пригоршню золотыхъ,
Все можно сдълать!

княжна.

Полно, Василиса Панкратьевна, стыдись!

#### волохова.

А что стыдиться, Голубушка! Все вертится на деньгахъ! Для нихъ и замужъ отдають, для нихъ И женятся; для нихъ братъ губитъ брата, А сынъ отда! Ужъ противъ нихъ никто Не устоитъ!

#### княжна.

Панкратьевна — постой — Ты не слыхала ничего?

ВОЛОХОВА — прислушивается.

Позволь-ка!

Никавъ плеснула рыбица въ пруду....

Ужъ эти соловьи мнѣ! Пши, пши, пши!

Насилу-то замолкли! А теперь

Пошли въ травѣ кузнечики трещать!

княжна.

Ты ничего не слышишь?

волохова.

На Неглинной Какъ будто мельница шумитъ....

шаховской-за оградой, въ полголоса.

Ay!

волохова.

Ну, наконецъ!

Бъжитъ къ калиткъ и отворяетъ ее.

Войди-же, князь! Показывается на оградь ШАХОВСКОЙ в спрыгиваеть въ садъ.

Пострѣлъ!

Въдь я-жъ тебъ калитку отворила!

шаховской.

На что она? Жаль, что низка ограда! Съ кремлевской я-бы соскочилъ стъны, Чтобъ поскоръй мою увидъть радость! На силу-то мнъ удалось!

Хочеть обнать княжну.

волохова.

Вотъ такъ! Цълуй ее! Милуй ее! А я-то За ручки подержу!

ШАХОВСКОЙ — отступая.

Княжна, не бойся! Не подойду, докол'ть не поволишь!

волохова.

Ну, соколъ-князь! Въдь я сдержала слово, А ты принесъ-ли мнъ гостинчикъ?

ШАХОВСКОЙ — подавая ей кошелекъ.

Ha!

ВОЛОХОВА — потряхивая деньгами.

Сердечные! Звенять! Эхъ, жаль темно!

ШАХОВСКОЙ — къ княжић.

Да что-жъ ты отвернулась отъ меня! Иль нелюбъ я тебъ?

княжна.

Вишь, ждать заставиль!

ШАХОВСКОЙ.

А страшно было ждать?

княжна.

Въстимо страшно!

Въ такую ночь!

шаховской.

Чай, бурная?

княжна.

А лѣшій? А мало-ль что? Вишь, онъ еще смѣется!

шаховской.

Да какъ-же не смѣяться мнѣ тебѣ? Въ саду-то лѣшій!

княжна.

Да, теб'є см'єшно, А мн'є-то каково? А невзначай Вдругь выйдеть брать? Иль дядя? Что тогда? Постылый ты!

шаховской.

А что-же дёлать мнѣ, Когда тебя мнѣ видѣть не дають? Кой-разъ увидишь, а поговорить И думать нечего!

вняжна.

Вишь ты какой! А ты о чемъ хотёлъ-бы говорить?

шаховской.

О томъ, что нѣтъ тебя на свѣтѣ краше! Что безъ тебя мнѣ стала жизнь не въ жизнь! Что не втерпежъ мнѣ ждать, пока сыграемъ Мы нашу свадьбу! вняжна.

Вишь ты! Ну, а еслибъ Братъ отказалъ тебъ?

шаховской.

Тогда-бы я

Тебя увезъ!

• княжна.

А еслибъ не пошла я?

ШАХОВСКОЙ.

-Насильно-бъ взялъ!

княжна.

А я-бы убъжала?

шаховской.

А я-бъ догналъ!

княжна.

А я въ Москву-ръку

Прыгнула-бы?

ШАХОВСКОЙ.

А я бы за тобой!

княжна.

А водяной-бы за меня вступился?

шаховской.

А я-бъ его за бороду схватилъ Да за усы моржевые!

княжна.

Xa, xa!

Моржевые!

Оба сифотся.

# шаховской.

А вотъ вѣдь разсмѣялась! И смѣхъ-то твой — что рокотъ соловьиный! Краса моя! Когда ты засмѣешься, Весь темный садъ какъ будто просіялъ! Смотри, вонъ тамъ и звѣздочка явилась! А вонъ другая! Третья! Вонъ еще! Вишь, выглянули всѣ тебя послушать! Вонъ и въ пруду зажглися! Берегись, Разскажутъ водяному какъ надъ нимъ Смѣешься ты!

княжна.

Xa, xa!

волохова.

Ну, вотъ пошла! Слышенъ стукъ въ калитку.

княжна.

·Ай, что это?

волохова.

Стучатъ никакъ въ калитку! Прячется съ княжной за дерево.

ШАХОВСКОЙ — подходить къ калитев.

Кто тамъ стучитъ?

голосъ — извив.

Впустите, ради Бога!

шаховской,

Кто тамъ?

голосъ.

То я! Красильниковъ, купецъ! Бъда случилась! Поскоръй впустите! - ШАХОВСКОЙ отворяетъ калитку.—КРАСИЛЬ-НИКОВъ воъгаетъ. Одежда его изорвана. **КРАСИЛЬНИКОВЪ.** 

Гдъ Шуйскій князь? Гдъ князь Иванъ Петровичъ?

шаховской.

На что тебъ?

красильниковъ.

Князь! Князь Иванъ Петровичъ!

Въ окнахъ дома показываются огни. КН. ИВАНЪ
ПЕТРОВИЧЪ и гости его сходятъ съ крыльца.
ПАХОВСКОЙ скрывается межъ деревъ.

кн. иванъ петровичъ.

Что туть за шумъ? Кто зваль меня?

красильниковъ.

То я!

Князь-государь, помилуй, защити! Сейчась стрёльцы вломились къ намъ въ подворье! Къ Ногаевымъ, и къ Голубю, ко всёмъ, Кто въ выборныхъ вчера былъ у царя! Схватили всёхъ!

кн. иванъ петровичъ.

Кто ихъ схватиль?

КРАСИЛЬНИКОВЪ.

Клешнинъ,

По приказанью Годунова!

кн. иванъ петровичъ.

Какъ?!

красильниковъ.

Я самъ на силу вырвался отъ нихъ!

кн. иванъ петровичъ.

По приказанью Годунова?

КРАСИЛЬНИКОВЪ.

Да!

кн. иванъ петровичъ.

Ты говоришь, что Годуновъ велѣлъ Всѣхъ выборныхъ схватить?

красильниковъ.

Такъ намъ Клешнинъ Самъ повъстилъ: — Впередъ-де вамъ наука Царю челомъ на Годунова бить! —

головинъ.

Что, князь, тебъ я говориль? Ты видишь!

кн. василій шуйскій.

Ты видишь, дядя! Не хотёль ты вёрить! Больнымъ сказаться не хотёль, когда Пришли тебя къ царю звать!

кн. иванъ петровичъ.

Быть не можетъ!

Не можеть быть!

красильниковъ.

Князь-батюшка, пошли Къ намъ во дворы узнать какъ было дёло!

кн. иванъ петровичъ.

Онъ дорого заплатить мив за то!

головинъ.

Сперва купцовъ, а тамъ, смотри, и насъ Начнутъ хватать!

кн. Андрей шуйскій.

Безсовѣстный!

мстиславскій.

Безбожникъ!

кн. иванъ петровичъ.

Клялся на кресть! На честный кресть клялся!

кн. Андрей шуйскій.

Въдь это онъ не даромъ учинилъ: Онъ раздълить хотълъ съ народомъ насъ!

кн. василій шуйскій.

Онъ всей Москвъ тъмъ показать хотълъ, Что мыслить къ намъ и върить намъ нельзя, Что выдаемъ сторонниковъ мы нашихъ!

кн. иванъ ивановичъ шуйскій. Чай, и теперь ужъ ропщуть всѣ на насъ?

КРАСИЛЬНИКОВЪ.

Да! Не во гнѣвъ сказать вамъ, государи: Какъ нашихъ-то на тройкахъ повезли, На шумъ людей сбѣжалося не мало, Не слишкомъ васъ честили!

кн. иванъ ивановичъ шуйскій.

Что туть думать! Пока еще не всъ оть нась отпали, Поднять Москву! кн. Андрей шуйскій.

Всѣ слободы поднять!

ВН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКІЙ.

Раздать купцамъ оружіе! '

кн. Андрей шуйскій.

Къ Борису

Идти во дворъ — убить его!

` головинъ.

А въ Угличъ Послать къ Нагимъ, чтобъ Дмитрія сейчасъ-же Поставили царемъ! Чтобъ на Москву ІНли съ угличанами Нагіе!

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — строго.

Тише!

КН. ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ— въ Головниу.

Такъ, зря, нельзя.

головинъ.

Съ Нагими я списался, Они лишь знака ждутъ!

кн. иванъ петровичъ.

Ты смёль писать въ нимъ? Ты на царя смёль Угличь подымать? Ты головой за то заплатишь!

кн. василій шуйскій.

Дядя,

Въ чемъ онъ виной, за то на немъ одномъ Лежитъ отвътъ; но ссориться теперь Не время намъ!

головинъ.

Князь-государь, виновенъ Я предъ тобой; однако-жъ пригодилась Моя вина. Въдь по неволъ, звать Царевича прійдется!

кн. иванъ петровичъ.

Никогда!

КН. ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ — къ Головину.

Накличешь ты бъду на насъ, бояринъ!

кн. дмитрій шуйскій.

Поднять Москву!

кн. василій шуйскій.

Ужъ и Москву поднять! Зачёмъ? Пойдемъ, какъ мы вчера хотёли, Просить о царскомъ о разводё!

кн. дмитрій шуйскій.

Поздно! Вчера владыко быль за насъ; сегодня-жъ Съ Борисомъ онъ въ миру; вчера купцы Намъ върили; сегодня ужъ не върять!

кн. Андрей шуйскій.

Убить его!

Хоть и хотъли-бъ!

кн. василій шуйскій.

Да, такъ вотъ и убъешь!
Онъ караулъ теперь, небось, удвоилъ!
Вынимаетъ изъ кармана челобитию.
Вотъ подписи владыки и властей;
А вотъ дворянъ и всъхъ людей торговыхъ;
Всъ выдали себя — отстать не могутъ,

вн. дмитрій шуйсвій.

Тёмъ-ли угрожать Ты будешь имъ, что этотъ листъ Борису Поважешь ты?

кн. василій шуйскій.

Показывать его Намъ и не слёдъ. Онъ—что зарядъ въ пищали: Страшонъ пока не выпущенъ! Заставитъ, Коль захотимъ, всёхъ на Бориса встать!

кн. андрей шуйскій.

Убить вёрнёй!

кн. иванъ петровичъ.

Вы, словно, всё въ бреду!
Къ чему царя намъ разводить съ царицей?
Къ чему еще Бориса убивать?
Онъ самъ себя позорнымъ дёломъ выдалъ!
Избавилъ насъ отыскивать средь тьмы
Кривыхъ путей! И можемъ нынё мы,
Хвала Творцу, не погрёшая сами,
Его низвергнуть чистыми руками!

вн. дмитрій шуйскій.

Что хочешь сделать ты?

кн. иванъ петровичъ.

Идти къ царю я!

И уличить обманщика!

кн. василій шуйскій.

Напрасный То, дядя, трудъ. Что скажетъ Годуновъ, Тому повъритъ царь.

Томъ III. — Май, 1868.

#### кн. иванъ петровичъ.

Царь слышаль влятву! Всв слышали ее! Себя очистить Ничвиъ не можетъ Годуновъ!

Къ Красильникову.

Иди,

Скажи купцамъ, что государь велитъ Ихъ выборныхъ вернуть, а что Бориса Онъ отръшитъ сегодня-же!

Звонъ къ заутрени.

Свѣтаетъ!

Иду къ царю! Не нужно много словъ—
Наружу ложь! И згинетъ Годуновъ
Лишь солнце тамъ, въ востокъ, засіяетъ!
Уходитъ.— кРАСИЛЬНИКОВЪ также. Молчаніе.

кн. дмитрій шуйскій.

Ну, что, князья?

кн. иванъ ивановичъ шуйскій.

Да что-жъ? Признаться, я

Добра не жду!

кн. василій шуйскій.

Какое тутъ добро! Съ чъмъ онъ пошелъ, съ тъмъ и назадъ вернется, Лишь время мы напрасно потеряемъ.

кн. андрей шуйскій— въ вн. Василью.

Зачёмъ его не удержаль ты?

кн. василій шуйскій.

Дядю?

Да н'яшто вы не знаете его? Когда что разъ онъ въ голову втемящилъ— Не вышибешь. Знай, думаеть, я правъ, Такъ събмъ неправаго— младенецъ сущій! кн. иванъ ивановичъ шуйскій.

Что-жъ делать намъ?

кн. василій шуйскій.

Да быть, въ его приходу, Готовымъ всёмъ, по прежнему, идти Воть съ этой челобитней; пріискать бы Царицу намъ, да имя-ревъ вписать!

мстиславскій.

Съ владывой онъ объ этомъ самъ хотель Держать советь.

кн. василій шуйскій.

Да не успѣлъ. Позвали Его въ царю, мириться, вишь. Намъ надо Найти царицу до его прихода, Чтобъ не ломалъ онъ даромъ головы.

МСТИСЛАВСКІЙ.

Она-бъ должна царю прійтись по нраву, И быть изъ нашихъ. А такихъ не много.

кн. василій шуйскій.

Есть на примътъ у меня одна.

МСТИСЛАВСКІЙ.

Кто? Говори!

ВН. ВАСИЛІЙ ПІУЙСКІЙ.

Да хоть твоя сестра.

мстиславскій.

Наташа? что ты? Развъ ты забыль: Она посватана за Шаховскаго!

## КН. ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ.

Посватана — не выдана еще. Послушай, князь: не шуточное дёло Мы затёваемъ. Отъ родни царицы Зависитъ все. Увёрены-ли мы, Что новая родня захочетъ быть У насъ въ рукахъ? Сестра-жъ твоя изъ нашихъ!

## мстиславскій.

Оно-то тавъ. Пригоднѣй нѣтъ ея, Мнѣ самому на умъ ужъ приходило — И если-бъ не́ дали мы слова —

## кн. василій шуйскій.

Князь!

Иль я не знаю вавъ ты слово далъ? Не по-сердцу тебъ былъ Шаховской, Боецъ вулачный, вътромъ голова Наполнена! Въ расплохъ тебя засталъ Онъ съ дядею, бухъ въ ноги, тавъ и тавъ, Другъ друга любимъ! Князь Иванъ растаялъ, А ты смолчалъ.

кн. Андрей шуйскій.

Я то-же говориль: Зачёмъ спёшить? Наташа, слава Богу, Могла пождать.

кн. дмитрій шуйскій.

Своръ больно князь Иванъ.

мстиславскій.

Да, поспѣшилъ; Наташа-бы могла Царицей быть!

кн. василій шуйскій.

А будь она царицей — Ты царскій шуринъ, тотъ-же Годуновъ, Почище только.

мстиславскій.

Да, кажись, почище.

кн. василій шуйскій.

Надъ чвмъ-же думать?

мстиславскій.

Если-бы- не слово —

кн. василій шуйскій.

Такъ вотъ помъха? Слово далъ ему! А развъ намъ ты также не далъ слова, Во чтобъ ни стало, вырвать у Бориса И раздълить его межъ нами власть!

мстиславскій.

Какъ отказать ему?

кн. василій шуйскій.

Затъй съ нимъ ссору!

мстиславскій.

Что скажеть дядя?

кн. василій шуйскій.

Онъ вернется въ гнѣвѣ, За то, что царь не дастъ ему суда; Онъ будетъ радъ племянницу свою Царицей сдѣлать.

ВН. ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ШУЙСКІЙ.

Такъ! Назадъ онъ слова Самъ не возьметь, а ссора приключись — Не время будеть разбирать, кто правъ, Кто виноватъ.

кн. дмитрій шуйскій.

И если быть Наташѣ Царицею — такъ надо поспѣшить!

головинъ — къ Василію Шуйскому.

Позволь взглянуть мнъ, князь Василь Иванычъ!

Беретъ челобитню и, пока другіе разговаривають, достаетъ съ пояса перо и чернилицу и вин-

сываеть что-то въ бумагу.

кн. василій шуйскій — къ Мстиславскому.

Рѣшайся, князь!

мстиславскій.

Когда-бъ на немъ какую

Вину найти!

кн. василій шуйскій.

Тогда-бъ ты былъ согласенъ?

мстиславскій.

Еще-бы!

шаховской — является между ними.

Князь! Спроси сперва меня, Согласенъ-ли невъсту уступить Другому я?

BCB.

Откуда онъ? Какъ смълъ онъ Здъсь тайно быть?

Слышенъ крикъ КНЯЖНЫ.

мстиславскій.

То вскрикнула сестра!

Они здёсь вмёстё были!

Идеть въ глубину сада и выводить КНЯЖНУ за руку. Показывается ВОЛОХОВА.

Вотъ и сваха!

Ты помогала имъ?

волохова.

Помилуй! Что ты? Мы прогудяться только-что сошли— А онъ скакни черезъ заборъ! Ей Богу! Ей Богу-ну!

мстиславскій.

Такъ вотъ какъ бережешь Ты нашу честь, сестрица! — Князь Григорій — Твое негоже діло — я теб'в Даю отказъ!

шаховской.

Мою невъсту хочешь Царю ты сватать? Берегися, князь! Доколъ живъ я— не бывать тому!

ВОЛОХОВА — наступая на Шаховскаго.

. А почему-жъ и не бывать? Смотри, Какъ расходился! Невидаль какая, Что онъ женихъ! Царь Оедоръ-то Иванычъ Небось, тебя почище! Негодяй! Безсовъстный! Срамникъ! Безбожникъ! Воръ!

шаховской.

Прочь, в'єдьма, прочь! Посторонитесь всів! Ко мнів, княжна! Она моя предъ Богомъ— Ее сейчасъ веду я подъ в'єнецъ— И первый, кто изъ васъ—

Вынимаетъ кинжалъ.

всъ.

Въ ножны кинжалъ!

кн. василій шуйскій— къ Мстиславскому. Хорошъ женихъ! На брата замахнулся!

## мстиславскій.

Сестра, ко мив! Князь — слышаль ты меня? Ступай отсель! Разорванъ нашъ союзъ!

BCB.

Князь, не дури! Ступай! Его ты слышаль! Брать надъ сестрой волёнь!

шаховской.

Еще посмотримъ!

Княжна, сважи: ты хочешь за меня?

мстиславскій.

Молчи, сестра!

княжна.

О Господи!

шаховской.

Княжна! Ты хочешь-ли, чтобъ за царя тебя Посватали?

княжна.

Нѣтъ, нѣтъ! Я быть твоею, Твоей хочу!

шаховской.

Иди-жъ со мной!

мстиславскій — въ сестръ.

Ни съ мъста!

шаховской.

Иди со мной!

княжна.

Я не вольна, ты видишь!

ГОЛОВИНЪ — къ Шаховскому.

Князь, покорись, ты силой не возьмешь! Все кончено межъ ними и тобой! Иль думаешь, тебъ Иванъ Петровичъ Проститъ, что ты сегодня учинилъ? Все кончено.

Показываеть ему челобитию.

Смотри: вняжны Мстиславской Здёсь имя вписано!

КН. ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ — про себя.

Ай-да бояринъ!

головинъ.

Подъ грамотой ты этой съ нами руку Самъ приложилъ — назадъ не можещь!

ШАХОВСКОЙ — выхватывая у него грамоту.

Дай!-

головинъ.

Стой! Что ты? Стой!

ШАХОВСКОЙ.

Въ моихъ она рукахъ!

BCB.

Держи его!

шаховской — грозя кинжаломъ.

Назадъ! Тотъ ляжетъ въ прахъ, Кто подойдетъ! Иду на судъ великой Къ царицъ я— вотъ съ этою уликой! Убъгаетъ съ грамотой.

## Покой царя Өедора.

Входитъ ГОДУНОВЪ, въ сопровождени дъяка, который кладетъ на столъ связку бумагъ и двъ государственныя печати, большую и малую. — Изъ другой двери входитъ КЛЕШНИНЪ.

годуновъ — къ Клешиниу.

Ты все-ль исполниль?

клешнинъ.

Сладилъ все, бояринъ; Ихъ до зари схватили на домахъ; Эхъ, кабы намъ изъ Углича прислали Ту грамоту!

годуновъ.

Ты мит ее, немедля,
Тогда подашь. — клешнинъ уходить — Входить ЦАРИЦА ИРИНА.
Сестра-царица, здравствуй!
Еще не вышелъ государь?

ирина.

Недавно Съ иконой духовникъ въ опочивальню Къ нему вошелъ.

Входить изъ другой двери ӨЕДОРЪ. За нимъ ДУХОВНИКЪ съ иконой.

өедоръ.

Аринушка, здорово!
Здорово, шуринъ! А въдь я проспалъ
Заутреню! Такой противный сонъ
Пригрезился: казалось мнъ, я снова
Тебя, Борисъ, мирю съ Иваномъ Шуйскимъ,
Онъ руку подаетъ тебъ — а ты —
Ты также руку протянулъ, но вмъсто
Чтобъ за руку, схватилъ его за горло
И сталъ душить — тутъ чепуха пошла:

Татары вдругъ напали, и медвъди Такіе страшные пришли, и стали Насъ драть и грызть; меня-же преподобный Іона спасъ. Что, отче духовникъ, Въдь этотъ сонъ не гръшенъ?

## духовникъ.

Нѣтъ, не то, Чтобъ грѣшенъ былъ, а все-жъ недобрый сонъ.

өедоръ.

Братъ Дмитрій также снился мнѣ и плакалъ, И что-то съ нимъ ужасное случилось, Но что — не помню.

## духовникъ.

Ты, ложася спать, Усерднъе молися, государь!

өедоръ.

Брръ! Скверный сонъ!

Увидя бумаги.

А это что такое? Надобдать миб хочешь снова, шуринъ?. Надобдать?

годуновъ.

Не долго, государь, Я задержу тебя; твое согласье Лишь нужно мнѣ для нѣкоторыхъ дѣлъ.

өедоръ.

А безъ меня покончить ихъ нельзя? Я не совсъмъ здоровъ.

годуновъ.

Два слова только.

өедоръ.

Ну, такъ и быть. Ты, отче-духовникъ, Угодника на полицу поставь, Вчерашняго-жъ угодника прійми До будущаго года. А какого У насъ святого завтра?

духовникъ.

Іоанна

Ветхопещерника.

өедоръ.

Я житіе

Его въ Минеяхъ перечту, лишь только Меня Борисъ отпустить; а теперь Благослови меня заняться дъломъ.

ДУХОВНИКЪ благословляетъ его и уходитъ. ӨЕДОРЪ садится. ГОДУНОВЪ развязываетъ бумаги.

Ну, что тамъ, шуринъ, въ связкѣ у тебя? Ужъ такъ и быть, вытаскивай!

ГОДУНОВЪ — вынимая изъ связки несколько листовъ.

Намъ пишутъ

Увраинскіе воеводы, царь, Что ханъ опять орду на северъ двинуль.

ОЕДОРЪ.

Да это сонъ мой въ руку! Не достало Еще, чтобъ ты сталъ Шуйскаго душить!

годуновъ -- кладетъ передъ нимъ бумаги.

Воть, государь, навазы воеводамъ.

өедоръ.

Прихлопни ихъ!

Годуновъ передаетъ бумаги дъяку, который примадываеть къ нимъ печать.

годуновъ — подавая другую бумагу.

А это, государь, Царь Иверскій землей своею бьеть Теб'в челомъ, и просить у тебя, Чтобъ ты его въ свое подданство принялъ.

оедоръ.

Царь Иверскій? А гдѣ его земля?

годуновъ.

Она граничить съ царствомъ Кизилбашскимъ, Обильна хлъбомъ, шелкомъ и виномъ, И дорогими, кровными конями.

овдоръ.

Такъ ею мий челомъ онъ бьетъ? Ты слышишь, Аринушка? Ты слышишь? Вотъ чудакъ! Что вздумалось ему?

годуновъ.

Его тёснять Персидскій царь съ султаномъ турскимъ.

оедогъ.

Бѣдный!

Онъ православной в ры?

РОДУНОВЪ.

Православной.

евдоръ.

Ну, что-жъ? Скоръй принять его въ подданство! И знаешь, шуринъ, надо-бы ему Подарокъ приготовить. Что-бы намъ, Аринушка, послать ему?

## - годуновъ.

Сперва,

Воть эту грамоту съ твоимъ согласьемъ И съ вызовомъ пословъ его къ Москвъ.

өедоръ.

Ну, хорошо, привъшивай печать, Привъшивай!

Дьякъ привъшиваеть печать.

А это что такое?

## годуновъ.

То князю Троекурову наказъ, Какъ говорить ему на польскомъ сеймѣ, Когда начнется выборъ короля. Ты знаешь, царь, что щедростью твоею, По смерти нашего врага Батура, Мы многихъ привлекли къ себѣ пановъ, И что они поднесть уже готовы Тебъ корону.

## өедоръ.

Мий? помилуй, шуринъ! Что я съ ней дёлать буду? Мий и такъ Своихъ хлопотъ довольно. Вотъ еще! И что ихъ всёхъ подмыло? Тамъ какой-то Царь Иверскій свою даритъ мий землю, А тутъ паны корону суютъ! Нётъ! Добро тотъ царь; а эти что? Латинцы! Враги Руси!

## годуновъ.

Затёмъ-то, государь, Престоломъ ихъ ты брезгать и не долженъ, Чтобъ слугами ихъ сдёлать изъ враговъ.

## е едоръ.

Ты думаешь? Ну, хлонъ по ней! Вотъ такъ! Что, все теперь?

годуновъ.

Еще двѣ челобитни Отъ двухъ бояръ, при батюшкѣ твоемъ Въ Литву бѣжавшихъ. У тебя они Теперь вернуться просятъ позволенья.

өедоръ.

Кто-жъ имъ мѣшаетъ? Милости прошу! Да ихъ, я чай, туда бѣжало много? Мое такое разумѣнье, шуринъ: Намъ дѣлать такъ, чтобъ на Руси, у насъ, Привольнѣй было жить, чѣмъ у чужихъ; Такъ не зачѣмъ отъ насъ и бѣгать будетъ! Ты знаешь что? Ты написалъ-бы къ нимъ Ко всѣмъ въ Литву, что я имъ обѣщаю Земли и денегъ, если пожелаютъ Вернуться къ намъ.

годуновъ.

Я такъ и думалъ, царь, И грамоту о томъ ужъ изготовилъ.

өедоръ.

Ну, хорошо, прихлопни-жъ и ее! Что, свсе теперь?

годуновъ.

Все, государь.

Дьявъ береть печати, собираеть бумаги и уходить.

өедоръ.

Ну, шуринъ,

Тебя я долв не держу. А ты, Аринушка, Минеи-бъ разогнула Да житіе святого Іоанна Ветхопещерника прочла-бы мив!

#### ИРИНА.

Дозволь сперва мив, Өедорь, челобитье Тебв подать. Письмо я получила Изъ Углича отъ вдовой отъ царицы, Отъ Марьи Өедоровны. Слезно Тебя она о милости великой, О позволеньи проситъ, на Москву Вернуться съ сыномъ, съ Дмитріемъ, своимъ.

е ведоръ.

Аринушка, да какъ-же? Ты въдь знаешь, Въдь я давно прошу о томъ Бориса, Въдь я-бы радъ...!

#### ИРИНА.

А какъ сегодня ты Опальниковъ простилъ своихъ литовскихъ, То я подумала, что ты вернуть И мачиху и брата согласишься.

өедоръ.

Аринушка, помилуй! Развѣ я Не радъ вернуть ихъ?

Повазывая на Годунова.

Вотъ кому скажи!

#### ирина.

Я знаю, Өедоръ, что правленье царствомъ
Ты справедливо брату поручилъ;
Никто какъ онъ имъ править не съумълъ-бы;
Но здъсь не государственное дъло;
Оно твое, семейное; и ты,
Одинъ лишь ты, судьею быть въ немъ долженъ!

#### оедоръ.

Борисъ, ты слышишь что она сказала? Въдь это правда! Ты въдь, въ самомъ дълъ, И шагу мнъ ни въ чемъ не дашь ступить! На что это похоже? Я хочу, Хочу вернуть Димитрія! Ты знаешь, Когда я такъ сказаль, ужь я оть слова Не отступлю!

годуновъ — къ Иринъ.

Не дёльно ты, сестра, Вмёшалася во что не разумёсшь: къ Осдору. Царевича вернуть нельзя.

ӨЕДОРЪ.

Какъ? Какъ? Когда ужъ я сказалъ, что я хочу?

годуновъ.

Дозволь мив, государь --

евдоръ.

Нать, это слишкомъ!

Я не ребеновъ! Это...

Начинаеть ходить по комнать.

СТОЛЬНИВЪ - отворяя дверь.

Князь Иванъ

Петровичь Шуйскій!

ГОДУНОВЪ --- въ стольнику.

Царь его сегодня

Принять не можеть!

евдоръ.

Кто тебъ свазаль?

Впустить его!

Продолжаеть ходить по комнать.

Я скоро у себя

Не властень въ дом' стану!

Входить Ки. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ ШУЙСКІЙ.

Здравствуй, князь!

Ton's III. - Mar, 1868.

Спасибо, что пожаловалъ! Съ тобою Я буду говорить, съ тобою, князь, О Дмитрів, о братв!

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Государь, Я самъ давно хотёль тебё повёдать О Дмитріё царевичё, но прежде— На шурина на твоего тебё Я бью челомъ!

өвдоръ.

Какъ? На Бориса?

кн. иванъ петровичъ.

Да!

овдоръ.

Что сделаль онь?

вн. иванъ петровичъ.

Свою солживиль влятву!

өедоръ.

Что ? Что ты, внязь?

кн. иванъ петровичъ.

Ты слышаль, государь, Какъ онъ клялся, что ни единымъ пальцомъ Не тронеть онъ сторонниковъ моихъ?

өедоръ.

Конечно слышаль! Ну?

кн. ив. петровичъ.

Сегодня-жъ ночью Онъ тъхъ купцовъ, съ которыми вчера Ты говорилъ, велълъ схватить насильно И отвезти невъдомо куда!

евдоръ.

Позволь, позволь — туть что-нибудь не такъ!

ки. иванъ петровичъ.

Спроси его!

өедоръ.

То правда-ль, шуринъ?

годуновъ.

Правда.

ирина.

- Помилуй, брать!

. ОЕДОРЪ.

Побойся Бога, шуринъ! Какъ могъ ты это сдълать!

годуновъ.

Я нашель, Что ихъ въ Москвъ оставить не годится.

обдоръ.

А клятва? Клятва?

годуновъ.

Я клядся не мстить имъ За прежнія вины — и я не мстиль. Они за то увезены сегодня, Что, послѣ примиренія, меня Хотѣли снова съ Шуйскими поссорить, Чему ты былъ свидѣтель, государь.

өедоръ.

Да, развъ такъ! Но все-же надо было —

годуновъ.

Дивлюся я, что князь Иванъ Петровичъ Стоитъ за тъхъ, которые такъ дерзко Пыталися межъ насъ разстроить миръ!

кн. иванъ петровичъ.

А я дивлюсь, какъ ты, бояринъ, смѣешь Безсовѣстнымъ, негоднымъ двоязычьемъ Оправдывать себя! Великій царь! Онъ не въ глаза-ль смѣялся намъ вчера, Тебѣ и мнѣ, когда, въ рукахъ владыки, Онъ честный крестъ на кривѣ цѣловалъ?

өедоръ.

Нътъ, шуринъ, нътъ, ты учинилъ не такъ! Твои слова мы поняли не такъ!

кн. иванъ петровичъ.

Что будеть думать о тебѣ земля, Великій царь, когда свою онъ клятву, Тобою освященную, дерзнуль Попрать ногами?

өедоръ. `

Этого не будеть! Купцовъ вернутъ сегодня-жъ!

кн. иванъ петровичъ.

Только, царь?

А онъ, который обмануль тебя, Меня-жъ безчестнымъ сдёлалъ предъ народомъ — По прежнему землею будетъ править?

#### овдоръ.

Но, князь, позволь.... туть не было обмана.... Вы только вёдь не поняли другь друга.... Да и къ тому-жъ, вёдь вы ужъ сговорились, Чтобъ вмёстё вамъ обсуживать дёла?

## ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Онъ такъ клялся; ему на этомъ словѣ Я подаль руку — но ты видишь самъ, Какъ цѣлованье держить онъ свое! Великій царь, остерегись его! Не довѣряй ему ни государства, Ни собственной семьи не довѣряй! Ты говорить со мной хотѣлъ о братѣ? Ты знаешь-ли кто тотъ, кого приставилъ Онъ въ Угличѣ ко брату твоему? Тотъ Битяговскій? Знаешь-ли, кто онъ? Измѣнникъ онъ! И воръ! И лжесвидѣтель, Избавленный отъ висѣлицы имъ! Не оставляй наслѣдника престола Въ такихъ рукахъ!

## өедоръ.

Нѣтъ, нѣтъ, на этомъ, внязь, Спокоенъ будь! Ужъ я сказалъ Борису, Что Дмитрія хочу я взять въ себѣ!

## годуновъ.

А я на то отвётилъ государю, Что въ Угличё остаться долженъ онъ.

өедоръ.

Какъ? Ты опять? Ты споришь?

годуновъ.

Государь,

Дозволь тебѣ сказать

өедоръ.

Нѣтъ, не дозволю!

Я царь, или не царь?

годуновъ.

Дай объяснить мив....

Лишь выслушай....

өедоръ.

И слушать не хочу! Я царь, или не царь? Царь, иль не царь?

годуновъ.

Ты царь ---

едоръ.

Довольно! Больше и не надо! Ты слышала, Арина? Князь, ты слышаль? Онъ согласился, что я царь! Теперь ужъ Не можеть спорить онъ! Теперь онъ — цыцъ!

Къ Годунову.

Ты знаешь что такое царь? Ты знаешь? Ты помнишь батюшку-царя? Ты, ты — Князь, будь сповоенъ! Дмитрія въ себъ Изъ Углича я выпишу сюда! И мачиху, и мачихиныхъ братьевъ, Всёхъ выпишу! Что это въ самомъ дёлё? На что это похоже? Даже въ потъ Меня онъ бросиль! Посмотри, Арина!

Ходить по комнать и потомъ останавливается передъ ШУЙСКИМЪ и ГОДУНОВЫМЪ.

Ну, а теперь, какъ я васъ помирилъ, Такъ полно вамъ сердиться другь на друга! Ну, полно, шуринъ! Полно, внязь! Довольно! Ну, поцѣлуйтесь! Ну!

#### кн. иванъ петровичъ.

Великій царь,
Тебя постичь я не могу! Ты видёль,
Изъ собственныхъ его ты слышаль усть,
Что клятвой онъ двусмысленно играеть,
Его насилье самъ ты отмёниль,
Ты согласился, что оставить брата
Нельзя въ рукахъ наемника его —
А между тёмъ ты оставляещь царство
Въ его рукахъ? Великій государь —
Одно изъ двухъ! Иль я теперь обманщикъ,
И ты меня суди за клевету —
Или его за вёроломство долженъ
Ты отрёшить!

өедоръ.

Да я вёдь ужъ исправилъ Его вину передъ тобой? Чего-же Тебѣ еще? Ничъмъ онъ не доволенъ! Арина, слышишь?

ирина.

Князь Иванъ Петровичъ,

Мив важется —

годуновъ.

Оставь его, сестра!

Царя избавлю я отъ затрудненья

Межъ насъ рѣшать. Великій государь!

Доколѣ ты мнѣ вѣрилъ, я тебѣ

Могъ годенъ быть—какъ скоро-жъ ты не вѣришь, Я не гожусь. Князь Шуйскій молвилъ правду:
Одинъ изъ насъ другому долженъ мѣсто
Здѣсь уступить. Свой выборъ, государь,
Ты учинилъ, вогда такъ благосклонно
Ты обвиненья выслушалъ его,
Мою-же рѣчь отвергнулъ на-отрѣзъ.
Дозволь мнѣ удалиться.

оедоръ.

Что ты? Что ты?

годуновъ.

Кому прикажешь, государь, дёла Мнъ передать?

евдоръ.

Да ты меня не поняль! Ахъ, Боже мой! что ты надълаль, князь!

годуновъ.

Нѣтъ, государь, твою я волю понялъ: Тебѣ угодно тѣхъ людей, которыхъ Я удалилъ, чтобъ городъ успокоить — Вернуть назадъ. Тебѣ Нагихъ угодно, Съ царевичемъ, въ Москву перевести, Хоть есть причины важныя оставить Ихъ въ Угличѣ. Когда, великій царь, Ты такъ рѣшилъ — твоя святая воля Исполнится, но на себя отвѣта Я не беру!

оедоръ.

Да я не зналь, Борись, Что есть такія важныя причины! Ужь если ты —

вн. иванъ петровичъ.

Прости, великій царь!

евдоръ.

Князь! Князь! Куда?

кн. иванъ петровичъ.

Куда-нибудь подалъ, Чтобъ не видать, какъ царь себя срамить!

ӨЕДОРЪ.

Князь, погоди, мы все уладимъ —

## кн. иванъ петровичъ.

Царь

Всея Руси, Өеодоръ Іоаннычъ — Мив стыдно за тебя — прости!

Уходитъ.

өедоръ.

Князь! Князь! Ахъ, Боже мой — ушель! И этотъ вотъ Меня оставить хочетъ! Шуринъ, ты — Ты пошутилъ! А что-жъ съ землею будеть?

годуновъ.

Веливій царь, могу-ль теб'є служить я, Когда ты руви связываещь мнъ?

овдоръ.

Да нѣту, шуринъ, нѣту! Будетъ все По твоему. Ну, что-жъ? Согласенъ ты? Да, шуринъ? Да?

годуновъ.

На этомъ уговоръ, Великій царь, согласенъ я, но помни, Что только такъ могу я продолжать Тебъ служить.

еедоръ.

Спасибо-же тебѣ! Спасибо, шуринъ. Знаешь-ли, теперь Намъ Шуйскаго-бы надо успокоить! Въдь онъ тебя не понялъ; я въдь тоже Тебя вчера не понялъ!

> Входить КЛЕШНИНЪ, подаеть ГОДУНОВУ бумаги и уходить.—ГОДУНОВЪ пробываеть ихъ и передаеть ӨЕДОРУ.

годуновъ.

Государь, Сперва прочти вотъ это донесенье Изъ Утлича, и тайное письмо, Которое Михайло Головинъ, Сторонникъ Шуйскихъ, написалъ къ Нагимъ; Его прислалъ съ нарочнымъ Битяговскій.

ӨЕДОРЪ -- смотрить въ бумаги.

Ну, что-же туть? «И въ паяномъ видъ часто «Ругаются негодными словами....» Да вто-же словъ не говоритъ негодныхъ, Когда онъ пьянъ? «И деньги вымогаютъ «Съ угровами....» Да ты ужъ имъ не мало-ль Назначилъ, шуринъ? Въдъ они привывли Житъ широво при батюшвъ! Ты имъ-бы Поболъ далъ! Ну, что-же тутъ еще? «И хвалятся, что, съ помощію Шуйсвихъ, «Они царя....» Помилуй, быть не можетъ!

годуновъ.

Ты грамоту прочти Головина.

ОЕДОРЪ — читаетъ про себя, останавливается и качаетъ головой.

Меня согнать съ престола? Боже мой, Зачёмъ-бы имъ не подождать немного? Всёмъ вёдомо, что я недолговёченъ; Не даромъ тутъ, подъ ложечкой, болитъ. Не то, коть Митё подрости-бы дали! Ужъ какъ бы я охотно уступилъ Ему престолъ! А то теперь насильно Меня согнать, а малаго ребенка Вдругъ посадить, а тамъ еще опека, Разруки, смуты, разоренье царству — Не хорошо!

годуновъ.

Теперь ты видинь, царь, Зачёмъ Нагимъ нельзя позволить было Вернуться на Москву?

овдоръ.

Не хорошо!

годуновъ.

Ты благодушно, царь, объ этомъ судишь, А между тёмъ, великая опасность Грозитъ землъ. Не терпитъ время. Намъ Ръшительное надо сдълать дъло!

**ӨЕДОРЪ.** 

Какое дъло, шуринъ?

годуновъ.

Государь,
Изъ грамоты Головина ты видишь,
Что Шуйскіе съ Нагими въ заговоръ.
Ты долженъ приказать, не медля, Шуйскихъ
Подъ стражу взять.

өедоръ.

Подъ стражу? Кавъ? Ивана Петровича подъ стражу? А потомъ?

годуновъ.

Потомъ — когда себя онъ не очистить — Онъ долженъ быть —

овдоръ.

Что долженъ быть?

годуновъ.

Казненъ.

өвдоръ.

Кавъ? Князь Иванъ Петровичъ? Тотъ, который Былъ здъсь сейчасъ? Котораго сейчасъ я Бралъ за руку?

годуновъ.

Да, государь.

овдоръ.

Съ которымъ

Тебя вчера я помирилъ?

годуновъ.

Тотъ самый.

өедоръ.

Онъ? Съ братьями казненъ?

годуновъ.

Со всѣми, кто

Причастенъ къ ихъ измѣнѣ.

өедоръ.

И съ Нагими?

годуновъ.

Безъ Шуйскихъ эти не опасны, царь.

өедоръ.

Того казнить сбираешься ты, шуринь, Кто вемлю спась?

годуновъ.

Того, кто посягаетъ

На твой престолъ.

өедоръ.

И это все затёмъ,
Что, въ пьяномъ видѣ, на меня Нагіе
Грозилися? Что вздумалось кому-то
Къ нимъ написать, безъ вѣдома, должно быть,
И самыхъ Шуйскихъ? Шуринъ, ты скажи мнѣ,
Ты съ тѣмъ лишь мнѣ служить еще согласенъ,
Чтобъ я тебѣ ихъ выдалъ головой?

годуновъ.

Лишь только такъ могу я, государь, Тебѣ за цѣлость царства отвѣчать. Когда тебѣ мнѣ вѣрить не угодно, Разъ навсегда, дозволь мнѣ удалиться, А на себя за все возьми отвѣтъ!

· ОЕДОРЪ — после долгой борьбы.

Да, шуринъ, да! Я въ этомъ на себя Возьму отвётъ! Воть видишь-ли, я знаю, Что не умъю править государствомъ. Какой я царь? Меня, во всёхъ дёлахъ, И съ толку сбить, и обмануть не трудно. Въ одномъ лишь только я не обманусь: Когда межъ темъ, что бело, иль черно, Избрать я долженъ — я не обманусь. Тутъ мудрости не нужно, шуринъ, тутъ По совъсти приходится лишь дълать. Ступай себъ, я не держу тебя; Мит Богъ поможеть. Я измтит Шуйскихъ Не върю, шуринъ; еслижъ-бы и върилъ, И тутъ-бы ихъ на казнь я не послалъ. Довольно крови на Руси дилося При батюшев, Господь ему прости!

годуновъ.

Но, государь —

өедоръ.

Я знаю что ты скажешь: Что черезь это царство замутится? Не правда-ли? На то Господня воля! Я не хотъль престола. Видно, Богу Угодно было, чтобъ не мудрый царь Съль на Руси. Каковъ я есть, такимъ Я долженъ оставаться; я не вправъ Хитро впередъ разсчитывать что будеть!

годуновъ.

Но, государь, подумай....

өедоръ.

Что туть думать? Что думать, шуринь? Дёло рёшено. Мнё твоего не надо уговора; Свободень ты; оставь меня теперь; Мнё одному остаться надо, шуринь!

годуновъ.

Я ухожу, великій государь!...

Направляется медленно къ двери, но прежде, чъмъ отворить ее, оборачивается на ОЕДОРА. — ОЕДОРЪ даетъ ему уйти, и кидается на шею ИРИНЪ.

овдоръ.

Аринушка! Родимая моя! Ты, можетъ быть, винишь меня за то, Что я теперь его не удержалъ?

ирина.

Нѣтъ, Оедоръ, нѣтъ! Ты сдѣлалъ такъ, какъ должно! Ты ангела лишь слушай своего, И ты не ошибешься!

ӨЕДОРЪ.

Да, я тоже Такъ думаю, Аринушка. Что-жъ дёлать, Что не рожденъ я государемъ быть!

ирина.

Ты весь дрожишь, и сердце у тебя Такъ сильно бъется!

өедоръ.

Бокъ болить немного;
Аринушка, я не пойду къ объднъ.
Въдь тутъ гръха большого нътъ, не правда-ль,
Одну объдню пропустить? Я лучше
Пойду къ себъ въ опочивальню; тамъ
Прилягу я и отдохну часочекъ.
Дай на-руку твою мнъ опереться;
Вотъ такъ! Пойдемъ, Аринушка; на Бога
Надъюсь я, Онъ не оставитъ насъ!

Уходить, опираясь на-руку ИРИНЫ.

# ДЪЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

# Домг князя Ивана Петровича Шуйскаго.

КНЯЗЬ ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ и КНЯЖНА МСТИСЛАВСКАЯ.—Въ сторонъ столъ съ нублами, за которымъ стоитъ СТАРКОВЪ.

## ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Не плачь, Наташа, я вёдь не серчаю; Тебё простиль я; баба та тебя Попутала, а Богь и наказаль.

## вняжна.

Князь-дадюшка, а съ нимъ-то что-же будетъ?

## кн. иванъ петровичъ.

Съ Григорьемъ-то? Да въ гору, чай; пойдеть, Когда захочеть выдать насъ. Два раза Я посыдаль за нимъ, чтобы его Усовъстить, да не могли найти. Вотъ голова! Когда-бъ меня дождался, Такъ не дошло-бъ до этого.

#### KHAKHA.

Ты, дядя, Его простиль-бы? Ты-бы за царя Меня не сталь неволить?

кн. иванъ петровичъ.

За такимъ Тебя мит жаль-бы видъть было мужемъ!

Я пожуриль-бы вась обоихь, слова-жъ Назадъ не взяль-бы. Ошалели братья.

#### вняжна.

Онъ не пойдеть въ царицѣ! Не захочетъ Онъ выдать васъ!

## ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

И самому мнѣ что-то Не вѣрится; но выдасть, иль не выдасть, Мы ждать не будемъ; прежде, чѣмъ вернулся Я отъ царя, все было рѣшено.

#### княжна.

Не мучь меня — скажи мнѣ, Бога ради, Что ты рѣшилъ?

## КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Не дѣвичье то дѣло, Наташенька; узнаешь послѣ.

#### княжна.

Дядя,

Твой мраченъ видъ — ты смотришь такъ сурово — Со мной одной, по прежнему, ты ласковъ, Ты добръ со мной; не страшно мнъ смотрътъ Тебъ въ глаза — хотълось-бы по нимъ Мнъ отгадать, что ты задумалъ?

## вн. иванъ петровичъ.

Тотчасъ Князья прійдуть; мнѣ дѣло съ ними есть; Поди въ себѣ, Наташа.

#### княжна.

Дай остаться Съ тобою мнв! Дай подчивать гостей!

### КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Нельзя, Наташа.

княжна — про себя. Господи, ужели

Не даромъ сердцу чуется бъда!

Уходитъ.—Входятъ братья кн. Ивана Петровича; купцы ГОЛУБЬ и КРАСИЛЬНИКОВЪ, съ другими сторонниками Шуйскихъ. — Вст останавливаются передъ нимъ въ почтительномъ молчаніи.—КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ смотритъ на нихъ, нъкоторое время, не говоря ни слова.

#### ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ --- СИДЯ.

Вамъ въдомо, какъ дъло повернулось: Схватить насъ могутъ каждый мигъ. Хотите-ль Погибнуть всъ, или со мной идти?

BCB.

Князь-государь, приказывай что кочешь — Мы всъ съ тобой!

Томъ III. — Май, 1868.

## кн. иванъ петровичъ.

Такъ слушайте-жъ меня! Князь Дмитрій — ты сейчась побдешь въ Шую, Сберешь народъ, дворянъ и духовенство, И съ лобнаго объявишь мъста имъ, Что Өедоръ царь во скудоумье впалъ И государить долже не можеть; Царемъ-же намъ законнымъ учинился Его наслёдникъ Дмитрій Іоаннычъ. Пусть вресть ему цёлують. — Князь Андрей! Тебя я шлю въ Рязань. Сбери войска И на Москву веди ихъ. — Князь Өеодоръ! Ты бдень въ Нижній! — Князь Иванъ — ты въ Суздаль! Бояринъ Головинъ! Тебя избралъ Я въ Угличъ вхать. Тамъ съ Нагими вы Димитрія объявите царемъ, И двинетесь, при звонъ колокольномъ, Съ нимъ на Москву, хоругви распустя. Я со Мстиславскимъ и со князь-Васильемъ

Останусь здёсь, чтобъ Годунова взять Подъ вараулъ.

Къ дворецкому.

Оедюкъ, подай братину! Во здравье каждому и въ добрый путь — И да живетъ царь Дмитрій Іоаннычъ!

ВСЪ - промъ Василія Шуйскаго.

Да здравствуетъ царь Дмитрій Іоаннычъ!

кн. василій шуйскій.

Князь-дядюшка—не въ гнѣвъ тебѣ сказать— Не скоро-ль ты рѣшился? Вспомни только— Сего утра еще ты не хотѣлъ Дойти до этого!

кн. иванъ петровичъ.

Я быль дуравъ! Предъ въмъ хотълъ я уличить Бориса? Передъ царемъ? Нътъ на Руси царя!

кн. василій шуйскій.

Обдумай, князь —

## ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Я все обдумаль. Голубь! Я виновать передъ тобой — ты правъ! Какъ малаго мальчишку тотъ татаринъ Меня провель—онъ лучше зналъ царя! Какъ удалось тебъ уйти?

голубь.

Дорогой, Князь-батюшка, веревки перетёръ, А на плоту, на Красной переправъ, Сшибъ двухъ стръльцовъ, съ повозки прыгнулъ въ воду И вплавь утекъ!

## КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Ты во-время вернулся! Сегодня же съ Красильниковымъ ты, И съ этими другими молодцами, Торговыхъ вы подымете людей!

## КРАСИЛЬНИКОВЪ.

Ужъ положись на насъ, князь-государь! Всъ поголовно встанемъ на Бориса!

## кн. иванъ петровичъ.

Лишь смеркнется, готовы будьте всё; Когда-жъ раздастся выстрёль изъ царь-пушки— Входите въ Кремдь!

Къ дворецкому.

Өедюкъ, подай стопу!

Во здравье всвиъ!

Отпиваеть, и передаеть купцамъ.

## купцы.

Князь-батюшка! Ты намъ Родной отецъ! Тобою лишь стоимъ! Дай Господи тебъ сломить Бориса — И да живетъ Димитрій царь!

## кн. иванъ петровичъ.

Аминь!

КУПЦЫ уходять.

ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ--- во Мстиславскому.

Ты, князь, сейчась-же выбери надежныхъ Пять соть жильцовь. Пусть кресть они цёлують Царю Димитрію; когда-жь стемн'єеть, Веди ихъ въ Кремль. Я съ князь-Васильемъ вм'єсть Межъ тёмъ схвачу Бориса на дому.

кн. василій туйскій.

Эй, дядюшка! Ты знаешь, я не трусъ,

Опаснаго я не боюся дёла — Но все-жъ подумай лучше!

кн. иванъ петровичъ.

Много думать — Отъ дъла отвазаться. Намъ теперь Ужъ нечего раскидывать умами — И ясенъ путь открылся передъ нами!

## Домъ Годунова.

ГОДУНОВЪ, въ волненін, ходить взадъ и впередъ. — КЛЕШНИНЪ стоитъ, прислонясь въ печи.

## годуновъ. 🤫

Я отръменъ! Самъ Өедоръ словно нудитъ Меня свершить чего-бъ я не хотълъ! Нагіе ждутъ давно моей опалы, И въсть о ней имъ дерзости придастъ. Они теперь на все ръшатся. Дмитрій Имъ словно стягъ, вкругъ коего сбираютъ Они враговъ и царскихъ и моихъ. Того и жди: изъ Углича пожаромъ Мятежъ и смуты вспыхнутъ. Битяговскій— Мнъ на него разсчитывать нельзя— Меня продастъ онъ, если не приставлю За нимъ смотръть еще кого нибудь. Я принужденъ—я не могу иначе— Меня тъснятъ—

Къ Клетнину.

Ты хорошо-ли знаешь

Ту женщину?

#### клешнинъ.

На всѣ пригодна руки! Гадальщица, лекарка, сваха, сводня, Усердна къ Богу, съ чортомъ не въ разладѣ — Единымъ словомъ: баба хоть куда! Она ужъ здёсь. Звать, что-ль, къ тебё?

годуновъ.

Не нужно.

Ты скажешь ей, чтобы она блюла Царевича, а паче примъчала-бъ Что говорять Harie. — Какъ царя Оставиль ты?

клешнинъ.

Надъ киной тёхъ бумагъ, Которыя отнесть ему велёль ты; То лобъ потретъ, то за-ухомъ почешетъ, И ничего, сердечный, не пойметъ!

годуновъ.

Не выдержить.

Задунывается.

Мнъ все на умъ приходитъ Что въ оный день, когда царя Ивана Постигла смерть, предсказано мнъ было. Оно теперь свершается: помъха Моя во всемъ, вредитель мой и врагъ-Онъ въ Угличъ —

Опомнившись.

Скажи ей, чтобъ она

Блюла царевича!

клешнинъ.

А посмотръть Ее не хочешь, батюшка?

годуновъ.

Не нужно!

«Слабъ, но могучъ-безвиненъ, но виновенъ-«Самъ и не самъ-потомъ-убить!» Къ Клешнину.

Скажи ей,

Чтобы она царевича блюла!

Уходить,

#### КЛЕШНИНЪ --- одинъ.

Чтобы блюла! Гмъ! Нѣшто я не знаю, Чего-бъ хотѣлось милости твоей? Пожалуй—что-жъ! Грѣхъ на-душу возьму! Я не брюзгливъ—не бѣлоручка я! Пока онъ живъ, отъ Шуйскихъ и Нагихъ Не будетъ намъ покоя. Вишь, какъ крылья Подрѣзали! Не ждалъ я этой рыси Отъ Өедора Иваныча! Конечно, Не выдержитъ—а если, между тѣмъ, Случится что?

Отворяеть дверь.

Сударыня, войди!

ВОЛОХОВА — входить съ просвирой въ рукахъ.

Благослови, Владычица святая! Поклонъ тебъ, бояринъ, принесла Отъ Трехъ-Святителей, просвирку вотъ Тамъ вынула во здравіе твое!

КЛЕШНИНЪ — ласково.

Садись сюда, голубушка, спасибо! Тебъ сказали, для чего послаль Я за тобой?

ВОЛОХОВА — садясь.

Сказали, государь,
Сказали, свёть: бояринъ Годуновъ
Смёняеть-молъ царевичеву мамку,
Меня-жъ къ нему приставить указалъ.
Ужъ будь спокоенъ! Пуще ока стану
Его беречь; и ночи не досплю,
И куса не доёмъ, а ужъ дитятю
Я соблюду!

клешнинъ.

Бывала въ мамкахъ ты?

волохова.

Лгать не хочу, бояринъ, не бывала,

А ужъ куда охоча до дътей!
Ребеночекъ въдь тотъ-же ангелъ Божій!
Сама сынка вскормила своего,
Двадцатый вотъ пошелъ ему годокъ,
Все при себъ, подъ крылышкомъ, держала,
До морового года; лишь въ тотъ годъ
Поопасалась вмъстъ жить.

клешнинъ.

Что такъ,

Голубушка!

волохова.

А въ этакую пору Не долго до гръха: какъ разъ подсыплетъ Чего нибудь, отпълъ, похоронилъ, Наслъдство взялъ—и поминай какъ звали! Кому въ такое время разбирать!

клешнинъ.

Ты свахою, голубушка, теперь?

волохова.

Бываю въ свахахъ, батюшка-бояринъ, Хвалиться гръхъ, а безъ меня не много Играется и свадебъ на Москвъ!

клешнинъ.

Какую-же посл'єднюю ты свадьбу Устроила?

волохова.

А Шаховскаго князя Съ Мстиславскою княжною, государь.

клешнинъ.

Не съ тою-ли, которую вчера

Ты, при живой царицѣ, за царя Хотѣла сватать?

волохова.

Боже упаси!
Какой тебъ разбойникъ то̀ сказалъ?
Какой собака, воръ и клеветникъ?
Чтобъ у него языкъ распухъ! Чтобъ очи
Полопались!

клешнинъ--- грозно.

Молчи, старуха! Цыцъ! Мы знаемъ все! Покойный государь, Блаженной памяти Иванъ Васильичъ, На медленномъ огнъ тебя-бы, въдьму, Изволилъ сжечь! Но жалостливъ бояринъ Борисъ Өеодоровичъ Годуновъ: Онъ вмъсто казни, дастъ тебъ награду, Когда свою исполнить службу ты Съумъешь при царевичъ.

#### волохова.

Съумѣю! Съумѣю, батюшка! Съумѣю, свѣтъ! Ужъ положися на меня! И мухѣ Я на дитятю сѣсть не дамъ! Ужъ будетъ И здравъ, и сыть, и цѣлъ и невредимъ!

клешнинъ.

Но еслибъ что не по твоей винъ Случилось съ нимъ —

волохова.

Помилуй, ужъ чему

При мив случиться!

клешнинъ — значительно.

Онъ тебъ того

Въ вину-бы не поставилъ! Волохова смотритъ въ удивленіи. Слушай, баба: Никто не властенъ въ животъ и смерти — А у него падучая болъзнь!

волохова.

Такъ какъ-же это, батюшка? — Такъ — что-же? Въ толкъ не возьму?

клешнинъ.

Бери, старуха, въ толкъ!

воложова.

Да, да, да! Такъ, такъ, бояринъ, такъ! Все въ Божьей волъ! Безъ моей вины Случиться можетъ всякое, конечно! Мы всъ подъ Богомъ ходимъ, государь!

клешнинъ.

Ступай, карга! Съ тобой передъ отъвздомъ Увижусь я— но помни: денегъ вдоволь— Или тюрьма!

волохова.

Помилуй, государь, Зачёмъ тюрьма! Ужъ ты не поскупись, Вёдь наше дёло вдовье. Да дозволь ужъ Сынка забрать!

клешнинъ.

Ты въ томъ вольна; ступай!

волохова.

Прости-же, государь; ужъ будешь нами Доволенъ! Такъ! Конечно такъ, конечно! Часъ не ровёнъ, случиться можетъ всяко! Одинъ лишь Богъ силёнъ и всемогущъ, Одинъ Господь, а наше дъло вдовье!

СЛУГА — докладываеть.

Өедюкъ Старковъ!

клешнинъ.

Зови его сюда! СТАРКОВЪ входитъ, занавъсъ опускается.

# Царскій теремъ. Половина Царицы.

ОЕДОРЪ сидить за кипою бумагь и обтираеть поть съ лица. — Передъ нимъ стоять государственныя печати, большая и малая. — ИРИНА подходить и кладеть ему руку на плечо.

ИРИНА.

Ты отдохнуль-бы, Өедоръ.

өедоръ.

Ничего
Понять нельзя! Борисъ нарочно мнѣ
Дѣла такія подобраль! Одинъ лишь
Толковый листъ попался: нашъ гонецъ
Изъ Вѣны пишетъ: цесарь-де готовитъ
Подарокъ мнѣ: шесть обезьянъ мнѣ шлетъ.
Аринушка, я ихъ отправлю къ Митѣ!

ирина.

Такъ ты его не выпишешь?

ӨЕДОРЪ.

Вотъ видишь,

Аринушка, когда-бы согласился Борисъ остаться —

ирина.

На его ты мъсто Еще не выбралъ никого? өедоръ.

Въдь ты-же,
Ты-жъ говорила: лучше подождать.
Ты думала, онъ самъ прійдеть мириться,
А онъ прислаль мнѣ этотъ ворохъ дълъ!
Ужъ я надъ нимъ измучился, и вотъ
Еще бъда: за Шуйскимъ я послалъ,
За князь-Иваномъ, чтобъ помогъ онъ мнѣ
Все разобрать, а онъ велълъ отвътить,
Что нездоровъ; упрямится должно-быть.
Я вновь послалъ: челомъ-де бью ему,
Такое-де есть дъло, о которомъ
Не знаетъ онъ!

Входить КЛЕШНИНЪ.

А, это ты, Петровичъ!

Откуда ты?

клешнинъ.

Отъ хвораго.

өедоръ.

Откуда?

влешнинъ.

Отъ хвораго отъ твоего слуги, Отъ Годунова.

өедоръ.

Развѣ онъ хвораетъ?

клешнинъ.

А какъ-же не хворать ему, когда Его, за всъ заслуги, словно пса, Ты выгналъ вонъ! Здорово-молъ живешь!

өедоръ,

Помилуй, я...

#### клешнинъ.

Да что тутъ говорить!
Ты, батюшка, быль отъ младыхъ ногтей
Суровъ и крутъ, и сердцемъ непреклоненъ.
Когда себъ что положилъ на мысль,
Такъ ужъ поставишь на своемъ, хотъ тамъ
Весь свътъ трещи!

өедоръ.

Я знаю самъ, Петровичъ,

что я суровъ...

#### клешнинъ.

Весь въ батюшку пошель!

өедоръ.

Я знаю самъ — но неужель Борисъ Не помирится, если я скажу, Что виновать?

#### клешнинъ.

Онъ столькаго не проситъ. Лишь прикажи мнѣ приложить печать Вотъ къ этому листу о взятьи Шуйскихъ Немедленно подъ стражу — и онъ снова Тебѣ слуга!

өедоръ.

Какъ? Онъ не пересталъ Подозрѣвать?

## клешнинъ.

Царь! Тутъ не подозрѣнье, Тутъ полная улика на лицо! Старковъ, дворецкій князь-Ивана намъ Сейчасъ донесъ, что князь Иванъ сегодня Рѣшилъ признать царенка государемъ, Тебя-жъ рѣшилъ съ престола до утра Согнать долой. Ты, батюшка, Старкова Хоть самъ спроси!

ӨЕДОРЪ.

Ужъ эти мнѣ доносы! Я въ первый разъ Старкова имя слышу, А Шуйскаго звучить повсюду имя, Какъ колоколъ. Ужели хочешь ты, Чтобъ я какому-то Старкову болѣ, Чѣмъ Шуйскому повърилъ?

клешнинъ.

Върь, не върь,

Я говорю тебъ: вогда ихъ всъхъ Ты не велишь сейчасъ-же...

СТОЛЬНИКЪ — докладываетъ.

Князь Иванъ

Петровичъ Шуйскій!

влешнинъ.

Какъ? Онъ самъ?

**ӨЕДОРЪ** — радостно.

Пришелъ!

Пришелъ, Аринушка!

клешнинъ.

Вели его

Подъ стражу взять!

о едоръ.

Стыдись, стыдись, Петровичь! Къ стольнику.

Пускай войдеть!

Къ Клешнину.

Я при тебѣ его

Сейчасъ спрошу.

Входить КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Здорово, князь Иванъ!

Вообрази: есть на тебя доносъ —

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ смущается.

Но я ему не върю. Я хочу, Чтобъ ты мнъ самъ сказалъ, что предо мною Ты чистъ теперь, какъ ты предъ цълымъ свътомъ Всегда былъ чистъ, и слова твоего Съ меня довольно.

кн. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Государь —

овдоръ.

Ты, внязь, Меня пойми: вёдь я не сомнѣваюсь, Я лишь хочу—

#### клешнинъ.

Нѣтъ, батюшка, позволь! Ужъ коль на то пошло, дай лучше мнѣ Его спросить: Князь-государь! Ты можешь Поцъловать царю вонъ ту икону, Что измѣнить не думалъ ты ему?

кн. иванъ петровичъ.

Допрашивать меня не признаю Я права за тобой.

евдоръ.

Князь, то не онъ, — То я прошу тебя!

клешнинъ.

Вотъ я икону

Сейчасъ сыму —

ӨЕДОРЪ.

Не нужно туть ивоны. Сважи по чести мнѣ, по чести только! Ну, князь! ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Уволь меня!

ИРИНА — которая не спускала глазъ съ Шуйскаго.

Свёть - государь,
Зачёмъ такимъ вопросомъ оскорблять
Того, чья доблесть всёмъ давно извёстна?
Не спрашивай его — потребуй только,
Чтобъ онъ тебё святое слово далъ,
И впредь остаться вёрнымъ, какъ онъ вёренъ
Доселё былъ!

өедоръ.

Нѣтъ, я хочу, Арина, Вотъ этого порядкомъ пристыдить. Скажи мнѣ, князь, по чести мнѣ скажи: Задумалъ ты что-либо надо мною? Да говори-жъ!

клешнинъ.

По чести! Слышишь, князь?

Про себя.

А по ивонъ было-бы върнъе!

ирина — къ Өедөру.

Свётъ - государь -

өедоръ.

Ну, внязь?

кн. иванъ петровичъ.

Уволь меня!

овдоръ.

Нѣтъ, не уволю!

клешнинъ.

Ты, чай, трусишь, князь?

евдоръ.

Какое трусить? Онъ упрямъ и круть, Да я его и круче и упрямъй! Нашла коса на камень, и пока Онъ мнъ не дастъ отвъта, я его Не выпущу отсель!

кн. иванъ петровичъ.

Такъ знай-же все!

ӨЕДОРЪ --- съ испугомъ,

Что? Что ты хочешь?...

ВН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Да! Ты слышалъ правду — Я́ на тебя всталъ мятежомъ!

өедоръ.

Помилуй —

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ.

Ты слабостью своею истощиль Терпънье наше! Царство отдаль ты Въ чужія руки — ты давно не царь — И вырвать Русь изъ рукъ у Годунова Ръшился я!

ӨЕДОРЪ --- вполголоса.,

Тсъ! Тише!

Указывая на Клешнина.

Не при немъ!

Не говори при немъ — Борису онъ Разскажетъ все!

влешнинъ.

Да продолжай-же, князь!

өедоръ.

Молчи, молчи! Глазъ-на-глазъ скажешь мнъ!

клешнинъ.

Царь ждеть ответа!

кн. иванъ петровичъ.

Не тебя, но брата Я твоего призналъ царемъ!

өедоръ.

Петровичъ — Не въръ ему! Не въръ ему, Арина!

ви, иванъ петровичъ.

Теперь тебя о милости единой За прежнія заслуги я прошу: Одинъ лишь я виновенъ! Не вели Стороннивовъ моихъ вазнить — не будутъ Они тебъ опасны безъ меня!

ӨЕДОРЪ.

Что ты несешь? Что ты городишь? Ты Не знаешь самъ, какую небылицу Ты путаешь!

кн. иванъ петровичъ.

Не вздумай, государь, Меня простить. Я на тебя-бы снова Тогда пошель. Царить не можешь ты — А подъ рукою Годунова быть Я не могу!

КЛЕШНИНЪ — про себя.

Вишь, вняжеская честь! И подгонять не надо! ... Томъ III. — Май, 1868.

ӨЕДОРЪ — беретъ Шуйскаго въ сторону.

Князь, послушай: Лишь потерпи немного — Митъ только Дай подрости — и я съ престола самъ Тогда сойду, съ охотою сойду, Вотъ-те Христосъ!

КЛЕШНИНЪ --- подходить въ столу и береть печать.

Прихлопнуть, что-ль, приказъ?

өедоръ.

Какой приказъ? Ты ничего не понялъ! Я Митю самъ велътъ царемъ поставить! Я такъ велътъ — я царь! Но я раздумалъ; Не надо болъ; я раздумалъ, князъ!

клешнинъ.

Да ты въ умъ-ль?

ӨЕДОРЪ — на-ухо Шуйскому.

Ступай! Да ну, ступай-же! Все на себя беру я, на себя! Да ну, иди-жъ, иди!

КН. ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ — въ сильномъ волненіи.

Нѣтъ, онъ святой! Богъ не велитъ подняться на него — Богъ не велитъ! Я вижу, простота Твоя отъ Бога, Өедоръ Іоаннычъ — Я не могу подняться на тебя!

оедоръ.

Иди, иди! Раздвлай что ты сдвлаль! Вытасняеть его изъ комнати.

КЛЕШНИНЪ --- подымая печать надъ приказомъ.

Царь-батюшка, вели сврепить приказъ!

Не дай ему собрать войска! Царица— Скажи ему, что участь государства Въ приказъ семъ!

ирина.

Въ немъ нѣтъ уже нужды! Гроза прошла, не врагъ намъ болѣ Шуйскій!

өедоръ.

Петровичъ, слыпишь? Слышаль ты, Петровичъ? Аринушка, ты ангелъ! Отъ тебя Ничто не скроется, ты все зам'ётишь И все поймешь! Да, Шуйскій намъ не врагъ!

Шумъ за дверью. — Сънная дъвушка вбътаеть въ испутъ.

СЪННАЯ ДЪВУШКА.

Царица, спрячься! Схоронись! Какой-то Вломился въ теремъ сумасшедшій!

ГОЛОСЪ ШАХОВСКАГО-за сценой.

Прочь!

Прочь! Не держите! Я хочу къ царицъ!

Въ дверяхъ показывается ШАХОВСКОЙ, удерживаемый нъсколькими слугами. Онъ ихъ отталкиваетъ и бросается ИРИНЪ въ ноги.

шаховской.

Прости меня, прости меня, царица! Напрасно я отъ самаго утра Къ тебъ прошусь!

**ӨЕДОРЪ.** 

Ла это Шаховской!

СЛУГИ-вовгають со стрвльцами.

Хватайте вора!

ӨЕДОРЪ.

Тише, тише, люди!

Здъсь вора нътъ!

Къ Шаховскому.

Скажи мнѣ, растолкуй,

Чего ты хочешь?

шаховской.

Царь! Казни меня — Казни меня, но выслушай! Тебя Хотятъ съ твоей царицей развести!

өедоръ.

Ты бредишь, князь!

клешнинъ-про себя.

Такъ вотъ оно въ чемъ дѣло! Къ Өедору.

Царь, выслушай его!

ШАХОВСКОЙ.

Мою невъсту Они хотятъ посватать за тебя!

ӨЕДОРЪ.

Кто? Кто они?

шаховской.

Дадья моей невъсты, Княжны Мстиславской, Шуйскіе князья!

өедоръ.

Да ты и впрямь помѣшанъ, князь!

ШАХОВСКОЙ — встаетъ и подаетъ бумагу.

Вотъ-вотъ

Ихъ челобитня! Матушка-царица!

Вели невъсту мнъ отдать! Вели, Царь-государь, сегодня-же — сейчасъ-же Насъ обвънчать!

#### влешнинъ.

Объ этой челобитнѣ Слыхали мы. Позволь-ка поглядѣть!

Беретъ бумагу въ руки, и просмотръвъ, обращается въ Өедору.

Вотъ, батюшка, ты говорилъ сейчасъ, Твоя царица знаетъ князь-Ивана — А на повърку вышло, что не знаетъ! Ее, сердечную, ее, голубку, Ее, которая сейчасъ, какъ ангелъ, Стояла за него — ее онъ хочетъ, Какъ гръшную, преступную жену, Какъ блудницу, съ тобою развести, Тебъ-жъ свою племянницу посвататъ! Не въришь, батюшка? Смотри, читай!

Подаетъ Өедору бумагу.

#### ӨЕДОРЪ-читаеть.

«Ты новый бракъ прійми, великій царь, «Мстиславскую возьми себѣ въ царицы.... «Ирину-жъ Годунову- отпусти «Во иноческій чинъ....

#### клешнинъ.

Ты руку знаешь Иванъ-Петровича? Читай-же подпись!

#### ӨЕДОРЪ---читаетъ.

«И въ томъ тебѣ соборне бьемъ челомъ
«И руки прилагаемъ: Діонисій
«Митрополитъ всея Руси.... Крутицкій
«Архіепископъ Варлаамъ.... Князь....» Что ?

Дрожащимъ голосомъ.
«Князь.... Князь Иванъ.... Иванъ Петровичъ Шуйскій!»
Его рука! Онъ также подписался!
Аринушка — онъ подписался!
Падаетъ въ кресла и закрываетъ лицо рукамв.

ирина.

Өедоръ —

өедоръ.

Онъ! Онъ! Пускай-бы кто другой, но онъ! Насъ разлучить съ тобой!

Плачетъ.

ирина.

Опомнись, Өедоръ!

оедоръ.

Тебя сослать!

ирина.

Мой царь и господинь! Не въдаю сама, что это значить — Но ты подумай: если князь Иванъ Сейчасъ хотълъ свести тебя съ престола, Онъ могъ-ли мыслить выдать за тебя Мстиславскую?

оедоръ.

Тебя — мою Ирину —

Тебя постричь!

ирина.

Вѣдь этого не будетъ!

ӨЕДОРЪ — вскакивая.

Не будеть! Нѣтъ! Не дамъ тебя въ обиду! Пускай прійдуть! Пусть съ пушками прійдуть! Пусть попытаются!

ирина.

Свётъ-государь, Напрасно ты тревожишься. Кто можетъ Насъ разлучить? Ты царь вёдь! өедоръ.

Да, я царь!

Они забыли, что я царь! Петровичь — Гдъ тотъ приказъ?

Въжитъ въ столу и прикладываетъ печать въ приказу. На! На! Отдай Борису!

ирина.

Что сделаль ты ---

өвдоръ.

Подъ стражу ихъ! Въ тюрьму!

ирина.

Мой господинъ! Мой царь! Не торопись!

овдоръ.

Въ тюрьму! Въ тюрьму!

ШАХОВСКОЙ — выходя изъ оцепененія.

Царь-государь, помилуй! Я не того просиль! Я о невъстъ . Тебя просиль!

өедоръ.

Борисъ васъ разберетъ!

шаховской.

Онъ изведетъ ихъ! Онъ погубитъ Шуйскихъ!

өедоръ.

Всвхъ разбереть онъ!

шаховской.

Я палачь имъ буду!

Царь, смилуйся!

өедоръ.

Въ тюрьму! Въ тюрьму ихъ!

шаховской.

Боже!

Что 'сдёлаль я!

Убъгаетъ.

ирина.

Свътъ-государь, послушай — Верни его! Верни ты Клешнина! Не торопись! Не посылай ты Шуйскихъ Теперъ въ тюрьму, теперъ, когда они Обвинены въ измънъ!

оедоръ.

Ни, ни, ни, Аринушка! И не проси меня!
Ты этого не разумѣешь! Если
Я подожду, я ихъ прощу, пожалуй —
Я ихъ прощу — а имъ нужна наука!
Пусть посидять! Пусть вѣдають, что значить
Насъ разлучать! Пусть посидять въ тюрьмѣ!

Уходитъ.

# Берег Яузы.

Черезъ рѣку живой мостъ. — За рѣкой угодъ укрѣпленія съ воротами. — Въ сторонѣ рощи, мельницы и монастыри.—По мосту проходять люди разныхъ сословій.—КУРЮ-КОВЪ идетъ съ бердышомъ въ рукахъ. — За нимъ ГУСЛЯРЪ.

#### вурюковъ.

— Стой здёсь, парень, налаживай гусли, а какъ соберется народъ, зачинай пёсню про князь-Иванъ Петровича! Господи, благослови! Господи, помоги! Вотъ до чего дожить довелось! гусляръ строить гусли; курюковъ осматриваетъ бердышъ.

Ишь, старый пріятель! Оть самаго оть блаженной памяти оть Василь-Иваныча не сымаль тебя со стіны, ажь всего ржавчина съёла. А вотъ сегодня еще послужишь. Ну, перебирай лады, парень, вона народъ подходить!

## посадский-подходить къ Курювову.

— Добраго здоровья д'єдушк в Богдану Семенычу! Что это у тебя за бердышъ?

#### курюковъ.

— Внучій бердышъ, батюшка, внучій бердышъ! Татары, слышно, оказались. Внуку-то, вишь, некогда, такъ я-то вотъ и взялся его бердышъ на справку снести, да вотъ парня послушать остановился.

## посадскій.

— А близко, нѣшто, татары?

#### курюковъ.

— Близко, слышно.

## другой посадскій.

— А кого на встрвчу пошлють?

## третій посадскій.

— Чай, опять князь-Иванъ Петровича?

#### курюковъ.

- Годунова пошлють!

#### первый.

— Что ты, помилуй, Богданъ Семенычъ!

#### курюковъ --- злобно.

— А что? Чэмъ Годуновъ вамъ не воевода?

## третій.

— Гдѣ-жъ ему супротивъ Иванъ Петровича?

#### вурювовъ.

— Ой-ли? Къ гусляру. Ну, что-жъ пъсня-то? Пъсня?

#### ГУСЛЯРЪ --- поетъ.

«Копиль король, копиль силушку, «Подходиль онъ подъ Опсковъ-городъ, «Подошедши, похваляется: «Ужъ собью городъ, собью турами, «Воеводу, князя Шуйскаго, «По рукамъ и по ногамъ скую, «Царство русское насквозь пройду!

## ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА.

— Царство русское насквозь пройду! Ха, ха! Малаго захотъль!

## другой.

— Иванъ-Петровича скую! Да, скуешь его! Попробуй!

## КУРЮКОВЪ--къ гусляру.

— Ну, парень!

#### ГУСЛЯРЪ-продолжаетъ.

«То не Божій громъ надъ Опсковомъ гремитъ, «Бьютъ о стѣны то ломы желѣзные, «Ядра то каленыя сыплются!»

## женщина.

— Пресвятая Богородица, какіе страхи!

#### гусляръ-продолжаетъ.

«А не младъ-то свътелъ мъсяцъ зарождается, «Государь-то Иванъ Петровичъ князъ «На стънъ городской проявляется. «Онъ идетъ по стънъ, не сторонится, «Ядрамъ сустръчъ глядитъ, не морщится.»

одинъ.

— Да, этотъ не морщился!

гусляръ-продолжаетъ.

«Цъловали мы врестъ сидъть до-смерти — «Не сдадимъ по смерть Опсвова-города!»

одинъ.

— И не сдали Пскова, не сдали!

другой.

— Святые угодники боронили его!

женщина.

— Матерь Божія покрывала!

#### курюковъ.

— А кто сидълъ-то въ немъ, православные? Кто сидълъ-то . въ немъ?

одинъ.

— Одно слово: Иванъ Петровичъ!

курюковъ.

— То-то!

## ГУСЛЯРЪ-продолжаетъ.

- «И пять мъсяцовъ король облегаетъ Псковъ,
- «На шестой пов'єсиль голову.
- «А тъмъ часомъ князь сдълалъ вылазку
- «И побиль всю силу литовскую,
- «Насилу король самъ-третей убъжаль,
- «Бъгучи, онъ, собака, заклинается:

«Не дай Боже мив на Руси бывать,

- «Ни дѣтямъ моимъ, ни внучатамъ,
- «Ни внучатамъ, ни правнучатамъ!»

### одинъ.

— И по д'єломъ ему! Знай нашихъ! Знай князь-Иванъ Петровича!

## ГУСЛЯРЪ-заканчиваеть.

«Слава на небѣ солнцу высокому! «Слава на землѣ Иванъ Петровичу! «Слава всему народу христіанскому!»

## одинъ.

— Слава, во истину слава! Вотъ утвшилъ, добрый человъкъ!

## другой.

— Воздаль честь кому честь подобаеть! Кладеть ему деньги въ шапку. На тебъ, добрый человъкъ!

#### BCB.

— Прими-жъ и отъ насъ! И отъ меня! И отъ меня! Все бросають деньги въ шапку гусляра.

### одинъ.

— Братцы, смотри, вто это сюда свачетъ?

#### другой.

— Ишь вавъ плетью жарить воня! Должно быть, гонецъ!

### ГОНЕЦЪ — верхомъ.

— Мъсто! Мъсто! Раздайтесь на мосту!

## посадскій.

— Эй, другь, откуда? Съ чёмъ ёдешь?

### гонецъ.

— Отъ Тѣшлова! Татары Оку перешли, на Москву идуть! Мѣсто! Мѣсто! Всѣ раздаются. — Гонецъ скачетъ по-мосту въ городъ.

#### одинъ.

— Ишь, притча какая! Чай скоро подступять!

### ЖЕНЩИНА --- голосить.

— Ой, Господи-свъты! Ой, батюшки-мои! Опять выжгуть наши слободы!

## третій.

— Ну, расхныкалась! Нѣшто мы не видывали ихъ! А князьто Иванъ Петровичъ на-что?

#### четвертый.

— Король-то, небось, почище татаръ, а и тотъ отъ Иванъ Петровича, поджамши хвостъ, убъжалъ!

#### третій.

— Не родился еще тотъ, вто-бы сломилъ Иванъ Петровича!

## КУРЮКОВЪ — выступаеть впередъ.

— Родился, православные, родился! Родился онъ окаянный! Сломиль онъ Иванъ-Петровича! Сковаль его, свъта нашего! По рукамъ и по ногамъ сковалъ!

#### народъ.:

— Что ты, дъдушка, Господь съ тобой! Кто смъловаль обидъть Иванъ-Петровича!

#### курюковъ.

— Годуновъ, православные, Годуновъ! Годуновъ хочетъ извести его! Сейчасъ его, отца нашего, въ слободскую тюрьму поведутъ, здѣсь по-мосту поведутъ! Шумъ и говоръ въ народъ. Вспомяните, дѣтушки, кто всегда стоялъ за васъ! Кто васъ отъ лихихъ судей боронилъ? Отъ старостъ и воеводъ? Отъ приставовъ и отъ цѣловальниковъ? Кто не пустилъ короля на Москву? Кто татаръ столько разъ отгонялъ? Шуйскіе стояли за насъ, православные! Да есть-ли на цѣломъ свѣтѣ супротивъ Шуйскихъ? А

въ вому нонъ примкнулись князья и бояре, нашему ворогу, Годунову, отпоръ дать? Пропадемъ мы безъ Шуйскихъ, дътушки!

### ГОЛОСА ВЪ НАРОДЪ.

— Не дадимъ въ обиду Шуйскихъ! Не дадимъ въ обиду отца нашего, князъ-Иванъ Петровича!

#### курюковъ.

— Такъ отобъемъ-же его у Годунова, православные, да на рукахъ домой понесемъ!

## народъ.

Отобыемъ!

#### КУРЮКОВЪ.

— Постоимъ за Шуйскихъ, какъ при Олёнъ Васильевнъ стояли! Вотъ онъ, православные! Вотъ онъ, отецъ нашъ, Иванъ Петровичъ! Вотъ онъ, съ братьями, въ кандалахъ идетъ!

Изъ городскихъ воротъ вывзжаютъ бубенщики. За ними вдетъ КН. ТУРЕНИНЪ. За Туренинымъ стрвльцы ведутъ КН. ИВАНА ПЕТРОВИЧА и другихъ ШУЙСКИХЪ (кромъ Василья) въ кандалахъ.

#### ТУРЕНИНЪ --- въ народу.

— Раздайтесь на мосту! Что дорогу загородили!

#### курюковъ.

— Батюшка, князь Иванъ Петровичъ! Говорилъ я тебъ не мирись! Говорилъ, родимый, не мирись съ Годуновымъ!

## народъ.

— Правое твое дъло, Иванъ Петровичъ, а мы за тебя!

#### туренинъ.

— Раздайтесь, смерды! По царскому указу Шуйскихъ въ тюрьму ведемъ!

#### народъ.

— По царскому? Не правда! По Годунова указу!

ТУРЕНИНЪ — къ стрѣльцамъ.

— Разогнать народъ!

#### курю ковъ.

— Стойте дружно, православные! Кричите: Шуйскіе живуть!

народъ.

— Шуйскіе живуть! Выручимъ отца нашего!

#### курюковъ.

— Ну, теперь за мной, какъ при Олёнѣ Васильевнѣ! Шуйскіе! Шуйскіе! Бросается съ бердышемъ на стрѣльцовъ.

НАРОДЪ — бросаясь за нимъ.

— Шуйскіе! Шуйскіе!

ТУРЕНИНЪ — къ стрёльцамъ.

— Руби воровъ! Кидай ихъ въ воду!

. Свалка.

КУРЮКОВЪ — падая съ моста.

— Шуйскіе! — Господи прійми мою душу!

кн. иванъ петровичъ.

— Смирно, дътушки! Слушайте меня!

## народъ.

— Отецъ ты нашъ! Не дадимъ тебя въ обиду!

### кн. иванъ петровичъ.

— Слушайте, меня д'тушки, разойдитесь! То во истину царсвая воля! Не губите головъ вашихъ!

#### ТУРЕНИНЪ.

— Впередъ!

#### кн. иванъ петровичъ.

— Погоди, князь, дай последнее слово къ народу сказать. Простите, московскіе люди, не поминайте лихомъ! Стояли мы за вась до конца, да не далъ Богъ удачи; новые порядки начинаются. Покоритесь-же волё Божіей, слушайтесь царскихъ указовъ, не подымайтесь на Годунова. Теперь не-съ-къмъ вамъ идти на него, и некому будетъ отстаивать васъ. А терплю я за вину мою, въ чемъ грёшонъ, за то и терплю. Не въ томъ грёшонъ, что съ Годуновымъ спорилъ, а въ томъ, что кривымъ путемъ пошелъ, хотълъ царицу съ царемъ развести. А потомъ и хуже того учинилъ, на самого царя поднялся! Онъ — святой царь, дътушки, онъ — отъ Бога царь, и царица его святая. Дай имъ, Господи, много лётъ здравствовать!

Къ Туренину.

Ну, теперь, князь, идемъ. Простите, московские люди!

#### народъ.

— Батюшка! Отецъ нашъ! На кого ты насъ, сиротъ, покидаешь!

#### туренинъ.

— Бейте въ бубны!

Бубенщики бырть въ бубни. — Народъ разступается. — ШУЙСКИХЪ проводять черезъ сцену. — Изъ городскихъ воротъ выбъгаетъ ШАХОВСКОЙ, безъ шанки, въ одной рукъ сабля, въ другой пистолетъ. — За нимъ КРАСИЛЬНИКОВЪ и ГОЛУВЬ съ рогатинами.

## ШАХОВСКОЙ — внѣ себя.

— Гдѣ князь Иванъ Петровичъ?

### ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА.

— А на что тебъ ? Выручать, что-ли? Оповдаль, бояринъ!

ДРУГОЙ — указывая за сцену.

— Эвотъ, сейчасъ тюремныя ворота за нимъ захлопнулись!

## шаховской.

— Такъ за мной, люди! Раскидаемъ тюрьму по бревнамъ!

#### ВРАСИЛЬНИВОВЪ.

— Чего, ребята, задумались? Аль не знаете насъ?

## голувь.

— Это князь Шаховской, а насъ вы знаете!

#### говоръ въ народъ.

— А что-жъ, братцы! И въ самомъ дълъ! Насъ-то много какъ не выручить! Идемъ, что-ли, за княземъ?

## шаховской.

— Къ тюрьмъ, ребята! Шуйскіе живутъ!

## народъ.

— Шуйскіе! Шуйскіе!

Всь бытуть за ШАХОВСКИМЪ.

# дъйствие пятое.

# Покой въ царскомъ теремъ.

годуновъ и клешнинъ.

годуновъ.

Сторонники захвачены-ли Шуйскихъ?

клешнинъ.

Быкасовы, Урусовы князья, И Татевы, и Колычевы всё Уже сидять. Не удалось накрыть лишь Головина—пропаль, какъ не бывало! Мстиславскаго-жъ ты трогать не велёль.

СЛУГА — довладываеть Годунову.

По твоему боярскому указу, Василь-Иванычъ Шуйскій приведенъ.

годуновъ.

Впустить его.

Къ Клешнину.

Ты насъ однихъ оставишь. клешнинъ и слуга уходять.—ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ входять.

годуновъ.

Здорово, князь. Мнѣ вѣдомо, что дядю Отъ заговора воровского ты Удерживалъ. Хвалю тебя за это.

ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ.

Царю быть вернымъ кресть я целоваль.

годуновъ.

И доводить на вороговъ на царскихъ. Но ты на князь-Ивана не довелъ.

ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ.

Я зналь, бояринь, что черезь Старкова Все въдомо тебъ.

годуновъ.

А зналъ-ли ты, Что этотъ листъ мнѣ также вѣдомъ?

ВАСИЛІЙ ЩУЙСКІЙ.

Зналъ.

годуновъ — показывая ему бумагу.

Ты сознаешься въ подписи своей?

ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ.

Не въ ней одной. Я сознаюсь, бояринъ, Что челобитня эта мной самимъ Затъяна. Зачъмъ мнъ запираться? Тебъ хотълъ я службу сослужить: Когда дядья въ союзъ вошли съ владыкой, А къ нимъ Москва пристала, каждый свой Давалъ совътъ: нашлися и такіе, Что въ Угличъ признать царемъ хотъли Димитрія. Чтобъ отвратить бъду, Я предложилъ имъ эту челобитню. Зачъмъ ее ты не далъ намъ подать?! Ты зналъ о ней! Царя-бъ ты подготовилъ, Онъ насъ-бы выслушалъ, намъ отказалъ-бы, И все-бы кончилося тихо.

годуновъ.

Гладко
Ты ръчь ведешь. Я върю-ли тебъ,
Или не върю — въ этомъ нътъ нужды.
Ты человъкъ смышленый; ты ужъ поняль,

Что провести меня не такъ легко, И что со мной довольно трудно спорить. Въ моихъ рукахъ ты. Но не буду трогать За прошлое тебя, и объщаній Не требую на будущее время. Какъ прибыльнъй тебъ: со мной-ли быть, Иль на меня идти — объ этомъ ты Разсудишь самъ. Подумай на досугъ.

василій шуйскій.

Борисъ Өеодорычъ! О чемъ мнѣ думать? Я твой слуга!

годуновъ.

Мы поняли другь друга. Прости-жъ теперь, на дълъ я увижу, Ты искренно-ли говорилъ. ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ уходить.

СЛУГА — докладываетъ.

Бояринъ,

Царица въ милости твоей идетъ!

Входитъ ИРИНА, въ сопровождени нѣсколькихъ боярынь. ГОДУНОВЪ опускается передъ ней на колѣни.

годуновъ.

Великая царица — я не ждаль Прихода твоего —

ирина --- къ боярынямъ.

Оставьте насъ.

Боярыни уходять.

Братъ, не тебѣ — мнѣ на колѣняхъ быть Предъ тобой приходится!

ГОДУНОВЪ — вставая.

Сестра, Зачёмъ ко мнё пришла ты безъ доклада?

#### ирина.

Прости меня — мнѣ дорогъ каждый мигь — Тебя просить пришла я, брать!

годуновъ.

О чемъ?

ирина.

Ужели ты погубишь князь-Ивана?

годуновъ.

Въ своей измѣнѣ самъ сознался онъ.

#### ирина.

Онъ въ ней раскаялся! Его мы слову Повърить можемъ. Благостью царевой Онъ побъжденъ. Чего боишься ты? Ужель опять ко днямъ царя Ивана, Къ днямъ ужаса, вернуться ты-бъ хотълъ? Имъ срокъ прошелъ! Не благостью-ли Өедоръ Одной силёнъ? Не за нее-ли любитъ Его народъ? А Өедорова сила — Она твоя! Для самого себя Ее беречь ты долженъ! Ею нынъ, Лишь ей одной, мы съ Шуйскими достигли, Чего достичь не смогъ-бы страхомъ казни Самъ царь Иванъ!

## годуновъ.

Высокая гора
Быль царь Ивань. Изъ нѣдръ ея удары
Подземные равнину потрясали,
Иль пламенный, вдругь вырываясь, снопъ
Съ вершины смерть и гибель слалъ на землю.
Царь Өедоръ не таковъ! Его-бы могъ я
Скорѣй сравнить съ проваломъ въ чистомъ полѣ.
Разсѣлины и рыхлая окрестность
Цвѣтущею травой сокрыты, но —
Вблизи отъ нихъ бродя неосторожно,

Скользить въ обрывъ и стадо и настухъ.

Повёрье есть такое въ нашихъ селахъ, Что церковь въ землю нёкогда ушла, На мёстё-жъ томъ образовалась яма; Церковищемъ народъ ее зоветъ, И ходитъ слухъ, что, въ тихую погоду, Во глубинё звонятъ колокола И клирное въ ней иёнье раздается.

Такимъ святымъ, но ненадежнымъ мёстомъ Мнё Оедоръ представляется. Въ душё, Всегда открытой недругу и другу, Живетъ любовь, и благость, и молитва, И словно тихій слышится въ ней звонъ.

Но для чего вся благость и вся святость, Коль нётъ на нихъ опоры никакой!

Семь лёть прошло, что надъ землею русской, Какъ Божій гибвъ, пронесся царь Иванъ. Семь леть съ техь поръ, кладя за камнемъ камень, Съ трудомъ великимъ зданіе я строю, Тотъ свътлый храмъ, ту мощную державу, Ту новую, разумную ту Русь, — Русь, о которой мысля непрестанно, Безсонныя я ночи провожу. Напрасно все! Я строю надъ проваломъ! Въ единый мигъ все можетъ обратиться Въ развалины. Лишь стоитъ захотъть Последнему, ничтожному врагу — И онъ къ себъ царево склонитъ сердце, И мной въ него вложенное хотънье Онъ измѣнитъ. Враговъ-же у меня Не мало есть — не вст они ничтожны — Ты наглость знаешь дерзкую Нагихъ, Ты знаешь Шуйскихъ нравъ неукротимый — Не прерывай меня — я Шуйскихъ чту — Но доблесть ихъ тупа и близорука, Избитою тропой они идутъ, Со стариной сковало ихъ преданье — И при такомъ царъ, каковъ царь Өедоръ, Имъ мъста нътъ, быть мъста не должно!

ирина.

Ты правъ, Борисъ, тебѣ помѣхой долго

Быль князь Ивань; но ты ужь торжествуешь; Его вина, которой нынѣ самъ Стыдится онъ, порукой намъ, что нѣтъ У Өедора слуги вѣрнѣе.!

#### годуновъ.

Вѣрю;

Онъ вновь уже не встанеть мятежемъ, Измѣной болѣ царскаго престола Не потрясетъ — но думаешь-ли ты Перечить мнѣ онъ также отказался?

#### ирина.

Ты побороль его, тобой онъ сломань; Въ темницъ онъ; ужели мщенья ты Послушаешь?

годуновъ.

Я мщенія не знаю; Не слушаю ни дружбы, ни вражды; Передъ собой мое лишь вижу дѣло, И не своихъ, но дѣла моего Гублю враговъ.

ирина.

Подумай о его Заслугахъ, братъ!

годуновъ.

За нихъ пріяль онъ честь.

ирина.

Къ стѣнамъ Москвы съ ордою подступаетъ Ногайскій ханъ. Кто дастъ ему отпоръ? •

годуновъ.

Не въ первый разъ Москва увидитъ хана.

ирина.

Отъ Шуйскаго отъ одного она Спасенья ждеть,

#### годуновъ.

Она слѣпа сегодня Какъ и всегда. Опаснъе, чъмъ ханъ, Кто въ самомъ сердцв царства подрываетъ Его покой; кто плевеломъ стариннымъ Не устаеть упорно заглушать Величья новаго посъвъ. Ирина! Въ тебъ привыкъ я умъ высокій чтить И свётлый взглядь, которому доступны Дѣла правленья. Не давай его Ты жалости не дёльной помрачать! Я на тебя разсчитываль, Ирина! Доселѣ ты противницей моею Скорве, чвит опорою была; Ты думала, что Өедоръ государить Самъ по себъ научится; тебъ Внутри души казалося обиднымъ, Что мною онъ руководимъ; но ты Его безсилье видишь. Будь-же нынъ Помощницей, а не пом'яхой мн'я. Не даромъ ты приставлена отъ Бога Ко слабому царю. Отвътъ тяжелый Есть на тебъ. Ты быть должна царицей — Не женщиной! Ты Өедора должна Склонить теперь, чтобъ отказался онъ Отъ всяваго вступательства за Шуйскихъ!

#### ирина.

Когда-бъ могла я думать, что нужна Погибель ихъ для блага государства, Быть можеть, я въ себъ нашла-бы силу Рыданье сердца подавить; но я Не върю, брать, не върю, чтобы дъло Кровавое пошло для царства въ прокъ, Не върю я, чтобъ самъ ты этимъ дъломъ Сильнъе сталъ. Нътъ, тяжкимъ на тебя Оно укоромъ ляжетъ! Помогать

Избави Богь тебѣ! Нѣть, я надѣюсь На Өедора!

годуновъ.

Со мною хочешь снова Ты врозь идти?

ирина.

Пути различны наши.

годуновъ.

Прійдеть пора, и ты поймешь, Ирина, Что намъ одинъ съ тобою путь.

> Отворяеть дверь и говорять за кулисы.. Царица

Зоветъ своихъ боярынь!

Боярыни входять.

ирина:

Братъ, прости!

годуновъ — съ низбимъ поклономъ.

Прости меня, великая царица!

Площадь передъ Архангельским соборомъ.

Нищіе толиятся у входа, — Въ глубинъ сцены видънъ народъ.

одинъ нищій.

— Скоро-ль выйдеть царь?

слъпой.

— Слышишь, панихиду служать по покойномъ государь; ужъ въчную память пропъли; должно быть, сейчась выйдеть.

# другой нищій.

— А кто служить панихиду-то?

#### слъпой.

— Іовъ служить Ростовскій. Его, слышно, и въ митрополиты поставять, а владыку сведуть.

## первый нищій.

— Діонисія-то сведуть?

#### слъпой.

— Да, сведутъ. И Діонисія и Варлаама Крутицкаго сведутъ. Годунову, вишь, неугодны стали, за Шуйскихъ вступались!

ЧЕТВЕРТЫЙ — на костымкъ, протесняется впередъ.

— Братіе! Слышали что на Красной площади двется?

слъпой.

— А чему тамъ двяться?

ЧЕТВЕРТЫЙ.

— Куппамъ головы свкутъ!

первый.

— Какимъ купцамъ?

#### четвертый.

— Ногаевымъ! Красильникову! Голубю, отцу съ сыномъ! Еще другихъ повели!

всъ.

— Господи, Твоя воля! Да за что-жъ это?

#### четвертый.

— За то, что за Шуйскихъ стояли. Сами-то Шуйскіе ужъ въ тюрьмѣ сидять!

#### первый.

— Боже ихъ помилуй! А царь-то что-же?

#### четвертый.

— Годуновъ обощелъ царя!

#### всъ.

— Мъсто! Мъсто! Царица идетъ!

Нищіе сторонятся.— ИРИНА подходить со МСТИ-СЛАВСКОЙ; за ней боярыни.— Стольнивъ идетъ впереди и раздаетъ милостиню.

#### ирина.

 Стой здёсь, княжна. Выйдеть царь, поклонись ему въ ноги и проси за дядю.

#### княжна.

— Государыня-царица, награди тебя Господь, что привела ты меня!

#### ирина.

— Не бойся, дитятко, царь милостивъ. Что-же ты такъ дрожишь? Дай, я тебъ поднизи поправлю; и косу-то растрепала ты свою!

#### княжна.

— Царица-матушка, сердце замираеть; научи меня, какъ царю сказать?

#### ирина.

— Какъ у тебя на-сердцѣ, такъ и скажи, дитятко. Гдѣ женихъ твой? Ему-бы теперь съ тобою быть!

#### княжна.

— Не видала я его, царица, съ той самой ночи, съ того часа, какъ — Закрываетъ лицо и рыдаетъ

#### ирина.

— Бъдная ты! И ему-то каково! Чай, теперь умереть-бы радъ, чтобы свое дъло поправить!

#### .. АНЖКНЫ

— Воздай тебѣ Матерь Божія, что жалѣешь ты насъ!

Трезвонъ во всѣ колокола. Бояре выходятъ

взъ собора. Двое изъ нихъ раздаютъ милостыню.

За ними идетъ ӨЕДОРЪ.

#### КНЯЖНА — вполголоса.

— Теперь, царица?

#### ИРИНА.

 Нѣтъ еще, подождемъ, дитятко; видишь, онъ помолиться хочетъ.

ӨЕДОРЪ — становится на колени, лицомъ къ собору.

Царь-батюшка! Ты, столькимъ покаяньемъ, Раскаяньемъ и мукой искупившій Свои грізи! Ты, съ Богомъ нынів сущій! Ты царствовать уміть! Наставь меня! Вдохни въ меня твоей частицу силы, И быть царемъ меня ты научи!

Встаеть и хочеть идти.

ИРИНА — ко Мстиславской.

Кнажна, теперь!

КНЯЖНА — бросается въ ноги Оедору.

Царь-государь, помилуй!

ӨЕДОРЪ.

Чего тебъ, боярышня? Встань, встань!

княжна.

Помилуй дядю моего!

**ӨЕДОРЪ** 

Кто ты?

Кто дядя твой?

княжна.

Иванъ Петровичъ Шуйскій!

өедоръ.

Тавъ ты княжна Мстиславская? Да, да, Я узнаю тебя!

ИРИНА -- становится на кольни.

Свётъ-государь! Она тебя со мною вмёстё молитъ. За внязь-Иванъ Петровича!

оедоръ.

Арина, Что ты, Арина? Встань! Вставайте объ! Я князь-Иванъ Петровича прощу, Но надобно, чтобы въ тюрьмъ немного Онъ посидълъ!

#### Ирина.

Свётъ-государь, прости Его теперь! Пошли за нимъ сейчасъ-же! Вели ему оборонять Москву, Какъ нёкогда онъ Псковъ оборонялъ!!

опдоръ.

Ну, хорошо, Арина, я и самъ Хотълъ послать за нимъ — немного позже Хотълъ послать — но для тебя, Арина, Пошлю сейчасъ.

Къ Годунову.

Борисъ, пошли за нимъ!

годуновъ.

Великій царь, ты самъ-же намъ дозволиль Начать сперва надъ Шуйскими допросъ. Онъ начался—

ӨЕДОРЪ.

Онъ долженъ прекратиться.

годуновъ.

Но, государь -

өедоръ.

Ты слышаль мой приказъ?

годуновъ.

Великій царь —

өвдоръ.

Не во-время ты вздумаль Перечить мит. Отъ нынтынняго дня Я буду царь. Совты вст и думы Я слушать радь, но только слушать ихъ — Не слушаться! Гдт приставъ князь-Ивана? Гдт князь Туренинъ?

влешнинъ.

Эвоть, онъ идеть! подходить ТУРЕНИНЪ.

ӨЕДОРЪ — къ Туренину.

Сейчасъ всёхъ Шуйскихъ свободить! Ивана-жъ Петровича ко мнё прислать!

Туренинъ не трогается съ мѣста.

овдоръ.

Ты слышишь?

Чего ты ждешь?

туренинъ.

Великій царь —

ӨЕДОРЪ.

Какъ смень

Еще стоять ты предо мной, вогда. Тебя я шлю!

туренинъ.

Великій государь — Не властенъ я твою исполнить волю.... Иванъ Петровичъ —

ӨЕДОРЪ.

Hy?

туренинъ.

Онъ сею ночью —

өедоръ.

Что — сею ночью? Говори! Ну, что?

туренинъ.

Онъ сею ночью петлей удавился!

вняжна.

Святая Матерь Божья!

туренинъ.

Государь,
Въ томъ виноваты, что не досмотръли;
Мы береглися, какъ народъ его-бы
Не свободилъ; вчера толпу отбили;
Привелъ ее съ купцами Шаховской,
Да кабы я не застрълилъ его,
Вломились-бы!

Княжна падаеть въ обморокъ.

ӨЕДОРЪ — смотритъ страшно на Туренина.

Князь Шуйскій удавился? Иванъ Петровичъ? Лжешь! Не удавился — Удавленъ онъ!

Хватаетъ Туренина объими руками за-воротъ.

Ты удавиль его!

Убійца! Звірь!

Къ Годунову. Ты въдалъ это?

годуновъ.

Богъ

Свидътель мнъ — не въдаль.

өедоръ.

Палачей!

Поставить плаху здѣсь, передъ крыльцомъ! Здѣсь, предо мной! Сейчасъ! Я слишкомъ долго Мирволилъ вамъ! Пришла пора мнѣ вспомнитъ Чъя кровь во мнѣ! Не вдругъ отецъ покойный Сталъ грознымъ государемъ! Чрезъ окольныхъ Онъ грозенъ сталъ — вы вспомните его!

ГОНЕЦЪ, весь запыленный, съ грамотой въ рукахъ, поспѣшно подходить къ ГОДУНОВУ.

гонецъ.

Изъ Углича, боярину Борису Өеодорычу Годунову!

ӨЕДОРЪ - виривая грамоту у гонца.

Дай!

Когда самъ царь стоить передъ тобой, Такъ нъту здъсь боярина Бориса!

Глядить въ грамоту и начинаеть дрожать.

Аринушка — мое неясно зрёнье — Не вижу я — мив кажется, я что-то Не такъ прочелъ — въ глазахъ моихъ рябить — Прочти ты лучше! ИРИНА — взглянувъ въ грамоту.

Боже милосердый!

өедоръ.

Что тамъ, Арина? Что?

ирина.

Царевичъ Дмитрій —

өедоръ.

Упаль на ножь? И закололся? Такъ-ли?

ИРИНА.

Такъ, Өедоръ, такъ!

ӨЕДОРЪ.

Въ падучемъ онъ недугѣ Упалъ на ножъ? Да точно-ль такъ, Арина? Ты, можетъ быть, не такъ прочла — дай листъ! Смотритъ въ грамоту и роняетъ ее изъ рукъ.

До смерти — да — до смерти закололся! Не върится! Не сонъ-ли это все? Брать Дмитрій мнъ замъсто сына быль — У насъ съ тобой въдь нъть дътей, Арина?

ИРИНА.

Всю Русь Господь бѣдою посѣтилъ!

өедоръ.

Его любиль вавь сына я — его — Хотёль въ себё я взять, но тамь оставиль — Тамь, въ Угличе. — Иванъ Петровичь Шуйскій Мнё говориль не оставлять его! Что скажеть онъ теперь? Ахъ, да-бишь! Онъ Ужъ ничего не скажеть — онъ удавлень!

Томъ III. - Май, 1868.

ГОДУНОВЪ — который, между темъ, подняль и прочель грамоту.

Великій царь —

ӨЕДОРЪ.

Ты, кажется, сказаль: Онъ удавился? Митя-жъ закололся? Арина — а? Что, если —

годуновъ.

Государь, Тебъ сейчасъ отправить въ Угличъ надо Кого-нибудь....

оедоръ.

Зачёмъ? Я самъ отправлюсь! Я самъ хочу увидёть Митю! Самъ! Я никому не вёрю!

РАТНИКЪ подходить къ Годунову.

РАТНИКЪ.

По дорогѣ Серпуховской дымы сторожевые Видиъются!

годуновъ.

Великій государь, То ханъ идетъ. Чрезъ нѣсколько часовъ Его полки Москву обложатъ. Ѣхать Не можешь ты теперь.

клешнинъ.

Царь-государь, Пошли меня, холона твоего! Я, батюшка, хоть прость, а что увижу, То и скажу!

годуновъ.

А розыскъ учинить

Объ этомъ дѣлѣ могъ-бы князь Василій Иванычъ Шуйскій. Пусть поѣдуть оба И разберуть, чьей въ Угличѣ виной Бѣда случилась!

ӨЕДОРЪ — съ недоумѣніемъ.

Вправду? Вправду хочешь Послать ты въ Угличъ Шуйскаго, Василья? Послать племянника того, кого ты — Кого они сегодня ночью —

Бросается Годунову на шею.

Пуринъ!
Прости меня! Я грѣшенъ предъ тобой!
Прости меня — мои смѣшались мысли —
Я путаюсь — я правду отъ неправды
Не отличу! Аринушка моя,
Поди ко мнѣ. Петровичъ, поѣзжай
Со князь-Васильемъ. Князь Василій—чтò-бишь
Тебѣ хотѣлъ сказать я? Позабылъ!
Да, вотъ чтò: я послалъ на той недѣли
Игрушекъ Митѣ —

Рыдаеть. Я хотёль бы знать,

Успълъ-ли онъ —

КНЯЖНА — которую подводять боярыни.

Женихъ застрёленъ — дядя Въ тюрьмъ удавленъ —

ирина.

Дитятко, тебя Къ себъ возьму я, будешь ты отнынъ Мнъ вмъсто дочери!

княжна.

**Царица**, я

Постричься бы хотила....

өедоръ.

Да, княжна,

Да, постригись! Уйди, уйди отъ міра! Въ немъ правды нѣтъ! Я отъ него и самъ-бы Хотѣлъ уйти — мнѣ страшно въ немъ — Арина — Спаси меня, Арина!

Боярыни уводять КНЯЖНУ.

#### ирина.

Свътъ мой, Оедоръ, Въ молитвъ мы у Бога утъщенья Должны просить!

өедоръ.

Въ молитвѣ? Да, Арина! Я въ монастырь пойду, молиться буду — Посхимлюсь тамъ —

#### ирина.

Нельзя теб'ь, св'ьтъ-Өедоръ! В'ьнецъ насл'едный некому теб'ь Твой передать.

өедоръ.

Да, я послёдній въ родё — Послёдній я. Что-жъ дёлать мнё, Арина?

#### ирина.

Свѣтъ-государь, нѣтъ выбора тебѣ; Одинъ Борисъ лишь царствомъ правитъ можеть, Лишь онъ одинъ. Оставь на немъ одномъ Правленія всю тягость и отвѣтъ!

өедоръ.

Такъ, такъ, Арина! не вижшаюсь болъ Я ни во что!

годуновъ — тижо къ Иринъ.

Пути сошлися наши!

#### ИРИНА.

О, еслибъ имъ сойтись не довелось!

Звонъ трубъ. Входитъ МСТИСЛАВСКІЙ въ бронъ и въ
шлемъ. Оружничій Годунова приносить ему вооруженье.

МСТИСЛАВСКІЙ — къ Годунову.

Полки тебя, бояринъ, въ полѣ ждутъ!

годуновъ — вооружаясь.

Всѣ по мѣстамъ!

Бояре уходятъ.

МСТИСЛАВСКІЙ.

Ты самъ-ли встрѣтить хана

Насъ поведень?

годуновъ.

Бояринъ князь Мстиславскій! Я мужъ совъта, ты-же мужъ войны! Отнынъ будь верховнымъ воеводой — За честь Руси, какъ вождь, веди насъ въ бой — Я-жъ слъдую, какъ ратникъ, за тобой!

Уходить со Метиславскимъ. Народъ бѣжитъ за ними. На сценъ остаются только ОЕДОРЪ, ИРИНА и нищіе.

#### оедоръ.

Бездѣтны мы съ тобой, Арина, стали! Моей виной лишились брата мы! Князей варяжскихъ царствующей вѣтви Послѣдній я потомокъ. Родъ мой вмѣстѣ Со мной умретъ. Когда-бы князь Иванъ Петровичъ Шуйскій живъ былъ, я-бъ ему Мой завѣщалъ престолъ; теперь-же онъ Богъ-вѣсть кому достанется! Моею, Моей виной случилось все! А я — Хотѣлъ добра, Арина! Я хотѣлъ Всѣхъ согласить, все сгладить — Боже, Боже! За что меня поставилъ Ты царемъ!

Гр. А. К. Толстой.

17 марта 1868 г.

# ГЕТМАНСТВО

# ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЦКАГО

# IX \*).

Посл'в Чудновской поб'єды, коронный гетманъ возвратился въ Польшу, а Любомирскій двинулся въ Украину. Казаки отправились къ Корсуну. Тогда врымская орда разсвялась по Украинв и начала делать обычныя опустошенія. Казаки стали биться съ ними. Набравши пленныхъ обоего пола, татары погнали ихъ въ Крымъ, но наткнулись на запорожскій отрядъ, который подъ начальствомъ Суховія шель-было на помощь къ Шереметеву. Запорожцы разсвяли татаръ и освободили пленниковъ. Вся Украина заволновалась. Народъ, по обычной ненависти къ ляхамъ, отвращался отъ мысли подчиниться вновь Польшѣ; много было нелюбившихъ и «москалей», послъ того, какъ случались отъ ратныхъ людей насилія и оскорбленія. Къ довершенію горя народнаго, въ 1660 году была сильная засуха и не родилось хлъба. Въ разоренной Малорусіи сдълалась дороговизна и голодъ. Народъ не зналъ, куда приклонить голову. Распространилась въсть о приближеніи страшнаго суда. Говорили, что въ слъдующіе годы одно за другимъ постигнуть родь человіческій разныя бъдствія: въ слъдующемъ 1661 году будеть война на всемъ свътъ, а въ слъдующие годы приключится землетрясение, потомъ потекутъ кровавыя ръки, загорится земля по мъстамъ, а въ 1670 году померкнетъ ,солнце и настанетъ день судный. По Малорусіи пошли слухи, что где-то въ вавилонскомъ царстве уже родился

<sup>\*)</sup> См. выше т. II, стр. 485-536.

антихристь, долженствующій предъ концомъ св'єта искушать и мучить родь челов'єческій.

При такомъ общемъ пораженіи духа, слабый Хмельницкій не зналь, что ему делать держать ли булаву, или последовать своему объщанію, данному въ обозъ подъ Слободищемъ. Юрій быль по натур' робкаго ума, непредпріимчивой воли, грустнаго нрава и въ то же время раздражительнаго; онъ могъ переходить отъ мягкости къ суровости, отъ податливости къ упрямству, но такъ или иначе, а всегда могь жить только чужимъ произволомъ и делаться орудіемь другихь. Посл'в чудновскаго діла, нужно было держать совъть съ назаками, обсудить дъло на радъ, мысленно оглядьть Украину, поразмыслить, что съ ней делать и какъ поступить. Назначена была рада въ Корсунъ. Хмельницкій пригласиль туда Беневскаго, конечно, надыясь, что онъ съ своею ловностію съумфеть направить толиу. Нужно было, чтобы кто нибудь говоридъ казакамъ отъ имени кородя. Пока собрадись всв полвовники, сотники, прошель месяць. По казацкимь обычаямъ, нельзя было начинать рады, если хотя одинъ полковникъ не будеть на-лицо, когда этоть отсутствующій не дасть за себя кому-нибудь подномочія.

Рада собралась 20 ноября. Хмельницкій колебался, оставаться ли ему гетманомъ, или сложить съ себя это званіе. То заманчива была ему власть и почетъ, то страхъ бралъ верхъ надъ приманкою честолюбія. Нѣкоторые старшины и полковники, если не совѣтовали ему прямо отказаться отъ булавы, то двусмысленными намеками и холодностію показывали, что это было бы имъ по душѣ. Были люди, надѣявшіеся послѣ Юрія взять власть; были приверженцы Выговскаго. Негодовали на Юрія за то, что онъ уступилъ Москвѣ, недовольны были и за то, что онъ отрекся отъ русскаго княжества предъ поляками. Юрій не имѣлъ качествъ, внушающихъ повиновеніе. Казаки могли повиноваться только тогда, когда сознавали за своимъ начальникомъ матеріальную и нравственную силу.

Бенёвскій еще прежде совѣтовался съ Любомирскимъ, какъ поступить польскому коммиссару въ томъ и другомъ случав, и оба рѣшили, что надобно стараться удержать Хмельницкаго на гетманствв, а писаремъ назначить Тетерю, который, какъ надвялись, за выгоды будетъ преданъ польской сторонв. Юрій Хмельницкій, по мнѣнію Бенёвскаго, былъ именно такой гетманъ, какого нужно было въ то время полякамъ. Имъ легче было овладѣть и легче было держать его въ рукахъ, чѣмъ кого-нибудь. Притомъ, уваженіе къ роду Хмельницкаго со стороны поляковъ могло дѣйствовать примирительно на казацкія симпатіи.

Бенёвскій, пріёхавъ въ Корсунъ, прежде всего постарался вывёдать у полковниковъ ихъ намёренія, созваль ихъ къ себі, и сталь уговаривать объ избраніи гетмана: «Юрій объявляеть, что не хочетъ оставаться гетманомъ; если онъ будетъ упрямиться, кого вы считаете достойнымъ гетманскаго достоинства»? Ему отвёчали: — «Пусть Юрій кладетъ булаву; объ этомъ нечего безпокоиться; у насъ уже есть такой, что годится. Мы къ нему пошлемъ и тотчасъ выберемъ.»

Они говорили такимъ тономъ, какъ будто желая поддобриться къ Бенёвскому, въ предположеніи, что ему самому не хочется, чтобы Юрій былъ гетманомъ. Этотъ другой былъ — Выговскій. Но какъ ни казался преданъ Польшѣ бывшій гетманъ, какъ ни отличался въ войскѣ противъ своихъ соотечественниковъ, поляки соображали, что Выговскій хотѣлъ соединенія съ Польшею — федеративнаго; въ сущности, онъ добивался самостоятельности. Выговскій стоялъ за великое княжество русское, а Юрій отказался отъ него. Допустить Выговскаго гетманомъ, значило возбуждать вновь вопросъ о княжествѣ. Выговскій не отказался бы отъ него, сталъ бы снова требовать прежнихъ условій, ссылался бы на то, что сеймъ польскій, разъ согласившись на гадячскія статьи, не имѣлъ причины отвергать постановленнаго. Гораздо лучше было имѣть гетманомъ Юрія; при немъ о княжествѣ не было бы рѣчи, когда онъ именно отъ него отрекся.

Бенёвскій посѣтиль Хмельницкаго и нарочно выбраль для этого свиданія ночное время. — Для чего ваша милость котите оставлять булаву? спрашиваль Бенёвскій. — «Я молодь, неопытень, говориль Юрій, да къ тому и больной — совсѣмь неспособень.» Онь страдаль падучею болѣзнію и грыжею. По извѣстіямь малорусскихъ лѣтописцевь, онъ страдаль болѣзнію половыхъ органовь.

— Мит жаль вашу милость—говориль Беневскій.—Это еще не важная причина, чтобы подвергать опасности домъ вашъ и имущество. Все это махинація этого Выговскаго. Если онъ сдълается гетманомъ, — васъ ожидаетъ бёда; онъ постарается отъ васъ избавиться.

Хмельницкій сказаль, что не думаеть, чтобы такъ далеко простирались козни Выговскаго, и увѣряль, что Выговскаго не выберуть.

— Я говориль съ полвовниками и узналь ихъ намъреніе сказаль Беневскій — они мит высказались, увъряю васъ: только вы положите булаву, они непремънно выберуть его, а не кого нибудь иного; спросите ихъ: они не посмъють при мит сказать вамъ иного въ глаза. Хмельницкій послаль за полковниками. Бенёвскій ждаль, пока они сошлись. Еще все была ночь. Бенёвскій сказаль:

— Вотъ, панове полковники, я уговариваю пана-гетмана, чтобы онъ скоръе собралъ раду. Ожидая вашей рады, панъ маршалъ королевскій не распускаетъ кварцянаго войска, а долъе
держать его въ голодномъ крав невозможно. Онъ проситъ, чтобы
послать къ нему обознаго войска запорожскаго, Носача, уговориться съ нимъ, какъ войско размъстить, чтобы оно могло стать
на квартиры безъ всякой тягости для казаковъ. Да, вотъ еще
я уговариваю пана-гетмана, чтобы онъ не оставлялъ булавы,
не попиралъ славы отца своего; да никакъ не могу его уговорить. Я сказалъ ему, что ваши милости, паны полковники, намърены, если панъ Хмельницкій окончательно покинетъ булаву,
выбрать не кого другого въ гетманы, какъ оного.

Полковниковъ видимо привела въ смущение такая неожиданная очная ставка. Имъ некуда было вывертываться, и они всъ разомъ крикнули:

- Завтра пусть будеть рада; если ты, панъ гетманъ, покинешь булаву, то намъ нельзя быть безъ гетмана, и мы тотчасъ пошлемъ къ нему и отдадимъ своихъ женъ и дътей въ покровительство.
- Рано утромъ, завтра, пусть будеть рада, сказалъ Юрій и отпустиль полковниковъ.

Оставшись снова наединѣ съ Беневскимъ, Юрій измѣнилъ тонъ, уже не говорилъ объ отреченіи, напротивъ, показывалъ твердую рѣшимость не выпускать булавы изъ рукъ. Онъ понялъ, что бывшіе отъ полковниковъ намеки и потачки его попыткамъ кинуть гетманство исходили отъ тайныхъ козней Выговскаго. Юрій началъ сердиться на полковниковъ.

— Всѣ они люди двоедушные и измѣняли Рѣчи-Посполитой, сказаль онъ; они затѣмъ и хотятъ такого гетмана, чтобы можно было своевольствовать.

Бенёвскій почель удобнымъ озадачить Хмельницкаго, дать ему знать, что есть причина не довърять и ему, и онъ долженъ дъломъ доказать иное.

— Напротивъ, — сказалъ Беневскій, — полковники показываютъ все на тебя, пане гетмане; говорятъ, будто за тебя начинаются всъ смуты: и Сирко, и Апостолъ, и Цыцура, и еще прежде Пушкарь, все за тебя возставали; они говорятъ, будто ваша милостъ послалъ къ царю Бруховецкаго съ частью своихъ сокровищъ, а родной твой дядя, Сомченко, по твоему подущенію, поднялъ бунтъ въ Переяславлъ. Такъ про тебя полковники говорятъ.

Хмельницкій объявиль ему, что на него клевещуть, но, однако, кое-въ-чемъ и сознавался, стараясь извиняться молодостію. Онъ, наконецъ, сказалъ:

- Я прошу вашу милость быть мн отцомь, и ходатайствовать за меня предъ его величествомъ королемъ. Присягаю вашей милости, что буду слушать вашу милость, а дурныхъ совътовъ слушать не стану.
- Вашей милости одно спасеніе: быть върнымъ королю и держаться ему за-полы, иначе пропадете отъ вашихъ враговъ. Не отказывайся ваша милость отъ булавы, а что ты говоришь, что молодъ и нездоровъ, такъ возьми въ писари Тетерю; онъ человъкъ умный и преданный тебъ, и король будетъ доволенъ, если ты его возьмешь писаремъ; этимъ получишь довъріе и короля и всей Ръчи-Поснолитой. У Семена Остаповича Голуховскаго писарство надобно отнять, потому что онъ поставленъ царемъ, и весь, какъ есть, царскій человъкъ. Слушайся во всемъ пана Тетери, все будетъ хорошо.

Хмельницкій только и могь отв'єтить, что просиль Бенёв-

скаго руководить его, какъ неопытнаго юношу.

На другой день, 20 ноября, въ гетманскомъ дворъ собрали раду. Туда сошлись только полковники и сотники. Беневскій проговориль ръчь, объявиль, что казачество снова возвращается подъ власть законнаго короля, именемъ королевскимъ уничтожалъ всъ распоряженія, сдъланныя по волъ московскаго правительства, и, не задавая вопроса объ избраніи, прямо отъ имени короля вручиль булаву Хмельницкому.

Стоявшіе на рад'я не см'яли противор'ячить, потому что не им'яли повода. Юрій прежде быль избранъ ими, не слагаль съ себя достоинства, какъ того н'якоторые хот'яли, а потому не было повода протестовать противъ поступка Беневскаго. Но не прошло дня, какъ до ушей Беневскаго начало долетать, что простые казаки волнуются. Они кричали: — «Раду собрали въ изб'я; тамъ были одни старшіе, это противъ изв'ячныхъ обычаевъ; войска не допускаютъ въ раду. Старшіе замышляютъ что-то противное войску.»

Бенёвскій вспомниль несчастный исходь гадячской коммиссіи, посл'в которой простые казаки побили знатныхь людей, думая, что эти люди д'вйствують вопреки желанію всей черни. Чтобы этого не повторилось, Бенёвскій нашель, что нужно составить «черную» раду; пусть такого состава рада приметь договорь съ поляками, и сверхъ того, еще нужно обязать все казачество присягою. Онъ сказаль объ этомъ Хмельницкому и полковникамъ.

И гетманъ, и полковники возстали противъ этого. — «Да будетъ

изв'єстно вашей милости, — сказаль Хмельницкій, — что, если теперь созвать черную раду, когда въ Корсун'в ярмарка и много народу, такъ и меня, и полковниковъ, и всю старшину, и вашу милость, панъ воевода, чернь погубить.»

— Я надъюсь на Бога, — говориль Бенёвскій, —и увъренъ, что вашь страхъ напрасенъ. Если же не будеть черной рады, то ничего не сдълается.

Хмельницкій хотъль-было вооружиться противъ этого своею гетманскою властію, но Беневскій напомниль ему:

— A забыль, ваша милость, что объщаль меня во всемь слушать.

Хмельницкій повиновался, досадоваль на самого себя и вновь показаль слабость характера; и прежде онъ просиль Бенёвскаго давать ему совъты; и теперь, попытавшись-было поставить на своемъ, снова объщался во всемъ поступать по совътамъ королевскаго коммиссара. Не только казацкіе начальники, самые поляки, бывшіе тогда съ Бен вскимъ, возражали противъ нам'вренія собрать черную раду. Бен вскій настояль на своемь, и 21 ноября, въ воскресенье, по сделанному Хмельницкимъ оглашенію, собрана черная рада на Корсунской площади, передъ соборною церковью св. Спаса. Хмельницкій не пошель туда самъ. Полковники собрались около него, и также не хотели идти. Пусть, говорили они, Беневскій идеть туда самъ, когда онъ ее собраль. Пусть попробуеть, что ему скажеть чернь. Они скрывали отъ Бенёвскаго, что намерены не ходить на раду, и послали къ нему извъстить, что рада собрана, и казаки ожидаютъ королевскаго коммиссара.

Беневскій, квартировавшій далеко отъ площади, прівхаль на раду въ ув'вренности, что найдеть тамь и гетмана, и старшину, но не нашель никого.

Казаки, по обыкновенію, стали въ кругъ. Увидѣвъ Бенёвскаго, его ввели въ кругъ и посадили на скамью. Всѣ оказывали ему знаки уваженія.

- Гдв панъ гетманъ? спросилъ прежде всего Бенёвскій.
- Ваша милость на королевскомъ м'єстѣ; когда велишь послать за нимъ, онъ долженъ придти.

Бенёвскій послаль за Хмельницкимъ. Онъ прибыль. Пришли вмѣстѣ съ нимъ и полковники. Снявъ шапку, гетманъ кланялся на всѣ стороны, вступилъ въ кругъ, положилъ на землю шапку, а на нее булаву, и сказалъ, что снимаетъ съ себя гетманство. Потомъ онъ объявилъ:— «По Божіей волѣ и по вашему желанію, вы обратились къ нашему прироженому государю. Теперь, чтобы не оставались у васъ московскіе порядки, то его величество ко-

роль прислаль къ намъ коммиссара своего, учинить между вами иной порядокъ.»

Бенёвскій произнесъ длинную рѣчь, восхваляль великодушіе короля, порицалъ «москалей», и окончиль объявленіемъ всеобщей амнистіи отъ имени короля и Рѣчи-Посполитой.

Казаки врикнули:— «Слава Богу и королю нашему милостивому! Вся эта бъда сложилась у насъ отъ старшихъ; они для своего лакомства обманывали насъ. Мы теперь будемъ върны воролю его милости, и хоть бы самъ батько сталъ бунтовать, такъ и батько убъемъ.»

Бенёвскій объявиль, что все, устроенное Московскимъ государемь, уничтожается; его милость король назначаеть вновь начальство войску и жалуеть въ званіе гетмана Хмельницкаго. Бенёвскій подняль съ земли булаву и вручиль ее Хмельницкому. Туть же въ званіи обознаго, онъ утвердиль Носача и дальему другую булаву, принадлежащую достоинству обознаго.

Казаки съ радостными восклицаніями приняли Хмельницкаго.

— Теперь, сказалъ Бенёвскій, принесемъ благодарность Богу, пойдемъ въ церковь, и тамъ пусть войско все присягнетъ на върность его величеству королю.

— Всв пойдемъ присягать, -- кричали казаки.

Всв пошли въ церковь.

Протопопъ Мужиловскій <sup>1</sup>) прежде всего произнесъ пропов'я а потомъ передъ евангеліемъ, лежащимъ на налов, поставленномъ посреди церкви, казаки присягали, повторяя слова, которыя громко произносилъ писарь (dictante notario). Они отрекались отъ московскаго государя и клялись въ в'трности польскому королю.

По выходъ изъ церкви, Хмельницкій пригласилъ Бенёвскаго съ товарищами объдать. Пиръ былъ веселый и обильный. Гремъли пушки, когда пили заздравныя чаши за короля и королеву. Подгулявшіе полковники прославляли братство съ Польшею, величали короля и особенно королеву, которой, по наущенію Бенёвскаго, приписывали заступничество за войско Запорожское передъ королемъ.—Ото мати наша!—восклицали они.

— А дивно, — замѣчали нѣкоторые, — какъ это наша чернецкая рада, да прошла такъ згодно!

Гулянка тянулась до поздней ночи.

На другой день, 22 ноября, созвали вновь раду, и Бенёвскій приказаль прочитать привилегіи, данныя на гадячской ком-

<sup>1)</sup> Одинъ изъ замъчательныхъ ученыхъ своего времени, знаменитый своими сочинениями на польскомъ языкъ въ защиту православія противъ латинства.

миссіи войску Запорожскому, но только безъ княжества русскаго. Казаки слушали чтеніе въ глубокомъ молчаніи, потомъ закричали громко:

— Вотъ, коли-бъ его милость панъ-воевода кіевскій, будучи еще у насъ гетманомъ, прочиталъ намъ такъ, и растолковалъ,— такой бы бъды не сталось! — При этомъ Выговскій быль по-

мянутъ грубыми выраженіями.

\* ЪТогда люди изъ казаковъ, подученные заранъе Бенёвскимъ, объявили требованіе, чтобы Семенъ Голуховскій положиль писарскую печать, и этотъ знакъ писарскаго достоинства отданъ быль Павлу Тетеръ. Бенёвскій устроиль такъ, что казалось, будто эта перемъна дълается безъ всякаго содъйствія съ его стороны, по добровольному желанію рады. Гетманъ, върный объщанію слушаться во всемъ Бенёвскаго, присовокупилъ свое желаніе, чтобы Тетеря быль писаремъ. Полковники не см'єли противорѣчить. Голуховскій пришель въ раду безъ малѣйшаго подозрѣнія, что ему устроивають смѣну, и теперь это измѣненіе судьбы постигло его неожиданно. Молча положилъ онъ свою печать. Бенёвскій передаль ее изъ рукь въ руки Тетерв, и сказалъ, что онъ теперь писарь войска запорожскаго по волъ гетмана и полковниковъ. По извъстіямъ Бенёвскаго, и самъ Тетеря не зналь, что на него возложать въ этоть день писарскую должность. Бенёвскій, заранье задумавши удалить Голуховскаго и поставить на его мъсто Тетерю, въ преданности котораго былъ увъренъ, не сказалъ однако же объ этомъ самому Тетеръ, въроятно для того, чтобы тоть не проговорился прежде времени. Теперь это случилось такъ внезапно, что никому не дали одуматься. Тетеря также молча приняль печать, какъ Голуховскій ее отдаль. Погодя нъсколько времени, Тетеря сказаль: — «Вы внаете, что я быль у царя московскаго посломъ; въ Москвъ я узналь, что царь замышляеть надь нашею Украиною. Если въ войскъ запорожскомъ опять явится измъна противъ своего прироженаго государя, то я не хочу знать не только писарской печати, но и Украины.»

— Не дай Господи, — восклицали казаки, — чтобы мы подумали бунтовать и къ царю склоняться. Ты, панъ Тетеря, во всемъ наставляй молодого пана гетмана; на тебя полагаемся, тебъ мы вручаемъ и себя, и женъ, и дътей, и худобу нашу.

Казаки соглашались безропотно на все, чего ни требоваль Бенёвскій, что ни предлагаль онъ. Тогда отъ лица гетмана и всего войска запорожскаго отправлены письма къ Барятинскому и Чаадаеву, а также въ Переяславль, къ тамошнему воеводъ. Казаки побуждали ихъ выйти изъ городовъ съ московскими

полками, потому что войско запорожское со всею страною не хочеть болье находиться подъ властію царя и возвращается къ своему прежнему государю, королю польскому, и къ своему отечеству, Ръчи-Посполитой. Хмельницкій написаль къ Сомку письмо, убъждаль къ покорности и грозиль смертною казнію за непослушаніе. Разомъ съ этими письмами изданъ былъ универсаль, объявлявшій Сомка измѣнникомъ и запрещавшій всей Украинъ слушать его. Къ переяславцамъ написано особо воззваніе, чтобы они поднялись и выръзали «москалей», если послъдніе не выйдуть по добру-по-здорову.

Какъ полки полтавскій, прилуцкій и миргородскій открыто не хотѣли присягать Москвѣ, и объявляли себя за гетмана Хмельницкаго и за соединеніе съ Польшею, то этимъ нолкамъ предписывалось дѣйствовать вмѣстѣ съ частью чигиринскаго и каневскаго, для подчиненія королю остальныхъ.

#### X.

На левой стороне Дневпра, Сомко услышавши, что Юрій склонился на сторону Польши, собралъ раду изъ чиновныхъ и простыхъ казаковъ въ Переяславлъ и уговаривалъ переяславцевъ стоять за царя. Его выбрали наказнымъ гетманомъ. Немедленно онъ отправилъ посольство въ Москву. Въ Москвъ нъсколько времени не знали о горькой судьбъ Шереметева и его войска, и узнали объ этомъ прежде всего чрезъ посредство Сомка. Онъ жаловался на него, обвиняль въ измънъ, изображаль погибель Украины и умоляль скорбе присылать ратную московскую силу. Нежинскій полковникъ Василій Золотаренко также не хотълъ признать дъйствительность Слободищенскаго договора для Украины и стоялъ за царя. Полки прилуцкій и полтавскій упорствовали противъ Москвы. Полтавскій полковникъ Өедоръ Жученко явился тогда главнымъ коноводомъ противъ нея, думая, что счастие покинуло Москву. Мъстечки и села полтавскаго полка вооружились. Лубенскій полковникъ Шамрицкій (иначе онъ нишется Шемлцкій) и сотники полка лубенскаго, говорили: «Намъ все равно, москаль или ляхъ; кто сильнъе, затъмъ мы и будемъ.» Таково на лъвой сторонъ Днъпра было болъе или менъе общее настроение послъ чудновскаго пораженія; совсёмъ не то, что еще недавно было при Пушкаръ. Тогда Москва казалась сильною; теперь, послъ свъжаго несчастія, она мало внушала надежды на защиту; притомъ народъ въ Украинъ познакомился покороче съ обращениемъ великорусскихъ ратныхъ людей и успъль уже натериъться отъ

ихъ своевольствъ. Поэтому вст стали сговорчивте по отношенію къ Польшъ. За Полтавою и Лубнами, Роменъ, Лохвицы, Пирятинъ, Миргородъ, Гадячъ открыто объявили себя противъ царя. Украинцы хватали московскихъ ратныхъ людей и бросали въ воду. Казнь постигала мелоруссовъ, которыхъ обвиняли въ склонности въ Москвъ. Малоруссы притомъ боялись, что вотъ придуть изъ-за Днвпра поляки съ тамошними казаками, приведутъ еще и татаръ, и будутъ ихъ разорять, а царское войско не придеть ихъ выручать, а потому они спешили на деле показать свое расположение къ полякамъ, чтобы взаимно расположить ихъ въ милосердію надъ собою. Но Золотаренно и Сомко, посреди такого волненія, оставались в'врными царю, писали къ Ромодановскому, умоляли его поспъщить въ Украину; Ромодановскій на эти мольбы отвъчаль, что ему вельно стоять въ Сумахъ. Только то и сдёлаль онь по ихъ письмамъ, что послаль отрядъ московскихъ людей подъ Гадячъ разорять мятежныхъ казаковъ и жителей полтавскаго полка.

Поляки дожидались только заморозковъ, чтобы перейти Дибпръ. Зимою явился на левомъ берегу этой реки отрядъ подъ начальствомъ Чарнецкаго. Съ нимъ были праваго берега казаки, подъ начальствомъ Гуляницкаго. Съ нимъ были и татары. Чарнецкій прошель земли полка черниговскаго, и осадиль Козелець, но быль отбить. Поляки опустошили сёла нѣжинскаго полка. Гудяницкій покушался-было письмами склонить ніжинцевь къ отступленію оть царя, но этого ему не удалось. Сдълано было нападеніе на Н'яжинъ. Н'яжинцы отбились, и даже взяли въ пл'янъ кіевскаго наказнаго полковника Моляву, и послали его въ Москву. Золотаренко напрасно еще разъ просилъ помощи у Ромодановскаго. Ромодановскій отправился изъ Сумъ въ Бѣлгородъ, вмёсто того, чтобы идти въ Украину, нотому что онъ прослышаль о нападеніи татарь на украинныя земли московскаго государства, а товарищъ его, стольникъ Семенъ Зміевъ, посланъ быль уже поздно. Въ переяславскомъ полку явились правобережные казаки, подъ начальствомъ Бережецкаго и Макухи. Съ ними были и татары. Городки переяславскаго полка: Березань, Барышполе, Басань, Воронковъ, Быковъ, Гоголевъ, сдались и признали государемъ польскаго короля. Но Сомко выступилъ противъ враговъ и разбилъ ихъ. Бережецкій былъ схваченъ и повѣшенъ. Макуха успѣль убѣжать за Днѣпръ. Сомко не ограничился этимъ: къ его переяславскимъ казакамъ пристали остатки, разбитаго подъ Чудновымъ, войска казацкаго и московскихъ людей: выгнавъ казацкіе и татарскіе загоны изъ своего полка, Сомко перешель затымь на правый берегь Дивира, разбиль

своихъ непріятелей еще и тамъ, подъ Терехтемировымъ и подъ Стайками.

Скоро послѣ того и самъ Чарнецкій оставиль лѣвый берегъ Днѣпра, и вообще поляки не могли болѣе распространять свою власть надъ этою частью Украины, потому что ихъ войско возмутилось за неплатежъ жалованья, и пустилось въ польскія области разорять королевскія имѣнія.

По поводу измѣны Юрія, изъ Москвы послана была царская грамота объ избраніи новаго гетмана, въ присутствіи отправленнаго для этого дѣла Полтева. Но Полтевъ не могъ пробраться далѣе Нѣжина и воротился. Первые мѣсяцы 1661 года прошли въ битвахъ съ непріятелемъ, вошедшемъ въ лѣвобережную Украину, и потому нельзя было думать о радѣ. Притомъ же надобно было, чтобы, кромѣ переяславскаго и нѣжинскаго, другіе полки также были за одно подъ царскою рукою.

Но вотъ настроеніе умовъ лѣвобережной Украины мгновенно измѣнилось, какъ только жители почувствовали, что близко ихъ нѣтъ поляковъ съ татарами. Прилуцкій и лубенскій полковники написали къ Сомку повинную. Марта 28, прислаль къ нему грамоту войтъ лубенскій отъ имени всѣхъ жителей города и повѣта. Въ письмѣ своемъ онъ хитрилъ и увѣралъ, что еще давно жители хотѣли изъявить свое желаніе оставаться въ вѣрности царю. Лубенскій полковникъ поѣхалъ къ Сомку съ повинной, а войтъ и горожане просили за него въ письмѣ своемъ въ такихъ выраженіяхъ: «Покорное прошеніе о немъ приносимъ, какъ за оберегателемъ нашимъ. Смилуйся, не имѣй на него разгнѣваннаго сердца, а невинности его, яко вѣрному и правдивому слузѣ Е. Ц. В., которой и здоровье свое умаляетъ, изволь простить и милость свою показать».

Въ половинъ апръля, прибылъ въ Нъжинъ князъ Ромодановскій. Тогда составилась рада въ третье воскресенье по Пасхъ, подъ Нъжиномъ, въ селъ Быковъ, для избранія гетмана. Самъ Ромодановскій туда не поъхалъ, а послалъ товарища своего Семена Зміева. На радъ были, кромъ Сомка, полковники лубенскій, прилуцкій и черниговскій съ своими сотниками. Сверхъ того тамъ были и полки слободскіе (острогожскій, ахтырскій, сумскій), которые вообще не принадлежали къ гетманскому управленію, но на этотъ разъ, находясь при войскъ Ромодановскаго, допущены были къ выбору гетмана. Переяславцы, лубенцы, прилучане, черниговцы и ахтырцы подавали голоса за Сомка, но нъжинцы хотъли возвести на гетманство своего полковника Василія Золотаренко, соперника Сомкова. Спорили и ни на чемъ не поръщили. Наконецъ, утомившись отъ напрасныхъ споровъ, положили послать

къ царю и просить присылки изъ Москвы особаго посланца, который бы именемъ царскимъ утвердилъ гетмана. Такимъ образомъ, въ случав, если произойдетъ еще разъ такое разногласіе, какое случилось въ Быковв, то царскій посланецъ долженъ будетъ разрѣшить его. Собственно для выбора гетмана прівзжалъ уже прежде Полтевъ, но онъ не могъ быть на радв, да и рада не могла собраться; у Зміева же не было никакого наказа объ избраніи гетмана, да и у самого князя Ромодановскаго его не было. И потому-то на радв порѣшили отправить въ Москву такое посольство.

Съ этой цёлью поёхаль въ Москву есауль Иванъ Воробей (Горобець) съ сотниками полковъ нъжинскаго, черниговскаго, прилуцкаго, миргородскаго и лубенскаго. Посольство это должно было извъстить царя о томъ, что случилось, и просить о присылкъ особаго царскаго чиновнаго человъка. Имъ поручалось также узнать царскую волю, на какомъ положеніи останется впередъ Украина. Сомко спъшилъ обезпечить себя, и просилъ царя наградить его за труды, такъ какъ онъ во все время последней войны понесъ большія издержки и подвергъ разоренію свое последнее именіе. Пробивая себе дорогу въ полному гетманству, Сомко видель, что поперегь ему на этой дороге хочеть стать Золатаренко, и потому черниль его и писаль къ думному дьяку Алмазу Иванову: — «Когда непріятель наступаль на нась на лъвомъ берегу Днъпра, я не одинъ разъ писалъ къ нъжинскому полковнику, а онъ ни намъ (переяславцамъ), ни черниговцамъ никакой помощи не даваль и не чиниль, и для того непріятель гдъ хотъль, тамъ ходиль, жегь, разоряль по всей Украинъ, никакихъ страховъ не ожидаючи, никого не боячись; и нынъ тотъ же полковникъ въ нъкакомъ изпротивлени ходитъ и на раду не повхаль, по указу его царскаго величества». Вивств съ твиъ Сомко жаловался на Ромодановскаго, что онъ не оказалъ Малой Руси никакого заступленія, во время нахожденія враговъ изъ-за Дивпра.

### XI.

Всю весну 1661 года въ Малой Руси шло дѣло усмиренія и приведенія жителей къ подданству царю. Послѣ быковской рады, семь тысячъ московскихъ ратныхъ людей отправилось, подъ начальствомъ Григорія Косогова, въ полтавскій полкъ. Съ нимъ пошло до двухъ тысячъ малоруссовъ. Сомко отправился къ Остру.

Малоруссы, освободившись отъ страха со стороны поляковъ, и своихъ задивпровскихъ братій, теперь боялись воинскаго ра-

зоренія отъ московскихъ войскъ и спѣшили приносить повинную московскому царю, подобно тому, какъ прошлый годъ, услышавши о пораженіи Шереметева, спішили заявить преданность Польшів. Теперь мъстечки и сёла сдавались царскимъ воеводамъ и Сомку безъ сопротивленія одно за другимъ, и признавая царскую власть, вмъстъ съ тъмъ должны были изъявлять желаніе признавать временнымъ гетманомъ Сомка, приводившаго ихъ къ покорности царю. Такимъ образомъ, этотъ человъкъ готовилъ себъ опору, чтобы тогда, когда вновь будеть избирательная рада, ему можно было заявить, что народъ уже признаваль его достойнымъ гетманскаго званія. Съ другой стороны онъ старался заслужить и у царя доброе вниманіе. Онъ покориль царю Остерь, Веремьевку, Жовнинъ, Ирклевъ. Войты городовъ присылали къ нему письма съ изъявленіемъ послушанія и умоляли избавить ихъ города отъ разоренія. Въ Кременчугъ избранъ быль полковникомъ Кирило Андріевичъ. Онъ поддавался царю, умоляль избавить его полкъ отъ разоренія, просиль Сомка, какъ тогдашняго главнаго начальника края, утвердить его въ званіи и прислать знаки полковничьяго достоинства: шестоперь и литавры. Въ Кременчугъ тогда въ первый разъ явился полковникъ. Кременчугъ сделался временно полковымъ городомъ. Общирный полтавскій полкъ со многими мъстечвами и селами покорился тотчасъ, вакъ только явился туда Косоговъ. Сменили Жученка; на его место избрали полковникомъ Гуджела. 19 мая, новый полковникъ явился къ Косогову съ сотниками своего полка, и билъ челомъ въ послушаніи царю. Вследь затемь, бывшій полковникь Оедорь Жученко, отправился въ Ромодановскому съ повинною. Сотники полтавскаго полка просили помиловать его.

Такимъ образомъ, лѣваго берега Увраина опять вся казалась вѣрною царю. Сомко считалъ этотъ подвигъ своимъ и надѣялся, что въ Москвѣ оцѣнятъ это, и ему болѣе не будетъ
препятствія сдѣлаться навсегда верховнымъ начальникомъ страны.
Сомко такъ осмѣлился, что просилъ чрезъ посланцевъ своихъ
московское правительство, чтобы, во вниманіе къ большимъ раскодамъ, неразлучнымъ съ гетманскою должностію, полковники
давали ему всѣ доходы, подобающіе носящему полное гетмансвое званіе. Но, не смотря на всѣ его старанія, на всѣ его
увѣренія въ преданности Москвѣ, ему не довѣряли въ царской
столицѣ. Доходовъ, которыхъ онъ домогался, ему не дали, на
томъ основаніи, чтобы не было изъ-за этого ссоры между полвовниками; никакихъ денежныхъ милостей ему не оказали, только
сказали посланцамъ, что объ уплатѣ собственныхъ его денегъ,
истраченныхъ на жалованье ратнымъ людямъ, будетъ данъ указъ.

Но исполненія онъ не дождался. Московское правительство не сделало даже различія между нимъ и Юріемъ Хмельницкимъ, и какъ-бы заставило Сомка отвъчать за поступки Юрія: Сомко просиль о возвращении брата своего Богдана Колющенка, задержаннаго въ Москвъ на томъ основаніи, что къ Юрію посланъ Өеоктистъ Сухотинъ и задержанъ Юріемъ. Ясно было, что Сомко оговаривали: тайнымъ врагомъ его былъ Василій Золотаренко, исвавшій булавы для себя, а за Василія Золотаренко хлопоталь протопопъ Максимъ Филимоновъ, которому доверяли въ Москвъ болье чымь кому либо изъ малоруссовь въ то время. Этого мало: прівхавшій къ Сомку посланець Оедоръ Протасьевъ, привезъ ему выговоръ за то, что въ грамотъ, которую онъ посылалъ къ царю, были пропуски въ титулв, и, кромв того, ему ставили въ вину, что онъ въ своей граматъ подписался съ «вичемъ» — Іоакимъ Семеновичь, — тогда какъ, замъчали ему, самые бояре пишутся безъ «вича.» Последнее, однако, прощено было Золотаренку, который подписался Василіемъ Никифоровичемъ. Сомко объясняль, что онъ человъкъ неграмотный 1), а писарь у него новый; что же касается до пропусковъ въ титулъ, то эта прописка случилась неумышленно: у писаря быль образець оть переяславскаго протопопа, образецъ былъ невъренъ, но въ Украинъ этого не понималь никто.

Всего непріятнъе для Сомко должно было отозваться то, что ему теперь поручали сношение съ Хмельницкимъ. Въ то время, когда Сомко приводиль Украину подъ власть царя, и надвялся за это себв «нагороды» (а вожделенною нагородою было для него гетманство), Юрій прислаль въ Москву Михаила Суличенка, и объясняль, что переходъ на польскую сторону подъ Слободищемъ случился по неволъ, по крайности, и присягу польскому королю онъ учиниль по принужденію заднівпровскихъ полковниковъ, измѣнниковъ, которые, «по ляцкому хотѣнію, ищутъ погибели всего войска запорожскаго»; Юрій просиль не класть на него вины за это невольное отступленіе; онъ теперь за то будеть промышлять о возвращении царю задибпровской Украины, и самъ хочетъ навсегда пребывать въ подданстве и послушании его парскаго величества. По этому-то отзыву московское правительство поручало Сомку войти съ Юріемъ, своимъ племянникомъ, въ сношеніе, убъждать его оставаться въ върности царю и обнадеживать царскою милостію. Это значило заставлять Сомка работать противъ самого себя, подрывать себъ самому возможность получить гетманское достоинство: оно уже упразднилось

<sup>1)</sup> Это было притворство: Сомко учился въ Кіевской коллегіи.

измѣною Юрія; но если Юрій получить царское прощеніе, то, естественно, гетманство будеть оставлено за Юріємь, какъ за носящимъ это званіе; притомъ отъ его гетманства ожидалась прямая польза Москвѣ, тѣмъ болѣе, что онъ привлечеть къ царю Запорожье, гдѣ его не переставали считать гетманомъ. Сомку велѣно было выразиться въ письмѣ къ Юрію, что царь утвердить за нимъ въ подданствѣ городъ Гадячъ, со всѣми принадлежностями, чѣмъ владѣлъ покойный отецъ его, а если онъ захочетъ поѣхать въ Москву и видѣть царскія очи, то ему не только не будетъ воспомянуто его прежнее невольное отступленіе, но онъ обрящеть милость, и честь и многое жалованье.

Недовъріе въ Сомку поддерживалось въ Москвъ получаемыми одинъ за другимъ доносами отъ Золотаренка и Максима; и потому гонцу, отправленному въ Переяславль, было поручено развъдатьподлинно въренъ ли Сомко, и нътъ ли въ немъ «оскорбленія и сомнѣнія», и если окажется за нимъ какая нибудь шатость, то снестись объ этомъ съ переяславскимъ воеводою, княземъ Василіемъ Волгонскимъ, и изв'єстить царя. Тоть же гонецъ, который прівзжаль въ Сомку съ приказаніемъ писать въ Юрію убъжденія, и обнадеживать его царскою милостію, возиль милостивую грамоту къ Золотаренку, постоянно оговаривавшему Сомка. Сомко притворился, и говориль посланцу, что онь надъется, что Юрій отстанеть отъ заднвировскихъ полковниковъ, и послаль письмо въ племяннику. Гонецъ дожидался отвъта въ Переяславлъ. Сомко, послъ сношеній съ Хмельницкимъ, отвъчаль въ своей грамотъ къ царю, писанной отъ 21 августа: «По указу вашего царскаго величества, я писаль къ сродичу своему Юрію Хмельницкому, и напоминаль ему именемъ Творца Сотворителя Бога, чтобы онъ вспомниль отца своего 'и свою присяту, и пришелъ въ обращение и пребывалъ бы по прежнему въ върности и подданствъ царскому величеству; но я имъю подлинную въдомость отъ Семена Голуховскаго, бывшаго писаря Юрія Хмельницкаго, что Юрій Хмельницкій единодушно сталь съ «приводцами» ко всему злу; онъ моего посланца приказалъ засадить въ тюрьму, и призываль на помощь къ себъ крымскаго хана. Уже ханъ съ ордою въ уманскомъ полку собирается воевать противъ царя и покорять украинскіе города лівой стороны Дивира». Въ заключение Сомко просиль прислать ратныя силы противъ покушеній Юрія. Вмѣстѣ съ царскимъ посланцемъ отправиль онь въ Москву самого Семена Голуховскаго.

Этотъ бывшій писарь, по снятіи съ него писарства, ѣздилъбыло въ Варшаву, но былъ принятъ тамъ нерадушно: поляви считали его сторонникомъ московскаго царя, и не върили его

словамъ о покорности королю. Теперь, воротившись изъ Польши, онъ прибылъ въ Москву искать милостей у царя, которому изъявилъ уже преданность во время слободищенской катастрофы. Василій Золотаренко, соперникъ Сомка, по отношенію къ Юрію, говорилъ тогда съ Сомкомъ за одно, и писалъ къ царю объ опасностяхъ со стороны Заднѣпрія, ссылаясь на Голуховскаго, которому поручилъ разсказать все подробно. Семенъ Голуховскій ѣхалъ въ царскую столицу съ тѣмъ, чтобы провести обочить своихъ довѣрителей.

Черезъ нѣсколько дней послѣ того', съ другимъ гонцемъ, Юріемъ Нивифоровымъ, Сомко извѣщалъ совсѣмъ другое: Юрій дыствительно желаеть отложиться отъ Польши, потому, что полвовники не дають ему воли; Юрій писаль къ Сомку о своемъ желаніи быть въ подданствъ у царя. Сомко при этомъ давалъ совъть держать, близъ Юрія, московскаго приближеннаго человъка, послать на задибировскую сторону великорусскихъ ратныхъ людей и занять ими города: Чигиринъ, Корсунъ, Умань, Браплавль, Белую Церковь, такъ, что если поляки задумаютъ идти на лъвую сторону Дибпра, то русскія войска будуть находиться на правой у нихъ сзади; а если придется уступить заднъпровскіе города, то следуеть прежде вывести изъ этихъ городовъ всехъ людей на лѣвый берегъ, а города уступить пустыми, и этою уступкою выговорить у поляковъ уступку леваго берега Днепра. Такимъ образомъ, Сомко предлагалъ въ это время то, что силою обстоятельствъ дъйствительно случилось не такъ скоро, уже послъ его смерти.

Въ своихъ письмахъ, отправляемыхъ въ Москву, какъ Сомко, такъ и врагъ его Золотаренко и всѣ другіе полковники безпрестанно просили о присылкъ и прибавкъ великорусскихъ ратныхъ людей въ Малой Руси, даже въ противномъ случав грозили, что врай не въ силахъ будетъ обороняться отъ поляковъ и заднъпровскихъ казаковъ, и, въ случав нападенія, отпадетъ поневолю оть царя. Дело было въ томъ, что нравственныя силы Малой Руси чрезвычайно подорвались вследствіе прошлыхъ потрясеній, неудачь и внутреннихь волненій; двѣ политическія партіи стояли враждебно одна противъ другой; онъ успъли уже раздълить прежде нераздёльную Украину по теченію Днівпра: одна, сосредоточиваясь на левой стороне, наклонялась къ Москве, - другая, на правомъ берегу Дивпра, въ Польшв; но не было ввры въ правду и тамъ, и здъсь, и въ сущности малоруссы не предпочитали ни имовъ «москалямъ», ни «москалей» ляхамъ, а готовы были склоняться то сюда, то туда, смотря по наклоненію обстоятельствъ, не отъ нихъ зависвышихъ. Къ левой стороне Днепра была ближе

Москва, она могла скорбе дать знать свою грозу, и потому левая сторона, казалось, тянула къ Москвъ. Но прежней народной ненависти въ Польшѣ противоположно становилось неудовольствіе противъ великоруссовъ, сильно возраставшее отъ обидъ, какія делали московскіе ратные люди туземцамъ. Какъ царское войско обращалось тогда съ малоруссами, описываетъ между прочимъ въ своей жалобъ кіевопечерской лавры архимандрить Иннокентій Гизель, 29-го мая 1661 года. Ратные люди разорили, сожгли мъстечко Иванковъ, принадлежащее кіевопечерской обители, подъ предлогомъ, что жители противятся царю и не даютъ корма по требованію ратныхъ царскихъ людей. 12-го іюня, три села той же обители, Михайловка, Бундаевка и Богданъ ограблены и опустошены, и жители должны были еще возить въ Кіевъ у нихъ же награбленное. — «Обиды не мало — говоритъ архимандритъ — ратные люди кіевскіе разными времены обители святой печерской починили, и описати намъ невозможно. Сіе есть многимъ извъстно, что многіе преже вотчины и хуторы пресвятыя Богородицы отъ нихъ есть разорены, церкви разрушены, престолы спровержены, тайны пресвятыя съ сосудовъ пометаны, священники обнажены, иноки за выи связаны, жены порублены и иные на смерть побиты, и подданные наши отъ убожества и нажитковъ своихъ разорены, и иные помучены и попечены, а инымъ руки и ноги отсъчены, прочіе же на смерть побиты. Намъ въдомо есть, что по изволенію начальных своих ратные люди то чинять, а по нашему челобитью ихъ не наказывають, и управы святой не чинять». Случалось, ратные люди займуть квартиру въ дом'в м'вщанина, распоряжаются его семьей и считають принадлежащимъ себѣ его домъ со всѣмъ имуществомъ. По московскому обычаю наймить, опредълившійся къ хозяину безь особаго ряда или договора, дёлался его холопомъ, и подобнымъ образомъ московскіе люди обращали въ рабство вольныхъ малоруссовъ, а во время войнъ ратные люди брали въ пленъ жителей и продавали ихъ, разрознивши семьи. Въ современныхъ извъстіяхъ сохранилась жалоба или изветъ второго воеводы въ Кіеве Чаодаева на княза Юрія Барятинскаго: такого рода неустройства и безпорядки приписываются въ ней последнему. По этому известію, Барятинскій грабилъ малорусскія села и мъстечки, и не щадилъ даже церквей.— «Какъ былъ въ Кіевь (пишетъ Чаодаевъ) бояринъ В. Б. Шереметевъ, и куды бывали посылки ратнымъ людямъ изъ Кіева въ черкасскіе города, и заказъ быль ратнымъ людямъ крѣпкій, подъ смертною казнію, чтобы церквей Божіихъ не грабили и ничего изъ нихъ не имали, и хотя малая на вого улика бывала, и имъ за то было жестокое наказаніе; а онъ, князь Юрій, и

ратнымъ людямъ своимъ велитъ и самъ церкви грабитъ». Впрочемъ, извътъ Чаодаева могъ быть преувеличенъ, ибо онъ былъ въ сильной вражде съ Барятинскимъ, и жаловался, что последній отстраняєть его оть дёль вовсе. Между темь на этого же самаго Чаодаева жаловался переяславскій воевода князь Волконскій. что онъ посылаль въ Переяславль изъ Кіева ратныхъ людей, и эти ратные люди дёлали утёсненія переяславскимъ жителямъ, понамъ, мъщанамъ и казакамъ, били ихъ, домы ихъ ломали и жгли... При этомъ, казаки давали московскимъ людямъ припомнить, что въ прежніе годы у казаковъ съ ляхами брань сталась за то, что ляхи насильно становились въ ихъ дворахъ. Безчинство и грабежи надъ туземцами отъ ратныхъ дюдей были въ то время неизбъжны, потому что московскіе ратные люди терпъли чрезвычайную скудость. Производительность края была подорвана недавними смутами, но всего болбе повредили теченію экономической жизни выпущенныя м'вдныя деньги, которыя причиняли тогда страшную передрягу и тревогу во всей Руси. Начальники всякаго рода, какъ только имъли случай, вымогали у подчиненныхъ серебрянныя деньги и ефимки, принуждали брать мѣдныя деньги по цънъ наравнъ съ серебрянными; мъдныя деньги падали, и вместе съ темъ поднимались на предметы цены. Какъ плохо было жить московскимъ ратнымъ людямъ въ Украинъ-можно видъть изъ того, что они безпрестанно бъгали. Въ Кіевъ, въ 1661 году, было четыре тысячи пятьсоть человъкъ гарнизона; изъ нихъ съ 15-го августа по 4 сентября убъжало 103, съ 4 по 12 сентября—351 человъкъ; изъ нихъ татаръ 204 человъка. Причиною этому, по донесенію воеводы, была скудость большая въ събстныхъ запасахъ и въ консвихъ кормахъ, происходившая оттого, что запасы покупались чрезвычайно дорого на медныя деньги. Понятно, что при такомъ положени ратные люди приходили въ отчаяніе, дисциплина потерялась, они б'єгали и неистовствовали надъ жителями. Побъги до того усилились, что правительство не ограничивалось уже обычными наказаніями, но приказывало б'єглецовъ въшать. Что касается до жалобъ на разграбление и оскверненіе церквей ратными московскими людьми, то дело это было возможное при множествъ нехристіанъ въ числъ ратныхъ людей. При малъйшей распущенности со стороны воеводъ, они не были удерживаемы благочестивымъ страхомъ въ отношеніи христіанскихъ храмовъ, гдѣ не молились сами. Кромѣ того и самые великоруссы могли тогда не оказывать достодолжнаго уваженія въ малорусской святынъ. То было время религіознаго волненія въ московскомъ государствъ, породившее на грядущіе въка раздвоеніе церкви, а впосл'ядствім и раздробленія на секты старо-

обрядства, враждебнаго реформ в обрядовъ, признаваемой государствомъ. Ревнители старинныхъ обрядовъ, видя въ малорусской церкви отмъны въ богослужении и святопочитании, не только не сходныя съ своими завътными обычаями, но сходныя съ тъми, какія вводились на ихъ родинь въ Московскомъ государствь, естественно, изливали свою злобу на то, что ненавидели. Достаточно было видьть, что малоруссь знаменуется проклятою щепоткою, чтобъ не считать его за единовърнаго себъ. Ясно, что всъ такіе поступки не способствовали усмиренію вражды и установленію добраго согласія между туземцами и пришельцами. Не смотря однако на всю тягость, какую теривль малорусскій народь отъ московскихъ войскъ, не смотря на непрестанныя жалобы царю и боярамъ на безчинства великорусскихъ войскъ, начальство малорусское то и дело что просило московское правительство о присылкъ поболъе ратныхъ людей изъ Московскаго государства: этимъ ясно высказывалось, что Малая Русь можетъ держаться при Московскомъ государствъ только единственно чуждою помошію. Совсъмъ не то было въ первые годы присоединенія: тогда казаки вмъстъ съ московскими людьми одерживали побъды, тогда не они московскимъ государствомъ, а скоръе Московское государство стало сильно ими въ борьбъ съ Польшею. Теперь наступаль для казачества періодь растлінія и разложенія.

Многіе исвали тогда себ'в счастія и возвышенія, стараясь заслужить довфріе и милости московскаго правительства, но никому такъ не удалось, какъ извъстному уже намъ нъжинскому протопопу Максиму Филимоновичу, потому что никто такъ охотно не вазался готовымъ попирать всякія такъ-называемыя права и вольности, подчинять Малую Русь московской власти и поставить ее наравнъ съ другими старыми землями московскаго владінія. Въ первыхъ місяцахъ 1661 года, онъ отправился въ Москву, при повровительствъ боярина Ртищева, тамъ посвященъ былъ подъ именемъ Меоодія въ санъ епископа Мстиславскаго и Оршанскаго, и назначенъ блюстителемъ митрополичьяго престола. Конечно, онъ надъялся быть современемъ митрополитомъ. Діонисій, нерасположенный въ Москвъ, не хотъвшій ни за что посвящаться и благословляться отъ московскаго патріарха, вопреки древнимъ извъчнымъ правамъ константинопольскаго, не признаваемъ былъ за митрополита. Менодія послали въ Кіевъ, дали ему на прокормление 6,100 р., наградили соболями и повърили ему сумму въ 14,000 р. на раздачу войскамъ жалованья и на устройство ямовъ. Сверхъ того онъ еще получалъ деньги для подарковъ тъмъ, кого, по его усмотрънію, потребуется привлечь на московскую сторону. Пріятель его, протонопъ Си-

меонъ писаль въ Москву: «Многіе духовные и св'єтскіе съ радостію примуть его (Меоодія) надъясь его заступленіемь многую милость Малой Руси у его царскаго пресвътлаго величества получить, и надъятся на милость Божію, какъ его господина возвратятъ, вскоръ послушають совъта и рады его заднъпровскіе полковники.» Меоодій получиль порученіе оть правительства наблюдать и надъ Сомкомъ, и надъ всеми другими. До сихъ поръ онъ казался другомъ Золотаренка; съ нимъ за одно действовалъ онъ еще противъ Выговскаго. Теперь онъ сталь считать Золотаренка, также какъ и Сомка, недостойнымъ гетманскаго достоинства, но оставался наружно расположеннымъ къ Золотаренку, и нѣсколько времени относился не враждебно и къ Сомку; и того и другого поджигаль другь на друга, а самъ вошель въ сношенія съ кошевымъ запорожскимъ Иваномъ Мартыновичемъ Бруховецкимъ, и старался доставить булаву ему. Въ Украинъ ръзко стояли одни противъ другихъ знатные и простые, городовые и низовые; Сомко и Золотаренко, хотя соперычки между собою, оба принадлежали въ «значнымъ»; то, за что стоялъ Выговскій съ своею польскою партіею, было и ихъ цёлію. И они хотёли шляхетства, избраннаго сословія между казаками; люди зажиточные замыкались въ кругъ противъ черни и, не смотря на взаимныя несогласія, старались сохранить свое состояніе, обезпечить себя и получить такія права, которыя допускали бы ихъ обогащаться на счеть громады; хотёли управлять делами Украины. Въ Запорожье, гдв толпились такіе, которымъ не везло почему нибудь въ Украинъ, держались за равенство, ненавидъли всякое возвышеніе, хотёли, казалось, власти черни, вмёстё съ тёмъ хвалились преданностію царю, подозрѣвали и разсѣевали подозрѣніе въ измѣнѣ и склонности къ Польшѣ всѣхъ «значныхъ». Знаменитый Сирко, прежде заступникъ и сторонникъ молодого Хмельницкаго противъ Выговскаго, ненавидълъ Юрія за Слободище, не терпълъ и Сомка, обзывалъ его измънникомъ. Вездъ были толки о предстоящемъ избраніи въ гетманы; отъ него всё ожидали или боялись того, чего желали или не желали. Выборъ Сомва, или Золотаренка одинаковымъ образомъ казался въ Запорожьи торжествомъ шляхетского направленія. Мысль о шляхетствъ, распространнясь между городовыми казаками, невольно должна была тянуть ихъ къ Польшь: гадячскій договоръ отвергнуть быль сгоряча; прошло довольно времени, и казаки стали въ него вдумываться, и день ото дня увеличивалось число тъхъ, воторые, будучи зажиточнее другихъ, сожалели о прошедшемъ, порицали свою посившность и недогадливость, и желали возвращенія потеряннаго. Казаковъ раздражало то, что не многимъ

дано было шляхетство; но после чудновского договора, когда уничтожена статья гадячскаго договора о способъ возвышенія дворянство, сторонники поляковъ стали толковать, этимъ теперь все казацкое сословіе уравнивается въ званіи высшаго шляхетскаго достоинства. Зная, что между городовыми казаками ходять такіе толки, пущенные поляками, преимущественно Бенёвскимъ, въ Съчъ составили воззвание въ наи разослали по городамъ. Содержание этого воззвания было таково: «Славное войско запорожское низовое остерегаеть всёхъ казаковъ, чтобы они не вёрили измённичьимъ льстивымъ письмамъ. Не принимайте ихъ, братья, и не поступайте подобно безбожному Выговскому, — соединитесь съ нами единомысленно, чтобы бусурманы и ляхи не утъщались; а буде вы для проклятаго шляхетства не захотите стать за себя, то утеряете души свои; — сами знаете, что вамъ, чернякамъ, это шляхетство ненадобно: добре знаете, что ляхи не для помощи, а для погибели вашей приходять къ намъ, а татары хотять до остатка христіанъ извести».

Запорожскіе казаки ненавидели вообще казаковъ городовыхъ; въ Украинъ поспольство ихъ ненавидъло; не любя вообще казаковъ изъ зависти, за то, что они пользуются привилегіями, лишены посполитые, последние сочувствовали въ этомъ казакамъ запорожцамъ, которые, при случав, проповвдывали, что казачество должно быть достояніемъ всёхъ, хотя на самомъ дёлё у тёхъ запорожцевъ, которые, говоря подобное, видели для себя лично возможность возвышенія надъ другими, было на ум' другое. Въ Запорожьи издавна находили пріють тв, воторые принадлежали въ посполитымъ, самовольно называли себя казаками; Запорожье казалось стремилось къ тому, чтобы весь народъ уравнять и сдёлать казаками. Лукавый Бруховецкій, задумавъ захватить верховную власть и разбогатъть, разсчель, что у него два средства въ достиженію цели. Надобно, съ одной стороны, потакать зависти черныхъ и бъдныхъ противъ знатныхъ и богатыхъ, чтобы такимъ образомъ вооружить народную громаду за себя противъ своихъ соперниковъ; надобно, съ другой стороны, подделаться къ московскому правительству и объщать ему болье, чьмъ сговорились бы объщать Сомко и Золотаренко. У Москвы было относительно Малой Руси завътное желаніе закръпить ее за собою, и сравнять съ прочими областями своего государства; апотому, чемъ более какой малоруссъ оказывался помогать этимъ видамъ, тъмъ скоръе онъ заслуживаль у московскаго правительства благосклонность. Такимъ образомъ, выскочилъ Менодій. Будучи еще протопопомъ, онъ въ своихъ пись-

махъ выражалъ желаніе не только потери вольностей, но даже уничтоженія казацкаго порядка. Москва еще не рішилась на это, ибо не имъла къ тому средствъ, но Москва дорожила людьми, такъ думающими, хотъла, чтобы ихъ было побольше на будущее время, и вотъ протопопъ сделанъ епископомъ - блюстителемъ, сталь на одной ступени до митрополита, сдёлался самымь дов вреннымъ лицомъ у московского правительства. Бруховецкій разсчелъ, что надобно въ этомъ отношении подражать ему, держаться его, и писаль къ пему, въроятно, съ тою целію, чтобы его письмо читалось: — «Явная бъда нашей бъдной, плача достойной, умаленной отчизнъ. Не хотимъ мы ее оборонять отъ непріятеля, а только за гетманствомъ гоняемся; паны городовые печалятся о томъ, какъ-бы прибавить новаго наслъдника Выговскому и Хмельницкому, — и кто надъялся такой измъны отъ Хмельницкаго; она явна всему свъту. А ваша святыня заговариваешь измённика Сомка, который пуще цыгана людей морочить; онъ настоящій измённикь, посылаю листь его на обличенье. Намъ не о гетманствъ надобно стараться, а о князъ малорусскомъ отъ его царскаго величества, на которое княжество желаю Өедора Михайловича (Ртищева), чтобы быль лучшій порядокъ и всякое обереженье, чтобы служилый народъ быль готовъ на встръчу непріятелямъ, а что есть подъ панами полковниками маетности и мельницы, тъ взять на доходы войсковому скарбу, а намъ всеми силами следуетъ держаться крепко его царскаго величества, то и будеть намъ славно и здорово». Само собою разумбется, что въ Москвъ долженъ былъ нонравиться человъкъ, который заявляетъ мысль, что лучше въ Малоруссіи желать управлять великорусса, чёмъ избраннаго по казацкимъ правамъ гетмана. Бруховецкій зналь, что Москва, съ ея осторожною политивою, не назначить веливорусса управлять Малою Русью, а дасть гетманство тому малоруссу, который сов'туеть это сдёлать. О Золотарений въ письми къ тому же Мееодію Бруховецкій выражался: — «Онъ напрасно хочеть вылгать у его царскаго величества булаву; его на то не хватить; и прежде онъ многихъ добрыхъ людей потеряль; не такой онь, чтобы войско его здёсь слушало; войско въ откупахъ не ходитъ; они (вообще «значные») научились на года табакъ откупать, а войско только за свои вольности обыкло умирать. Хотять (говорить онь разомъ о Сомко и Золотаренкъ) быть гетманами надъ запорожскимъ войскомъ: безъ разума завидують нашей луговой саломать, а мы съ ними обмъняемся на ихъ городовую. Пусть бы отвъдали, какъ солона наша луговая саломата; напрасно только губять невинныя души и пустошать землю, и выманивають жалованые его царскаго величества. Добро было бы, если бы ваша святыня изволиль писать объ этомъ къ его царскому величеству, и извъстить меня, чтобы я войску сказаль, а то войско сердитуеть, говорить: покуда намъ терпъть такую неволю, что въ городахъ гетмановъ ставятъ намъ на пагубу; и прежде они ничего добраго отчизнъ не сдълали. Васюта все о богатствъ думаетъ — къ ляхамъ отвезетъ въ заплату за вольности: онъ уже и то у нихъ въ конституции написанъ; боюсь, чтобы онъ дурнаго чего не сдълалъ».

Всв эти замвчанія были извъстны въ Москвъ и располагали тамъ власть въ пользу Бруховецкаго. Князь Ромодановскій, главный начальникъ московской рати на югь, быль за Бруховецкаго. Бруховецкій въ письмахъ въ Меоодію хвалиль его, и говориль: — «мы бы всв пропали, если бы не Ромодановскій», и это, разумъется, доходило до Ромодановскаго и до другихъ изъ московскихъ людей, до кого нужно. Меоодій, сошедшись съ Бруховецкимъ, работаль въ его пользу всемъ своимъ вліяніемъ въ Москве, вель интригу тайно, явно до поры до времени онъ льстилъ Золотаренку и продолжаль казаться по прежнему его другомъ. Менодій хотёль, чтобы Золотаренко писаль на Сомка побольше доносовь, чтобы, такимъ образомъ, при помощи его, какъ можно более заподозрить и впоследствіи погубить последняго. Золотаренко поддавался Меоодію во всемъ, какъ своему давнему другу, и строчилъ въ Москву на Сомка злые наговоры, также точно, какъ Сомко писалъ на Золотаренка. Москва, давно не въря Сомку, не стала върить и Золотаренку.

Нъсколько времени, однако, Москва наклонялась болъе всего къ примиренію съ Хмельницкимъ, въ надеждъ, что многіе за Дивпромъ, по примвру Юрія, обратятся въ царю. Въ пользу Хмельницкаго располагаль въ Москвъ правительственныхъ людей бывшій писарь Семенъ Голуховскій, котораго приняли въ Москвъ радушно, и который поэтому съ другой стороны располагалъ въ Москвъ и Хмельницкаго и обнадеживалъ царскою милостію. Золотаренко и Сомко ощиблись въ этомъ человъкъ: и тотъ и другой надъялись, что Голуховскій будеть за нихъ стоять, а вышло, что онъ не сталъ ни за того, ни за другого, а былъ щедръ на объщанія и заступался передъ царемъ за молодого гетмана. Хмельницкій получаль оть него изъ Москвы убъжденія быть вёрнымъ царю. Вёроятно, Голуховскому принадлежить одно нисьмо, напечатанное въ т. IV «Памятниковъ» Кіевской коммиссіи, безъ имени, тъмъ болъе, что пишущій говорить о недавнемъ своемъ пребывании у короля польскаго: «Мив-пишетъ онъ-на дорогв и на разныхъ мъстахъ въ это время говорили поляки, и старшины ихніе, и чернь, и духовные: ужъ мы всёхъ казаковъ

забрали въ мѣшокъ, только еще не завязали! Поэтому надобно остерегаться поляковъ: они никогда не желали и не желаютъ добра войску запорожскому и всему народу греческой вѣры. Я, имѣя хлѣбъ и соль въ войскѣ запорожскомъ, какъ прежде совѣтовалъ, такъ и теперь совѣтую: обратитесь по прежнему къ его царскому величеству, яко ко благочестивому христіанскому монарху, помня свою присягу, заранѣе видя надъ собою ляцкую и бусурманскую хитрость». Онъ пишетъ, что царь знаетъ, что Хмельницкій измѣнилъ подъ Слободищемъ поневолѣ, что онъ тогда спѣшилъ податъ помощь Шереметеву, но, по грѣхамъ, это намѣреніе не исполнилось; царь прощаетъ и предаетъ забвенію этотъ поступокъ; царь подтвердитъ всѣ вольности, дастъ вдвое. Голуховскій приноминалъ Юрію его родителя, отдавшаго царю Малую Русь, и пребывавшаго ему въ вѣрности.

#### XII.

Хмельницкій колебался то туда, то сюда. Съ Польшею не ладилось у него вскорт послт замиренія, какт и слтдовало ожидать. На него писали и доносили; его подозртвали въ Варшавт, польскіе коронные гетманы ожидали отъ него измтны, а онт въ письмахъ своихъ къ королю жаловался на сплетни и на клеветы, которыми его чернили въ Польшт. Въ Украинт дожидались польскаго сейма, который должент быль утвердить слободищенскій договоръ. На этотъ сеймъ посланы были послы отъ войска Запорожскаго. Договоръ быль утвержденть. Объявлена всеобщая амнистія. Старшины за преданность Польшт получили привилегіи на разныя имтнія 1). Но отъ этого не прекратилось недовольство. Казаки жаловались, что татары, союзники поляковъ, подъ видомъ

<sup>1)</sup> По конституціи 1661 года, приняты съ потомствомъ обоего пола въ шляхетское званіе: брацлавскій полковникъ Михайло Зеленскій и пожалованъ селомъ Серебренымъ, въ ленное владѣніе, Павелъ. Иванъ Хмельницкій получалъ привилегію на Бугаевку и Берковъ; Исидоръ Карпенко — на Водянки; Василій и Андрей Глосинскіе на Баклику и Яслиманицу въ ленное владѣніе; Екстафій Гвовскій — на Черную Каменку въ ленное владѣніе; Иванъ Федоровичъ Яцковскій — на мельницы въ ленное владѣніе Петръ Дорошенко, полковникъ чигиринскій, Михаилъ Ханенко, Иванъ Юрьевичъ Сербинъ, Екстафій Новаковскій, Оома Войцеховичъ, Михайло Каленковичъ, Михайло Ратковичъ, Яковъ Войцеховичъ, Михайло Попадайло, Самуилъ Пукержинскій, Семенъ Зеленскій, Александръ Доленкевичъ, Максимъ Силницкій, Иванъ Лабушный, Степанъ Колминскій, Іеремія Урошевичъ съ сыновьями, Иванъ Кравченко, иначе Бовдыновичъ (съ привилегіями на хуторы Хвастовку и Пархомовку въ ленное владѣніе), Степанъ Полуцкій, Севериненко-Косця, Евстафій Гоголь, Захарій и Христофоръ Петровичи Утверждены въ дворянствъ. (Volum. Leg. IV. 359—360; изд. Спб. 1860.)

готовности гетмана на войну противъ москвитянъ, разсыпались загонами по украинской земль, грабили, разоряли и уводили въ пльнъ русскихъ жителей. Гетманъ Хмельницкій разъ десять просиль польское правительство, чтобы послано было скорве коронное войско совмъстно съ казаками и ордою на лъвый берегъ Дивира, чтобы такимъ образомъ можно было отклонить орду отъ праваго берега. Не дождавшись отъ Польши войска для избавленія подвластнаго себ'є врая отъ татаръ, 7-го овтября 1661 г. Хмельницкій самъ заключиль договорь съ ханомъ Мехметь-Гиреемъ. Ханъ обязался послать съ казаками на левый берегъ свою орду, запретить дёлать наб'еги и опустошенія въ тёхъ полкахъ, воторые пойдуть на войну, не делать насилій лицамь и имуществамъ въ техъ жилыхъ местностяхъ на левой стороне Днепра, которыя будуть отдаваться гетману, не останавливаться болже трехъ дней подъ тъми городами, которые не станутъ сдаваться, чтобы не подать татарамъ возможности разсыпаться по краю и дълать грабежи, не входить въ переговоры съ непріятелемъ безъ въдома польскаго короля, а при отступлени въ Крымъ ордъ воротиться по левой стороне Днепра, а не по правой.

Это были мёры, найденныя тогда возможными, чтобы прекратить разорительное пребывание татарскихъ ордъ на Украинъ праваго берега. Соединившись такимъ образомъ съ татарами, Хмельницкій отправидся на левый берегь Днепра въ октябре. 21-го октября 1661 года, Хмельницкій и ханъ, перешедши Днѣпръ, стали подъ Переяславлемъ. Хмельницкій съ казацкими полками стояль обозомь на Поповкъ за ръкою Трубежемъ. Великорусскій воевода въ Переяславив, Песковъ, доносилъ впосивдствии царю, что у Хмельницкаго постановлялся тогда тайный договоръ съ своимъ дядею Сомкомъ; последній обещаль изменить царю, когда пойдуть изъ-за Дибпра польскія военныя силы подъ Переяславль; что это нам'треніе не состоялось оттого, что въ пору прибыли въ Переяславль великорусскія ратныя силы. Этому доносу нельзя, конечно, слишкомъ довърять, потому что тогда подобныя донесенія писались подъ вліяніемъ Сомковыхъ враговъ, которыхо было много у наказнаго гетмана. Сомко събзжался съ своимъ племянникомъ на разговоръ на плотинъ между городомъ и непріятельскимъ станомъ. Онъ объяснялъ московскимъ воеводамъ, что на этихъ разговорахъ онъ убъждаль племянника обратиться къ царю, быть подъ его высокою державою, обнадеживая его царскою милостію, дівлаль однимъ словомъ то, что ему было прежде привазываемо делать; но Юрій не послушаль его. Сомко уб'яждаль его писать къ царю. — «Нечего мнв писать, сказаль Юрій, я гетманъ, свободный человъкъ; надо мной нътъ королевскаго гетмана

и воеводы, а если и есть королевское войско, то подъ моею властію; а ты наказной гетманъ не самъ по себѣ, а отъ меня; ты прогони московскихъ людей изъ украинскихъ городовъ, отдай мнѣ весь снарядъ со всѣми принадлежностями, и покорись королю своему вотчиннику. Эта отчина королевская, а не царская».

Передавъ эти слова воеводамъ Чаодаеву и Пескову, Сомко замътилъ, что Юрій такимъ образомъ говорилъ только по нуждъ, подъ вліяніемъ Лъсницкаго, Носача и Гуляницкаго; безъ нихъ онъ бы иное говорилъ, иначе бы поступалъ.

Постоявъ нъсколько времени подъ Переяславлемъ, Хмельницкій разослаль отряды возмущать казаковь и склонять на свою сторону, но это не удалось ему. Въ мъстечкъ Песчаномъ, полвовникъ уманскій Иванъ Лизогубъ попался въ пленъ. Хмельницкій, ничего не сдёлавши, отошель отъ Переяславля съ ханомъ, а по уходъ его воеводы жаловались царю, что во все время этой осады Сомво пиль, худо распоряжался, нивакого оть него прока не было, явно дружиль врагамъ. Какъ только казаки съ московсвими ратными людьми выйдуть на вылазку, Сомко посылаеть ясауловъ загонять ихъ опять въ городъ, и до пленныхъ не допускалъ великоруссовъ, чтобы они не могли получить никакой вёдомости. Взятый въ плёнъ Лизогубъ отданъ быль подъ надзоръ брату его, переяславскому мъщанину. Сомко не допускалъ до него московскихъ людей, чтобы они не получали отъ него нивакихъ свёдёній. Сомко впослёдствіи объясняль, что Лизогубъ объявиль о своемъ переходъ на царскую сторону.

Ханъ и Хмельницкій двинулись въ Нѣжину; отряды казаковъ и татаръ дѣлали разоренія по лѣвобережной Украинѣ, доходили вверхъ даже далѣе Стародуба, врывались въ великорусскія земли; по извѣстію донесеній отъ Хмельницкаго королю, казаки и татары доходили до Калуги. Но ни одинъ укрѣпленный городъ не былъ взятъ ими; проходивши по Украинѣ до праздника Богоявленія, ханъ и Хмельницкій ушли за Днѣпръ. Часть казаковъ, оставшуюся подъ начальствомъ Тимооея Цыцуры въ Ирклѣевъ разгромилъ Ромодановскій. Ирклѣевъ, принявшій Цыцуру, былъ за это сожженъ; самъ Цыцура взятъ въ плѣнъ. Въ Кропивнѣ былъ взятъ другой предводитель казацкаго загона, Мартынъ Курощупъ. Обоихъ отправили въ Москву.

Это нашествіе увеличило безпорядокъ въ Украинъ. Ожидали, что Хмельницкій, усиливъ себя королевскими войсками, прибудеть снова. Противная Сомку партія продолжала дъйствовать всьми силами, чтобы очернить его въ глазахъ московскаго правительства. Воеводы московскіе, находившіеся въ Украинъ, были настроены противъ него, потому что онъ не ладиль съ ними и

вообще не любилъ великоруссовъ. Казаки, не расположенные къ нему, подлаживались къ великоруссамъ, говорили имъ: — «Якимъ (Сомво) умыслиль учиниться гетманомь, хочеть взять волю надъ всеми полковниками, а техъ, которые ему непослушны, изведетъ; всёхъ грубе ему теперь Васюта (Золотаренко) да Бруховецкій, да Дворецкій. Если онъ станетъ гетманомъ, то первымъ дѣломъ убьеть ихъ и возьметь верхъ надъ Украиною, а тогда учинитъ по всей воль Юрасковой; а если Васюта убережется, то будеть у насъ то, что было съ Выговскимъ и Пушкаренкомъ; великая бъда и разоренье великое чинится намъ отъ старшихъ нашихъ; больно намъ, какъ нашъ же братъ мужикъ да старщимъ станетъ, и хльба навстся и государево жалованье возьметь, да захочеть быть великимъ паномъ, поищетъ свободы и сойдется съ ляхами и татарами и измёнить». Некоторые, поддёлываясь къ московскимъ людямъ, говорили: — «Совствить незачтвить быть у насъ гетману; гетманскимъ полководствомъ не уберечь Украины безъ ратныхъ государевыхъ людей: не устоять намъ противъ непріятельской силы»! Самъ Сомко, чтобы снять съ себя подозрвние въ наклонности къ измънъ, говорилъ тоже, что и Бруховецкій, вмъстъ съ другими полковниками: — «Пусть государь отдаетъ намъ казаковъ въдать окольничему Өедөрү Михайловичу Ртищеву; онъ къ намъ ласковъ и царскому пресвътлому величеству по нашему прошенію всякую річь доносить». Этимъ заявленіямъ не вірили воеводы и доносили правительству, что Сомко и всв казаки съ Сомкомъ готовы измѣнить и отдаться Юраску, что удержать страну можно только прибавкою московской рати, содержать же эту рать въ то время делалось день-ото-дня труднее. Медныхъ денегъ не хотъли брать малоруссы ни за что, а старшины, пользуясь случаемъ, продолжали вымогать насиліемъ у посполитыхъ последнее серебро, и насильно давали мъдныя деньги, которыя не ходили: дороговизна сдълалась неслыханная, за лошадь надобно было заплатить не менье ста рублей; за десять рублей мыдныхъ денегь съ трудомъ можно было вымѣнять полтину серебрянныхъ; овесъ и стали чрезвычайно дороги; лошади у ратныхъ людей пропадали; разоренія, произведенныя недавнею войною, увеличили об'вдивніе народа; ратные буквально подвергались голодной смерти. Весною 1662 года, въ Кіевъ состояло только 3206 ратныхъ людей; изъ нихъ было больныхъ 458 человъкъ. Изъ 737 рейтаръ у 250 не было лошадей; у драгунъ, которыхъ было 92 чел., не было ни у одного лошади. На содержание этого гарнизона у воеводы Чаодаева было серебрянныхъ денегъ 1600 рублей, ефимковъ на 6502 р., а мъдныхъ 76,837 р.; но въ Кіевъ, какъ и по всей Украинъ, не брали мъдныхъ. Въ Нъжинъ, по донесению тамошняго воеводы Семена Шаховскаго, по причинѣ побѣговъ оставалось очень мало людей московскихъ, всего 4 пищали и почти не было въ запасѣ—свинцу и фитилей. Край вокругъ Нѣмана до того обнищалъ, что нельзя было купить для фитилей поскони и льну, и воевода не ручался за возможность отсидѣться отъ непріятелей, которыхъ безпрестанно ожидали. Въ Черниговѣ осталось всего двѣсти человѣкъ московскихъ людей, и городъ не надѣялся никакъ оборониться. Переяславскій воевода князь Волконскій писалъ въ Москву тоже, жаловался на малолюдство, на побѣги ратныхъ людей, на недостатокъ съѣстныхъ припасовъ для ратныхъ, и между тѣмъ продолжалъ обвинять Сомка и, вообще, всѣхъ переяславскихъ казаковъ, въ тайной измѣнѣ.

Ожидая вновь нашествія Хмельницкаго, Сомко, 23 апрыля 1662 года, оповъстиль раду въ Козельцъ, какъ бы для совъщанія о средствахъ обороны. Онъ надъялся, что здъсь, между прочимъ, состоится выборъ его въ гетманы, и тогда останется только просить царскаго утвержденія. Партію его держали полковники наказной переяславскій Шуровскій, ирклівевскій Матвій Попківевичь, временчугскій Константинъ Гавриленко, наказной лубенскій Андрей Пирскій, наказной миргородскій Гладкій, прилуцкій полковникъ Терещенко, зинковскій Шиманъ; все это были его подручники; черниговскій полковникъ Силичь быль за него съ своей партією. Но противъ него были нъжинцы съ Золотаренкомъ, а главное, быль его злейшимъ врагомъ Меоодій, не дававшій ему пріобресть доброе расположение ни московской власти, ни казацкой громады. Когда одна часть вазаковъ желала иметь его гетманомъ, другая, настроенная Менодіемъ и Золотаренкомъ, кричала, что онъ недостоинъ, что онъ измѣнникъ, сносится съ Юраскомъ, дружитъ полякамъ. Преданная ему партія составила избирательный актъ; приложены были руки и печати; другіе, подстрекаемые Менодіємъ, не признавали законнымъ этого акта. Сомко остался тѣмъ, чѣмъ былъ, не болѣе. Постановили просить царя о присылкѣ рати, а тѣмъ часомъ дѣйствовать съобща противъ Хмельницваго, избраніе же отложить до того времени, когда прибудеть царскій посланникъ.

Съ тъхъ поръ приверженцы Сомка полагали, что избраніе въ Козельцъ совершилось: присланному отъ царя не останется ничего, какъ только утвердить совершенное избраніе; но противники ихъ говорили, что никакого избранія отнюдь не было, и оно должно произойти снова при царскомъ посланникъ, и не иначе, какъ черною радою, то-есть гдъ бы участвовали громады казавовь и поспольства. Послъ этой неудачной рады, Мееодій и Золотаренко опять писали въ Москву, жаловались на самовольство Сомка,

еще лишній разъ увѣрали, что онъ измѣнникъ, сносится съ своимъ племянникомъ, и хочеть для того только захватить власть, чтобы измѣнить и увлечь за собою лѣвую сторону Днѣпра. Воевода Волконскій повторялъ въ своихъ донесеніяхъ въ Москву тоже, и князь Ромодановскій также описывалъ Сомка измѣнникомъ; Бруховецкій, наконецъ, съ своей стороны чернилъ Сомка какъ только могъ. За Бруховецкимъ вопіялъ противъ Сомка и знаменитый Сирко. Сохранилось его энергическое письмо къ Сомку (хотя въ крайне испорченномъ спискѣ), гдѣ онъ пишетъ къ нему между прочимъ такъ:

«Многомилостивый господинъ Якимъ Сомко, нашъ любезный пріятель! Покинь мудрить; лукавство твое и изм'єна уже явны всему войску; я знаю твою лукавую лесть: ты въ соумышлении съ своимъ племянникомъ хочешь измѣнить Богу и его царскому величеству, но Богъ не потерпитъ великой неправды; вы оба однодумны съ онымъ псомъ Выговскимъ, съ которымъ вы породнились, и его научениемъ дышите, гоняясь за чертовскимъ шляхетствомъ ляцеимъ. Пусть тебъ памятно будетъ, какъ на сеймъ ты бъгалъ для титуловъ и маетностей; ты получилъ свое наказное гетманство не отъ войска, а отъ клятвопреступнаго Хмельницкаго, и неправильно пишешься наказнымъ гетманомъ; лучше бы тебъ покинуть свое гетманство, вспомнивши о войсковой казни, издавна постигавшей тёхъ, которые присвоивали себе титулы безъ заслугъ и единодушнаго согласія всего низоваго войска. Какія твои заслуги? Донскихъ казацкихъ посланцевъ у насъ много; они всё знають, какъ ты на Дону виномъ шинковаль. Ты людей притесняешь, поставиль сторожи на переправахъ будто отъ непріятелей, а за ними своимъ нельзя проходить, и только въ убытокъ государству все это дълается въ совътъ съ нечестивымъ Хмельницкимъ. Ты по шею купаешься въ братней крови; но вотъ Богъ дастъ — войско совокупится; станетъ дума всвхъ черныхъ людей войсковыхъ; не сердитесь на насъ, что мы вамъ правду объявляемъ».

Запорожцы отъ себя, а Менодій отъ себя писали въ Москву одно и тоже, что избраніе гетмана прочно можетъ стать только посредствомъ черной рады, такого сборища, на которомъ были бы всѣ малорусскіе черные люди, а не одна старшина, съ толною казаковъ, покорной старшинѣ.

Московское правительство, уже настроенное противъ Сомва, имѣло причину быть имъ еще болѣе недовольнымъ за козелецвую раду, ибо на предшествовавшей иченской радъ сами казаки ръшили просить о присылкъ боярина, и ждать его, чтобы не иначе какъ въ его присутстви избранъ былъ всенародно гетманъ,

а теперь, недождавшись боярина, Сомко сталь распоряжаться выборомъ очевидно для своихъ видовъ. 13 мая, изъ Москвы отъ дарскаго имени послана грамота въ Ромодановскому; ему предписывалось идти въ черкасскіе города для обереганія отъ непріятельскаго нашествія, и собрать раду для избранія всёми голосами настоящаго гетмана. Велено было непременно, чтобы изъ Запорожья казаки прибыли на эту раду съ Бруховецкимъ. На этой радё доджны быть, кромё старшины и казаковь, мёщане и чернь. Москвъ — черная рада была на руку. Опытъ предыдущихъ событій показаль уже, что въ Украинъ малорусское поспольство предано царю, и готово подчиняться всёмъ перемёнамъ, какія окажутся нужными для московскихъ видовъ. Оно не имело техъ шляхетскихъ и политическихъ правъ и вольностей, которыми дорожили казаки, а между темъ хотело улучшенія своего быта, чувствовало надъ собою тягость казацкихъ привилегій, и над'ялось льготь, охраны и защиты оть царя; оно гораздо меньше чёмъ казаки впитало въ себя польскихъ понятій и взглядовъ, болве оставалось русскимъ. Оно желало черезъ чуръ много, даже невозможнаго, но требовать могло очень мало, и болеве способно было надвяться и ждать, чемъ домогаться. Его идеаль было широкое всеобщее равенство, свобода отъ всякихъ податей, повинностей, стесненій; но такъ какъ этоть идеаль недостигаемъ по существу вещей, то, при отсутствии определенныхъ и ясныхъ требованій, оно легко обращалось къ прежней дол'в теривнія. Московская политика понимала, что, опираясь на черную громаду, можно довести край до подчиненія самодержавной власти, такъ какъ Бруховецкій и его запорожскіе соумышленники понимали, что въ техъ обстоятельствахъ, въ какихъ находилась растрепанная Украина, взволновавъ эту громаду и потакая ея похотъніямъ, хотя бы неумъреннымъ и неосуществимымъ, можно взять надъ нею верхъ и потомъ поработить ее и обогащаться на ея счеть, погубивши тъхъ, которые думали жить и обогащаться на ея счеть другимъ более легальнымъ путемъ. Поэтому, какъ Бруховецкому и его благопріятелямъ, такъ и Москвъ была нужна черная рада. Сомку она была чрезвычайно непріятна; онъ предвидёль себё возможность бёды, но должень быль притворяться, и говориль воеводь, что одобряеть такой способь избранія, самъ же вовсе не хочеть гетманства и готовъ оставаться чернякомъ, служа върою и правдою царю своему. Ничего другого не могъ говорить тогда Сомво. Что касается до Золотаренка, то онъ быль достаточно ограниченъ, чтобы съ перваго раза понять грозящую бъду, а поддаваясь внушеніямъ Меоодія, надвялся для себя выигрыша во всякомъ случав.

Между тъмъ Москва все еще не оставляла надежды уладить съ Хмельницкимъ. У него, и у казаковъ, державшихся польской стороны, не ладилось и долго не могло ладиться съ Польшею. Поляки продолжали подозрѣвать Юрія и надѣялись отъ него каждый часъ измёны. Коронный гетманъ Станиславъ Потоцкій писаль къ маршалу коронному Любомірскому, по слухамъ, что Хмельницкій ищеть у константинопольскаго патріарха разрѣшенія отъ чудновской присяги, что онъ переговаривается и съ Бруховецкимъ, и съ Сомкомъ, и хотелъ бы, чтобы верные царю вазаки напали на него, когда онъ будетъ съ малымъ числомъ войска, чтобы потомъ извинять себя, какъ будто онъ передается по-невол'в Москв'в, такъ какъ онъ уже извинялъ себя въ Москвъ, что передался Польшъ по-неволъ. Эти подозрънія имъли свою долю правды. Хмельницкій писаль въ Съчу письма, изъявляль желаніе идти воевать противь татарь, исконныхъ враговъ христіанства, и над'ялся на союзъ европейскихъ государей противъ турокъ. Недоразумѣнія по поводу религіи съ Польшею не прекращались. Сеймъ утвердилъ чудновскую воммиссію, воторая подтвердила многія статьи гадячскаго договора; за уничтоженіемъ русскаго княжества, последній оставался во всей силе законнаго значенія. Діонисій Балабанъ, хотя ненавиділь Москву, быль върный православный и писаль письма въ королю, чтобы согласно съ конституцією, утверждавшей гадячскій договоръ, были своръе отобраны отъ уніатовъ монастырскія и церковныя имънія, данныя издавна православными предками пановъ православнымъ монастырямъ, что только этою мерою утвердится въ Украинъ спокойствіе, и Запорожское войско будеть оставаться въ незыблемой върности воролю и Ръчи-Посполитой. Гетманъ въ мартъ послалъ въ Варшаву Гуляницкаго съ тремя другими старшинами (Креховецкимъ, войсковымъ писаремъ Глосинскимъ и Каплонскимъ) для отобранія, согласно конституціи, отъ уніатовъ всёхъ епископскихъ каоедръ, архимандритствъ и духовныхъ иміній, просиль короля скорбе назначить съ польской стороны четырехъ коммиссаровъ и дать имъ полномочіе для исполненія вмёстё съ казацкими послами «святого дёла», какъ онъ выражался. Но исполнить этого было невозможно, не смотря на всъ обязательства и вонституціи; пова поляки были ватоливи, невозможно было имъ совершить такого дъла, которое клонилось въ ущербу ихъ религи. Кромъ того поднимался старый вопросъ о свободъ народа отъ пановъ, за что ратовалъ южно-русскій народъ въ одинавовой степени вавъ и за свою в ру. — «Доношу вашему величеству — писаль Хмельницкій королю — что паны, шляхта и поссесоры имъній вашего величества и дъдичныхъ, отя-

гощають невыносимыми чиншами, десятинами, поволовщинами и иными тягостями, и приневоливають къ работамъ вёрныхъ вашему величеству казаковъ, проливающихъ кровь за благо Ръчи-Посполитой, нашему народу чинять великое беззаконіе, нарушають вольности наши, утвержденныя договорами и конституціями прошлыхъ сеймовъ». Но въ то время, когда съ такимъ требованіемъ явились послы гетмана войска Запорожскаго, на тотъ же сеймь явились послы отъ шляхетства, и жаловались, что гетманъ дозволяетъ своимъ универсаломъ дълать панамъ всякое насиліе, однихъ не допускать до владёнія имуществомъ, другихъ выгонять изъ наследственныхъ именій, захватывать государственные и частные доходы имфній воролевскихь, духовныхь и светскихъ особъ. По этимъ жалобамъ, въ силу последовавшаго объ нихъ сеймоваго решенія, вороль отвечаль польскимъ посламъ оть южно-русскихъ воеводствъ, что будеть дано приказаніе Хмельницкому возвратить захваченное достояние обывателямъ. Вмъстъ съ тъмъ было постановлено, что всъ привилегии, выданныя прежде казакамъ на шляхетскія имінія, хотя бы оні были одобрены постановленіями прежнихъ сеймовъ, уничтожаются новою вонституцією, и всё такія имёнія, находящіяся во владёніи казавовъ, должны быть, по введеніи коронныхъ войскъ въ Украину, возвращены прежнимъ законнымъ владъльцамъ. Въ особенности признавались недъйствительными постановленія прошлаго 1661 года. Новое постановленіе налегало особенно на уничтоженіе въ прежней конституціи словъ, имбющихъ такой смыслъ, что реестръ казацкій, со стороны казацкаго правительства, не долженъ быть приведенъ въ исполнение прежде возвращения церковныхъ имфній. Только три мфсяца спустя послф этого удовлетворенія православныхъ, гетманъ обязанъ былъ реестровать войско. Такъ какъ этотъ пунктъ не оказался внесеннымъ въ конституціи, записанныя въ градскія варшавскія книги, то теперь, на этомъ основаніи, его и уничтожили. Окончательное реестрование было очень желательно для поляковъ: оно легально полагало предёль неяснымь отношеніямь между казаками и поспольствомъ, должно было прекратить вступленіе посполитыхъ въ казачество, а гетману и его старшинъ преградить путь вмізшательства въ діла края, не входящія исключительно въ вругъ казацкаго управленія. Но и для казаковъ было чрезмерно важно составить реестръ свой только тогда, когда будутъ удовлетворены духовныя требованія русскаго православнаго народа, и когда чрезъ то будетъ удалена важнейшая причина возстаній, побуждавшая казаковъ привлекать къ себъ сколько возможно большее число посполитыхъ для борьбы съ Польшею. Поляки, нарушая теперь то, что сами прежде постановили, и домогаясь завершенія реестра прежде возврата церквей и церковнаго въдомства имъній въ руки православныхъ, явно показывали, что не хотять исполнять последняго никогда, а обманывають казаковъ и весь русскій народъ только для того, чтобы стёснить казаковъ и по возможности лишить ихъ на будущее время средствъ защищать православіе и подниматься противъ Польши подъ этимъ благовиднымъ предлогомъ. Понятно, что при такомъ обращеніи между собою наружно помирившихся враговъ, прочнаго мира и союза казаковъ съ Польшею не могло быть. Со стороны поляковъ слишкомъ рано давала себя знать іезуитская политика, да и Хмельницкій и его полковники всегда готовы были перейдти на сторону царя, если бы только могли уладиться и окончиться недоразумѣнія, возникшія съ Москвою, а казаки могли быть довольны подъ московскимъ правительствомъ и надъяться осуществленія своихъ желаній. Но въ то время со стороны Москвы было мало оказываемо лестнаго для казацкихъ надеждъ. Москва не расположена была дёлать уступокъ, какихъ хотёли казаки, и какія вовсе не содъйствовали прочнъйшему сплоченію Украины съ Московскимъ государствомъ. Москва, следуя своей заветной политикъ-подчиненія русскихъ земель и собиранія Руси въ единое тело, не решилась бы принимать Юрія или какого бы то ни было другого гетмана иначе, какъ держась твердо условій, ненавистныхъ для казацкой старшины, условій второго переяславскаго договора; но къ тому же существенной помощи отъ царя казакамъ въ тѣ смутныя времена было мало. Сомко̀ и лъвобережные полковники, то-и-дъло что просили ратныхъ силь, а имъ то-и-дёло отвёчали, что объ этомъ будеть данъ указъ, но московское войско въ Украину не посылалось, а тъ ратные люди, которые находились съ воеводами въ городъ, не въ силахъ будучи оборонять Украины отъ чужихъ, были бичами для своихъ. — «Мы, — говориль черниговскій полковникъ великорусскому гонцу — безпрестанно просимъ у государя войска, а насъ только тешатъ словами, и ратныхъ людей не шлютъ, а у воеводъ какіе есть ратные, такъ отъ нихъ наши домы разорены. Третій годъ сами боронимся отъ непріятеля». Въ самомъ дълъ, въ то время не было числа челобитнымъ, подаваемымъ отъ малоруссовъ царю: одинъ жаловался, что ратные московскіе люди отняли у него жену, другой — дочь, третій — что малольтнихъ дьтей завезли въ «Московщину», и завезенные терпять неволю неизвъстно гдъ; нъкоторые выпрашивали проъзжія грамоты и разъезжали по московской земль, отыскивая своихъ дътей и кровныхъ. Число ратныхъ уменьшалось, и потому все менъе и менъе Малая Русь

имъта надежду на помощь отъ нихъ противъ внъшнихъ враговъ. Насилія же, грабежи, убійства, всякаго рода оскорбленія малорусскій народъ не переставаль терпівть отъ тіхкь, которые оставались въ Украинъ. Все это извъстно было на правомъ берегу, и, разумъется, останавливало Хмельницкаго и его старшину отъ новаго подданства царю. Притомъ же разсчетъ быль таковь: если они отложатся оть Польши, поляки и татары ихъ примутся разорять, истреблять поголовно; московскій государь не подасть имъ помощи, такъ точно, какъ не подаеть малоруссамъ на левой стороне, и потому — иерейдти на сторону царя въ то время, значило для праваго берега Украины, отважиться на явную погибель. Понятно, что оставаться подъ властію поляковь было не любо посл'в того, какъ посл'вдніе, сознавая бъдственное положение Украины, упадокъ ея народныхъ силъ и разложение казачества, начали уже явно показывать, что все обвщанное ими быль обмань, что Украинъ грозить прежняя доля. Тъмъ не менъе правобережные казаки все еще держались Польши, потому что считали ее больше для нихъ сильною и въ случав вражды съ нею болве опасною, чвиъ Московское государство, которое поставило себя такъ, что дружба съ нимъ казалась имъ опаснъе вражды. Вотъ почему Хмельницкій, хотя и переговаривался много разъ о подданствъ царю, но въ своей неръшимости, не получивши еще свъдънія о новомъ постановленіи польскомъ, вредномъ для казаковъ, снова лътомъ 1662 года отправился подчинять себъ лъвобережную Украину, вмъстъ съ ордою и польскими вспомогательными хоругвями.

## XIII.

Сомко съ върными ему полковниками и на этотъ разъ должны были встръчать его безъ ратной помощи царской, предоставленные самимъ себъ. Сомко счастливо отбилъ передовой татарский набъгъ, въ концъ мая изловилъ тридцать человъкъ татарскихъ языковъ и отослалъ къ царю. Въ этотъ разъ имъ послано было такого содержанія письмо: — «Смиренно молю и въ стопы ногъ вашему царскому пресвътлому величеству упадаю — писалъ онъ — покажи премногую милость надо мною, слугою своимъ върнымъ: не дай меня въ поношеніе тъмъ моимъ соперникамъ, которые описываютъ меня передъ вашимъ величествомъ въ своихъ обманныхъ листахъ измънникомъ; они и прежде сидъли въ своихъ домахъ, и нынъ сидятъ, никуда нейдутъ, помочи не даютъ на непріятедя и давать не хотятъ, а мою работу Богъ видитъ, какъ

я не часъ и не два, не щадя головы своей, имълъ бой съ непріятелемъ съ однимъ полкомъ своимъ переяславскимъ, умирая за ваше величество и за целость Малой Россіи. Не знаю, зачёмъ меня епископъ съ Васютою описываютъ измённикомъ; я въ певинности своей буду слезно плакать предъ вашимъ величествомъ, пока увижу, что ваша государева милость сниметъ съ меня вражду и ненависть, и ваше величество изволить прислать такія грамоты, чтобы всякій мні противникъ и непослушникъ устыдился. Въ десятый разъ бью челомъ вашему величеству, чтобы епископъ пересталъ побуждать на зло, и тѣ люди, которые надуты епископскимъ совътомъ, пусть все это оставятъ и со мною служать върно вашему царскому величеству. Мы бъемъ челомъ вашему величеству: изволь прислать къ намъ боярина для избранія гетмана; изволь ваше царское величество оставить это дівло на волю всему войску Запорожскому, а не мнъ, и не боярину, вавъ по стародавнымъ обычаямъ нашихъ предковъ дълалось, епископъ же пусть въ это вовсе не вступается». Вмъстъ съ тъмъ Сомко жаловался на Ромодановскаго, который явно дружилъ съ епископомъ и Васютою, и былъ нерасположенъ къ Сомку. Сомко указываль на то, что онъ, Ромодановскій, вопреки правамъ кавацкимъ, требовалъ съ зинковскаго полка триста человъкъ, полводы и пятьдесять провожатыхъ. «Нашимъ извоеваннымъ людямъ, выражался Сомко, съ такой налоги и безъ войны война». Онъ просилъ запретить Ромодановскому вступаться въ права и вольности Запорожскаго войска, не приводить епископа и Васюту на зло, и не быть въ казацкой раде при избраніи гетмана, а знать ему свое дело войсковое, порученное царемъ: оберегать край отъ непріятеля. Вмёстё съ тёмъ Сомко просиль о возвращеніи ему данныхъ воевод'в Чаодаеву собственныхъ денегъ на жалованье войску, о чемъ онъ уже объявляль теперь не первый разъ. — «Храни Боже, по моей смерти — писалъ онъ — некому будетъ бить челомъ о тёхъ деньгахъ; сыновъ у меня милыхъ было два, и техъ Богъ до славы своей святой обоихъ взялъ вдругъ».

Хмельницкій съ своими казаками, а также со вспомогательнымъ отрядомъ поляковъ и съ татарами, стоялъ станомъ недалеко Переяславля болъе мъсяца. Происходили частыя стычки. Между тъмъ татары и праваго берега казаки ходили по окрестностямъ. 23 іюня, чигиринскаго полка казаки овладъли Кременчугомъ. Мъщане кременчугскіе впустили ихъ; пятьсотъ человъкъ ратныхъ московскихъ людей заперлись въ маломъ городкъ съ запасами и орудіями. Съ ними было небольшое число кременчугскихъ жителей, не хотъвшихъ измънять царю. Три дня они отбивались отъ приступовъ, но, наконецъ, 25 іюня прибылъ Ро-

модановскій съ десятью тысячами конныхъ. Тогда осажденные сделали вылазку и, ударивъ на враговъ, разселли ихъ и прогнали. Другіе загоны казацко-татарскіе слёдовали по направленію въ съверу, 20 іюня взяли Носовку, перебили жителей, взяли въ пленъ священника съ семьею. Въ іюль, загоны татаръ, полявовъ и казаковъ опустошили окрестности Козельца. Нъжинъ со дня на день ожидаль ихъ посъщенія, не надъясь отстояться отъ непріятельскаго нашествія. Тёмъ не менёе нёжинскій полковникъ не хотъль дъйствовать за одно съ Сомкомъ, не хотъль признавать его наказнымъ, чтобы впоследствии не признать настоящимъ гетманомъ. Сомко писалъ къ нему, жаловался, что самъ онъ одинъ съ переяславцами долженъ отбиваться отъ многочисленной силы; другь друга оба они укоряли. Сомко во время осады выходиль неоднократно на вылазки, посылалъ подъездъ, ловилъ пленнивовъ и посылалъ ихъ къ царю. Такъ, 15 іюня, Сомко отослалъ въ Москву трехъ взятыхъ на бою поляковъ, и снова обычно умоляль царя прислать скорбе московское войско на выручку Переяславля, чтобы предупредить непріятеля, который, какъ повазывали языки, ожидаетъ къ себъ свъжихъ силь. — «Самимъ намъ, писалъ Сомво, силъ и помочи ни отъ Васюты, ни отъ внязя Ромодановскаго не имфючимъ, придется състь въ запоръ и самимъ намъ голодомъ помереть и конямъ и всякому животному». Витестт съ темъ онъ снова просилъ опять защитить его отъ внутреннихъ непріятелей, и дать ему власть карать своихъ враговъ. — «Прикажи, милосердый государь, на таковыхъ гетману и полковнику и всему войску дать власть, чтобы таковыхъ смутниковъ и раскольниковъ, намъ вольно было, по своему войсковому обычаю, судить и карать; инако та измена искоренитись не можеть». Тогда онъ жаловался на Семена Голуховскаго. Воротившись изъ Москвы, Семенъ Голуховскій прибыль въ Нъжинъ; тамъ, въроятно, онъ совъщался съ Золотаренкомъ и съ Мееодіемъ, потомъ отправился въ зинковскій, а потомъ въ полтавскій полкъ, и волновалъ вездъ казаковъ противъ Сомка, оттуда отправился въ Кременчугъ, гдв изрубилъ атамана за что-то: тамъ его схватили и препроводили къ Сомку. Сомко доносилъ, что у Голуховскаго нашли приготовленныя имъ письма къ Ромодановскому, гдъ бывшій писарь описываль Сомка измъннивомъ и смутникомъ, и кромъ того разсыпалъ на зинковскій и миргородскій полки обвиненія, которыя Сомко называль несправедливыми. Сомко доносиль, будто Голуховскій, провзжая по полкамь левой стороны, распускаль между казаками слухи, что только Полтава и другіе крайніе города останутся въ цілости, а прочіе, и въ томъ числь Переяславль, будуть сожжены—неизвыстно вымь, замычаль при этомъ Сомко, сообщая слова Голуховскаго. Московское правительство не отвечало Сомку на его просьбы расширить власть гетманскую; не вызвали никакого ответа жалобы на Васюту, епископа Менодія, Голуховскаго; московское правительство какъ будто не получало некоторыхъ строкъ въ его письмахъ, но за верную службу милостиво похваляло, заохочивало впередъ служить и всякаго добра его царскому величеству хотеть, и надънепріятелемъ промыслы чинить, надъясь, что у великаго государя его служба забвенна не будетъ. Царская грамота извещала Сомка, что на выручку Переяславля и всей Украины леваго берега велено быть въ черкасскихъ городахъ воеводе князю Григорію Григорьевичу Ромодановскому, который уже вступиль въ черкасскіе города, и Петру Васильевичу Шереметеву, который вслёдъ затёмъ уже посланъ и скоро вступитъ туда.

Вследь за этою царскою грамотою прівхаль вь Украину стольникь Осипь Коковинскій съ грамотами; въ этихъ грамотахъ царь столь же ласково хвалиль Золотаренка, какъ и Сомка; и тому и другому писано было, что великій государь велёль учинить полную раду и выбрать на ней гетмана. Сомко долженъ быль въ ответъ на это сказать стольнику, прівхавшему къ нему съ грамотою: — «Я радъ государевой милости, а не гетманству; хоть я буду и последнимъ казакомъ, — я радъ ему государю служить, радъ я тому, когда, согласно съ государевымъ указомъ, вы-

берутъ вольными голосами гетмана».

Бол'ве м'всяца Сомко держался противъ Хмельницкаго въ осадъ. Хмельницкій все это время стоялъ подъ Переяславлемъ за три версты. Н'всколько разъ былъ съйздъ у него съ Сомкомъ. Послъдній говорилъ воеводъ Волконскому, что онъ продолжаетъ уговаривать племянника отстать отъ поляковъ и быть върнымъ царю, но писарь Сомка Глосовскій, дружившій тайно съ Золотаренкомъ, подпивши, проговорился и объявлялъ, что Сомко ссылается съ племянникомъ о томъ, какъ бы имъ соединиться съ крымскимъ ханомъ, что они тянутъ время нарочно, пока соберется король съ поляками и придетъ подъ Кіевъ.

Наконецъ, прибытъ подъ Переяславль Ромодановскій съ войскомъ; къ нему присоединился и Золотаренко съ своимъ полкомъ, не котъвшій быть за одно съ Сомкомъ, но слушавшій Ромодановскаго какъ царскаго воеводу. Хмельницкій, стоя близь Переяславля, не зналъ о прибытіи московскаго войска; только татары, сдёлавшіе набътъ на Пирятинъ, поймали московскаго языка, узнали о прибытіи Ромодановскаго, и дали знать Хмельницкому. Тогда гетманъ поспъшно снялся со всъмъ обозомъ и сталъ отступать къ Днъпру. Ромодановскій, узнавши объ этомъ

отступленіи, двинулся за нимъ; вмѣстѣ съ нимъ пошли Сомко и Золотаренко и черниговскій полковникъ Силичъ.

17 іюля произошель бой. У Юрія было до 20,000 войска, въ этомъ числъ польскихъ двадцать четыре хоругви и нъмцы драгуны; татары отстали отъ Хмельницкаго и ушли въ свою сторону. Бой отврыль Сомво съ своими казаками, бился упорно два съ половиной часа, но когда наступилъ на Хмельницкаго Ромодановскій съ конницею, войско Хмельницкаго подалось и уже не могло поправиться; одни, бросивши таборъ, побъжали къ Днъпру, другіе съ самимъ Хмельницкимъ біжали въ лісь; только нібмецкая пъхота сомкнулась въ углу табора въ числъ тысячи человъвъ, оборонялась храбро и вся погибла. Тъхъ, которые бъжали въ Днъпру, преслъдовало московское и казацкое войско, и приперло ихъ къ ръкъ такъ, что, не находя исхода, они бросились въ ръку и погибли. Очевидецъ говоритъ, что тогда ихъ потонуло такъ много, что впоследствіи трудно было приступить въ Дивпру по причинъ чрезмърнаго смрада отъ труповъ. Тъ, воторые успъли сбросить съ себя платье и переплыть Дивпръ, ушли домой нагишомъ. Послъ, Хмельницкій, пользуясь тъмъ, что лъсъ закрывалъ его отъ непріятеля, переправился за Дивпръ.

18 іюля, поб'єдители стали сов'єтоваться. Сомко и державшій его сторону Силичъ, разсчитывая, что и въ Нъжинскомъ полку многіе не любять Васюты и охотно провозгласять Сомва гетманомъ, объявили, что теперь непременно следуетъ выбрать гетмана, и такъ какъ войско въ сборъ, прежде похода за Днъпръ следуетъ собрать раду; иначе нельзя идти за Днепръ. Сомко уже прежде отправиль за Днвпрь Лизогуба, назначивь его каневсвимъ полковникомъ, и поручалъ ему разсылать на правой сторонъ письма для убъжденія заднъпровскихъ полковниковъ и ихъ казаковъ къ переходу на сторону царя. Наказной гетманъ увъряль, что полки: бёлоцерковскій, корсунскій и черкасскій готовы отстать отъ Хмельницкаго и присягнуть на върность царю, -нужно только, чтобы видёли на лёвой сторон Днёпра порядокъ и знали, что есть избранный и утвержденный царемъ гетманъ. Этимъ хотъль онъ убъдить къ скоръйшему собранію избирательной рады. Но всв его старанія были напрасны. Ромодановскій противился; кричаль противъ Сомка Менодій, за нимъ Золотаренко, — произошла ссора; въ особенности Сомко и Менодій другъ друга укоряли очень язвительно. Ромодановскій, какъ главный надъ всеми воевода царскій, наотрезъ объявиль, что недопустить теперь до рады, что выборь должень совершиться посл'я, когда можно будеть собрать всёхъ казаковъ и чернь, и когда прибудеть для того нарочный бояринъ отъ царя,

Думая склонить на свою сторону казаковь, Сомво началь устраивать имъ пирушки на радости послѣ побѣды, а тѣмъ временемъ Мееодій и Золотаренко стали совѣтовать Ромодановскому оставить Сомка. «Пусть себѣ пьянствуетъ», говорили они. Они требовали немедленно идти за Днѣпръ. Они разсчитывали, что война окончится безъ Сомка, и такимъ образомъ кредитъ его безвозвратно подорвется у царя. Ромодановскій, ненавидя Сомка, послушаль ихъ и двинулся, не сказавъ ничего объ этомъ Сомку. Послѣдній, узнавъ, что воевода и прочіе казаки вышли, самъ наскоро собрался и торопился догнать Ромодановскаго, но не успѣлъ.

Ромодановскій сталь въ Богушевкі надъ Дніпромъ и отправиль на другой берегь стольника Приклонскаго съ значительнымъ отрядомъ московскихъ людей и казаковъ, а самъ съ остальнымъ войскомъ пошель далъе внизъ, по лъвому берегу Днъпра. Приклонскій, счастливо переправившись, вошель въ городь Черкасы безъ сопротивленія, и поставиль въ Черкасахъ полковникомъ Михайла Гамалью. Изъ Черкасъ Привлонскій пошель далье, намереваясь взять Чигиринъ. Но въ то время Хмельницкій уже успълъ явиться въ Чигиринъ и собрать орду. Ханъ присладъ ему большое войско нодъ начальствомъ султановъ Селимъ-Гирея и Мехметъ-Гирея. Привлонскій, не дошедши до Чигирина, услыхалъ неожиданно, что на него идетъ сила, и поворотилъ въ Дибпру въ Бужину. Противъ самаго Бужина у Крюкова стоялъ на левой стороне Ромодановскій. Приклонскій поспішиль туда, но татары догнали его прежде, чвит онт успвлъ переправиться. По донесению Хмельницваго, московскимъ ратнымъ людямъ на правомъ берегу Дибпра нанесли два пораженія: одно 1 августа подъ Крыловымъ, гдъ татары уничтожили отрядъ московскихъ людей и украинскихъ дейнековъ, — въроятно, передовой отрядъ Приклонскаго, — взяли двѣ пушки, всѣ военные снаряды; потомъ, 3 августа, нагнали самого Прикленскаго подъ Бужинымъ съ десятью тысячами, и тамъ поразили его на-голову, взяли семь пушевъ, много знаменъ, барабановъ и боевыхъ снарядовъ. Но по извъстію летописи самовидца, участвовавшаго если не въ этомъ самомъ сраженіи, то вообще въ войні этихъ дней, Приклонскій потеряль мало, и, защищаясь, успъль съ таборомъ своимъ переправиться на левый берегь. Потерпели наиболее малоруссы; у нихъ не стало терпвнія идти въ таборв; они выскочили изъ табора и пустились скорбе вплавь черезъ Днбпръ, тогда мелководный, но и то съ другого берега пушечными выстрелами русскіе разгоняли татаръ и мъщали истреблять плывущихъ. Переправившись черезъ Дибпръ, Приклонскій соединился съ Ромодановскимъ,

и все войско поспъшно отступило. По извъстію Хмельницваго, султанъ Мехметъ-Гирей догналъ его при переправъ черезъ Сулу и поразилъ жестоко, взявъ восемнадцать пушекъ, и весь таборъ достался татарамъ. Ромодановскій съ остаткомъ войска ушелъ въ Лубны. Самовидецъ не говоритъ объ этомъ пораженіи вовсе; кажется, что вообще донесенія Хмельницкаго, хотъвшаго передъ королемъ уменьшить стыдъ своего пораженія, преувеличены, и довърять имъ нельзя, тъмъ болье, что для самого Хмельницкаго его успъхи не исправили послъдствій его пораженія на лъвой сторонъ Днъпра.

## XIV.

Это-то посл'вднее поражение произвело всеобщее волнение въ Увраинъ праваго берега. Всъ видъли неспособность Хмельницваго; надежда на поляковъ и страхъ ихъ силы поколебались. Коронное войско не приходило въ пору на помощь казакамъ, воевавшимъ противъ Москвы, а та часть его, которая находилась съ запорожскимъ гетманомъ, была несчастлива. Татары разсыпались по Украинъ, грабили своихъ союзниковъ; уводили въ плънъ женщинъ и дътей. Татары стали уже чувствовать презрвніе къ полякамъ и советовали казакамъ отдаться оттоманской порте: подъ ел могучею властію Украина найдеть свою цівлость и безопасность. Великая сила оттоманской монархіи и ея подручныхъ татаръ защитить ее и отъ ляховъ, и отъ москалей, на которыхъ нъть казакамъ надежды. Турецкій государь великодушно будеть хранить права казацкія, -- такъ говорили татарскіе мурзы, и этотъ голось достигаль уже до свёдёнія подяковь. Въ тоже время татары стращали малоруссовь, что если не станется по вол'в хана, то Увраинъ придется очень плохо: и въ самомъ дълъ, шестьдесять тысячь орды, разгостившейся въ русскихъ провинціяхъ, были опаснъе всъхъ враговъ. Но успъхъ царскихъ войскъ сталъ возвращать подорванное уважение въ московской силь; возобновлялась прежняя наклонность быть подъ рукою православнаго монарха. Запорожцы, первые провозгласившіе Юрія гетманомъ во дни Выговскаго, теперь стояли за возведение въ гетманы Бруховецкаго, подъ царскимъ покровительствомъ, показывали Хмельницвому влобу и писали въ нему посланія съ такими выраженіями: — «Пролитая тобою кровь, какъ кровь Авеля, вопість къ Богу о мщеніи; знай, что ни орда, ни поляки не спасуть тебя оть ожидающей тебя бъды. У насъ есть върный способъ взять тебя посреди твоего Чигирина и выкинуть прочь, какъ выкидываютъ изъ верши негодную піявку... Не вводи ты насъ болбе въ грбхъ;

выбирайся самъ изъ Чигирина и бъги куда хочешь; не забирай только съ собою войсковыхъ клейнотовъ, ибо ты нигдъ съ ними отъ насъ не спрячешься... И если ты заблаговременно изъ Чигирина не выъдешь, то мы явимся и не только размечемъ стъны дома твоего, но не оставимъ въ живыхъ и тебя, злодъй и разоритель нашей отчизны»!

Подобныя угрозы возбуждали сочувствіе и въ городовихъ вазакахъ, подчиненныхъ Хмельницкому. Хмельницкій со дня на день ожидаль нападенія изъ Запорожья, или бунта въ нодчиненномъ ему войскъ. Вездъ ему мерещилась измъна; куда бы онъ ни шелъ — говорить лътопись — все оглядывался, не спъщить ли кто за нимъ и не хочеть ли его поймать и отдать запорождамъ. Пробудилось въ немъ угрызеніе сов'єсти за свое непостоянство, сознание собственной неспособности; изъ его дъль выходило одно зло; онъ видъль разорение отъ татаръ, посрамленіе церквей; бусурманы со дня на день становились нахальнъе и тяжелъе народу; между полковнивами возрастали раздоры. Хмельницкій, какъ казакъ (сколько повазывають его письма), воспитанный съ пеленовъ въ отцовскихъ преданіяхъ завътнаго стремленія въ самостоятельности своего народа, хотъль для своего отечества одного — самостоятельности. Онъ не любилъ полявовъ, хотя и льстиль имъ. Поляки уже не хотели сврывать, что они обманули Украину, что вст ихъ объщанія были неис-вренни, что православная втра не освободится никогда отъ своего поруганія, русскія земли будуть подъ властію поляковъ, и русскій народь ни въ какой форм' не достигнеть того, чтобъ уважали его права; Хмельницкій готовъ быль поминутно обратиться въ царю, но поминутно и отступаль отъ этой мысли, отталкиваемый твердостью, съ какою московское правительство держалось своихъ государственно-мудрыхъ, но ненавистныхъ для казаковъ последнихъ переяславскихъ статей. Хмельницкій не им'влъ самобытнаго ума, который бы могъ соединить другіе умы и направить къ одной цёли, а у казаковъ было черезъ чуръ много разномыслія и взаимной вражды и непостоянства, и Хмельницкій не могь понять, какъ хочеть поступать казацкая громада, чего ожидаеть и надвется народь вы данную минуту, какъ следуеть ему въ угоду соразмърять свои поступки. Одни ему говорили: надобно ладить съ поляками; въ этой мысли болъе всъхъ поддерживаль его Тетеря, бывшій при Богдан'в переяславскій полковникъ, при Юрів выбранный генеральнымъ писаремъ. Онъ своро оставиль эту должность, съёздиль въ Польшу, быль тамъ за услуги Польше пожалованъ титуломъ стольника Полоцкаго, и прівхаль оть короля въ качествъ наблюдателя за поведеніемъ

казаковъ. Тоже твердили и другіе старшины; но громада казацкая безпрестанно волновалась, не любила по прежнему ляховъ, и боялась ихъ, но и «москали» представлялись ей немилыми. Татарскія насилія всего нагляднье указывали Хмельницкому плоды, приготовляемые новымъ соединеніемъ съ Польшею. Всі бізды, терпимыя народомъ вообще и лицами по одиночкъ, стали приписывать Хмельницкому. Онъ глава народа, онъ старшій во всемъ; онъ и виновать за управляемыхъ; его проклинали. Тетеря писаль въ вородю, что онъ старался всёми силами примирить войсво съ гетманомъ, но безуспѣшно. Что сдълать съ этимъ упрямымъ народомъ, писалъ онъ, когда у него такой нравъ, что какъ кто потеряеть у него расположение, тому уже нелегко будеть пріобръсть его вновь. Презирая гетмана, многіе казаки совсъмъ отказались отъ службы и занялись своими домашними дълами. Общественныя побужденія охлад'ввали; хотілось жить какъ попало. Хмельницкій чувствоваль возраставшее всеобщее презрѣніе къ себъ; самолюбіе боролось въ немъ. Онъ злился на казаковъ, на всю Украину, на весь народъ свой; то сознавая свою слабость и ничтожество, Хмельницкій готовился сложить булаву самъ, то вдругъ, замъчая, что этого только и требуютъ и хотять презирающіе его казаки, держался за нее объими руками, грозиль даже отдаться въ руки ордъ и посредствомъ ея укрощать непослушное вазачество. Осенью, чтобы сколько-нибудь избавить Украину праваго берега, онъ повелъ орду опять къ Кіеву и за Кіевъ, гдъ Десна сливается съ Дибпромъ, но казаковъ пошло съ нимъ мало; не хотъли его слушать. Хмельницкій, пользуясь, въроятно, малочисленностію ратныхъ въ Кіевъ, хотъль, по выраженію Тетери, подбодрить татаръ къ службъ Ръчи-Посполитой, доставивъ имъ возможность набрать пленныхъ малоруссовъ. Но онъ ничего не сдёлаль, своро воротился, и этимъ походомъ только болъе вооружилъ противъ себя единоземцевъ. Каждый шагъ его быль новымь преступленіемь. Меланхолія терзала его. Онь мучился и дрожаль какъ Каинъ, говорить летопись. Наконецъ, подъ вліяніемъ мучительной тоски, растерзанной сов'єсти и страха, ръшился онъ исполнить свой объть, данный подъ Слободищемъ, и вступить въ монастырь. Хмельницкій собраль казаковь въ раду подъ Корсунъ, въ монастырь Ольшанскій. Когда казаки събхались, Юрій явился въ собраніе, повлонился и говориль:

«Памятуя заслуги родителя моего, вы избрали меня гетманомъ, но я не могу быть достоинъ этой чести, я не могу уподобиться моему родителю, и отцовскаго счастья мнъ не далъ Богъ! Я ръшился разстаться съ вами и исполнить давнишнее желаніе — удалиться отъ свъта и стараться о спасеніи моей гръшной

души. Желаю вамъ всёмъ счастья; выберите себё иного гетмана, и такъ какъ намъ нётъ возможности отбиться отъ ляховъ и москалей — отдайтесь лучше турку, чтобы посредствомъ союза съ нимъ дать Украинт свободу».

Нѣкоторые совѣтовали ему оставить это намѣреніе; удерживаль его болѣе всѣхъ Павелъ Тетеря, болѣе всѣхъ внутренно желавшій его удаленія, съ тѣмъ, чтобы самому заступить его мѣсто. Другіе, ненавидѣвшіе его и прежде, говорили смѣло:—«А нехай иде собі въ дідьку, коли зъ нами жити не хоче! злякався, то теперь підъ каптуръ хоче голову зховати. Знайдемо собі такого, шчо стане за наши вольности»!

Хмельницкій удалился, и 6 января 1663 года въ Чигиринскомъ монастырѣ былъ постриженъ подъ именемъ Гедеона. Фамилія его не потеряла значенія и подъ клобукомъ; скоро мы его увидимъ архимандритомъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ придется увидѣть его еще разъ на безславномъ военномъ поприщѣ, отступникомъ христіанства.

Послѣ отреченія Хмельницкаго, казаки собрались на избирательную раду въ Чигиринъ. Нѣкоторые предложили Выговскаго.

— Онъ сенаторъ и воевода, возражали другіе; — если онъ станетъ гетманомъ, то не будетъ послушенъ казацкой радъ.

Были тогда два соперника у Выговскаго, оба женатые на дочеряхъ Хмельницкаго. Первый, по извъстію Коховскаго, былъ Иванъ Нечай, въроятно какимъ-то образомъ получившій увольненіе изъ плвна въ Москвв. За него старалась жена его Елена. Другой — Тетеря; его жена Стефанида умъла обдълать дъло своего мужа лучше сестры. Она обдарила отцовскими деньгами знатнъйшихъ вліятельныхъ людей на радв и расположила ихъ въ пользу своего мужа. За внатными были пріобретены и голоса толны. Многіе, зная Тетерю, не считали его способнымъ ни по уму, ни по совъсти, но золото и серебро соблазнило ихъ. По извъстію украинскаго лътописца (Величво, 36), каждый изъ тогдашнихъ казаковъ ради сребра и злата не только даль бы выколоть себъ глазъ, но не пощадиль бы отца и матери. — Всё они — говорить этоть летописець — были тогда подобны Тудъ, продававшему за серебро Христа, и могли ли они думать о погибающей матери своей Украинъ. — Это было какъ нельзя естественне. Дело Малой Руси проигрывалось. Неуспехъ и безпрестанныя неудачи истощали надежды, лишали въры, отвлоняли отъ цёли, возбуждали мысль о ен недостижимости, отчего терялась воля и теривніе, изсякала любовь къ отечеству, къ общественному добру; подвиги самоотверженія оказывались безпледны и напрасны. Эгоизмъ частный бралъ верхъ надъ благородными побужденіями; слишкомъ невыносимо становилось каж-

дому свое домашнее горе, не выкупаемое тъмъ, за что ему подвергались; всявій сталь думать о себ'в самомъ, потому что уб'вдился въ суетности думъ о всёхъ; души мельчали, пошлёли; умы тупъли подъ бременемъ безъисходнаго исканія средствъ въ спасенію; все, что считалось прежде дорогимъ и святымъ, продавалось дешевле и дешевле, и героемъ времени сталъ тотъ, кто умълъ сберечь самого себя среди всеобщихъ потрясеній, выскочить изъ водоворота смуть, потопивши другихъ, обезпечить себя на счеть другихъ; добродътелью сталъ ловкій обманъ, доблестію — безсердечное влоденніе, великодушіе-глупостію. Такъ бывало всегда въ исторіи въ тв періоды, когда общество, вследствіе сильныхъ потрасеній, не достигая цілей, руководивших вего посреди прожитыхъ невзгодъ, не выносило ударовъ противной судьбы и начинало умирать и разлагаться. Такая смерть начиналась тогда и въ Украинъ, въ обществъ, промелькнувшемъ въ исторіи славянъ подъ именемъ войска Запорожскаго. Цёль его была достижение національной политической самобытности. Край, гдв оно зародилось, по историческимъ обстоятельствамъ, не способствовалъ развитію въ немъ въ предшествовавшее время гражданственныхъ началъ въ необходимой степени; оно заявило въ исторіи свои требованія безъ этого запаса; три противоположныя силы стали тянуть его въ себъ; то были - Московское государство, Ръчь-Посполитая и мусульманскій міръ въ образѣ Крыма и Турціи. Недостатовъ самобытныхъ гражданственныхъ началъ лишалъ твань его той упругости, какая нужна была, чтобы противостоять такой ужасной тройной тягь; эта ткань начала разрываться, — а гдь общество разрушается, тамъ существенно должны брать верхъ частныя побужденія техь, воторые составляли это обреченное на погибель общество, такъ точно, какъ после разрыва ткани остаются вилимы составлявшія ее нити.

Тетеря, по извъстію донесеній московскихъ воеводъ, былъ родомъ изъ Переяславля, гдѣ при Хмельницкомъ онъ былъ польовникомъ. Въ молодости онъ получилъ образованіе выше многихъ другихъ изъ казацкаго званія, но оно не дало ему ни военнихъ дарованій, ни мужества, ни чести. Всегда, во всемъ, онъ заботился объ одномъ себѣ, и потому въ эти годы явился вполнѣ человѣкомъ своего времени. Еще во время своего полковничества онъ успѣлъ собрать состояніе; женитьба на дочери Хмельницкаго сдѣлала его богачемъ. Соумышленникъ Выговскаго въ дѣлѣ отложенія отъ Московскаго государства, онъ вмѣстѣ съ нимъ участвовалъ въ дѣлѣ гадячскаго договора, получилъ дворянство, при пособіи Бенёвскаго былъ сдѣланъ писаремъ войска Запорожскаго, уѣхалъ потомъ въ Польшу, поддѣлался къ королю

и къ знатнымъ панамъ, получилъ тамъ между прочимъ маетности въ награду за свое расположение въ Ръчи-Посполитой, для пріобрътенія наличныхъ денегъ заложилъ ихъ въ началъ 1662 года и прібхаль въ Украину въ качеств'в коммиссара, съ жалованьемъ до 2,000 зл. въ четверть года. Теперь этотъ человъвъ буквально купиль себъ гетманство. Деньги, употребленные на подкупъ, были, ради возможности пріобръсти большія богатства въ гетманскомъ званіи, затрачены, какъ затрачиваеть капиталы купецъ на оборотъ для большей наживы. Прежде пріятель Выговскаго, онъ виделъ въ немъ соперника, и съ этихъ поръ сделался его влейшимъ врагомъ; впоследстви онъ и погубилъ его. Тавъ какъ онъ положиль себъ цъль нажиться при помощи поляковъ, то угодливость полякамъ была у него въ то время до того велика, что въ письмахъ своихъ къ королю и къ государственнымъ лицамъ, онъ старался держать себя отдельно отъ войска Запорожскаго, какъ будто онъ человъкъ чужой для него, только наблюдающій надъ нимъ, какъ будто не принадлежаль нивогда ни въ нему, ни въ южно-русскому народу; онъ вавъ будто самъ забыль свое происхождение изъ переяславскихъ мъщанъ. Кромъ собственной наживы и удовлетворенія эгоистическихъ потребностей, у него другихъ цълей и идей не было. Сдълаться главою народа ему нужно было только для того, чтобы обобрать этотъ народъ и потомъ покинуть его навсегда. Вполнъ передовой человъкъ своей эпохи, онъ долженъ былъ, сообразно своимъ цълямъ, выиграть больше всёхъ, и выигрывалъ. Сдёлавшись гетманомъ, онъ держался польскою помощью, послаль Гуляницкаго посланцемъ въ Варшаву и упрашиваль короля двинуться съ войскомъ для покоренія польской странъ оторванныхъ земель. Нужно, однако, было исполнить и всеобщее требование толпы. Тетеря должень быль, подобно своему предшественнику, просить объ исполнении условій относительно православной вѣры; повторилось домогательство отобрать отъ уніатовъ церковныя именія и отдать православнымъ, древнимъ ихъ владельцамъ. Лично для самого Тетери этотъ вопросъ не быль вопросомъ сердца; впоследстви онъ отрекся и отъ въры, за которую теперь ходатайствоваль, потому только, что иначе на первыхъ порахъ не могъ бы держаться на гет-

Итакъ, по странному, можно сказать, стеченію обстоятельствъ, послѣ удаленія сына Богдана Хмельницкаго отъ дѣлъ, въ Украинѣ явились претендентами на власть, соперниками между собою за эту власть — свойственники стараго Богдана; Сомко былъ его шуринъ, братъ первой жены; Золотаренко другой шуринъ, братъ третьей его жены; Тетеря — мужъ его дочери; явился за

ними и четвертый соперникъ: онъ уже былъ не родственникъ, не свойственникъ стараго Богдана, какъ прочіе; онъ былъ когда-то слугою этого Богдана, не болѣе, —и онъ-то успѣлъ переспорить всѣхъ на лѣвомъ берегу Днѣпра.

## XV.

Тетеря, послѣ своего избранія, разослаль письма и воззванія на лѣвобережную Украину, убъждалъ покориться себъ какъ завонному гетману войска Запорожскаго, и грозиль, что воть скоро прибудеть польскій король съ сильнымъ войскомъ, а съ нимъ и ханъ врымскій. Эти «прелестныя» письма мало им'ели действія; только въ Переяславлъ, гдъ знали лично издавна Тетерю, какъ тамошняго уроженца и полковника, нашлись у него кое-какіе благопріятели. Сомко писаль къ полковникамъ, приказываль ловить агентовъ Тетери, перехватывать его письма и доставлять въ нему; но въ тоже время, однако, писалъ въ Тетеръ отвъты на предложенія его, подаваль надежды присоединить лівобережную Украину въ Польшъ, если бы только быль увъренъ, что ни вороль, ни Речь-Посполитая не будуть ему мстить. Это сообщено было черезъ Тетерю королю, и отъ короля последовало Сомку прощеніе. Переговоры Сомка съ Тетерею велись тайно, но про нихъ провъдали враги Сомка. Впрочемъ, Сомко не оченьто довърчиво готовился отдаваться полякамъ; переписываясь дружелюбно съ Тетерею, онъ въ тоже время наряжалъ агентовъ въ заднъпровскіе города возбуждать противъ Тетери и противъ польской власти тамошніе полки. Сомко, какъ видно, не довъряя судьбъ, заготовляль себъ только на случай возможность увернуться, если въ самомъ дълъ польская сторона возьметь верхъ, или если подъ властію Москвы ему поважется уже черезъ чуръ невыносимо.

Король быль очень доволень, что избрань въ гетманы Тетеря—человъв, на котораго болъе чъмъ на кого-нибудь Польша могла положиться, — и послаль въ нему знаки гетманскаго достоинства съ Иваномъ Мазеною, еще молодымъ русскимъ шляхтичемъ, тъмъ самымъ, которому, чрезъ нъсколько лътъ, суждено было самому быть гетманомъ. Такъ какъ Мазена былъ еще человъвъ незначительный, то Тетеря нашелъ, что отправленіе этой церемоніи черезъ такого человъва унизитъ достоинство гетмана войска запорожскаго, и вспоминалъ, что нъкогда Богдану Хмельницкому вручалъ подобные знаки власти Адамъ Кисель, носившій санъ воеводы, указывалъ и на то, что за Днъпръ отъ царя

будетъ посланъ, для врученія тамошнему будущему гетману подобныхъ знаковъ, знатный бояринъ, и просилъ дозволить принять посылаемые знаки не отъ Мазепы, а отъ болье, чъмъ онъ, знатнаго, отъ пана Өомы Корчевскаго, носившаго тогда титулъ саноцкаго подкоморія. Король позволилъ это.

Возведеніе новаго гетмана не положило конца ужаснымъ опустошеніямъ, которыя продолжала терпѣть правобережная Украина отъ татаръ. — «Распоряжаясь достояніемъ бѣдныхъ людей и честью дѣвицъ и женщинъ—писалъ Тетеря королю—татары совершаютъ такія гнусныя, приводящія въ ужасъ христіанъ, злодѣянія, что многіе изъ войска Запорожскаго готовы отдаться въ ту неволю, какая досталась въ удѣлъ валахамъ и молдаванамъ, лишь бы не терпѣть такого невыносимаго и непривычнаго ярма отъ орды». Но противъ орды двинуло тогда московское правительство калмыковъ, которые издавна враждовали съ татарами, и необычныя для Украины полчища появились и разбили орду подъ Чигириномъ.

На левой стороне, враги Сомка узнали о его сношеніяхъ съ Тетерею и воспользовались этимъ, чтобы еще больше очернить его и заподозрить передъ Москвою. Осенью 1662 года, Бруховецкаго запорожцы провозгласили кошевымъ гетманомъ, - это былъ неслыханный еще чинъ въ Украинъ. Кошевымъ атаманомъ сделанъ знаменитый Иванъ Сирко. Въ качествъ кошевого гетмана, Бруховецкій явился въ Украинъ, чтобы сдълаться гетманомъ войска Запорожскаго. Онъ сталь въ Гадячь. Сторону его держаль внязь Ромодановскій. Это одно уже располагало въ пользу его половину Украины, видъвшей, что правительство болъе всъхъ претендентовъ склоняется на его сторону. Много помогало ему то, что до сихъ поръ Золотаренко довърялъ Менодію, и былъ увъренъ, что Бруховецкій и все Запорожье никого не желаютъ въ гетманы, кром'в его, Золотаренка; онъ и теперь не ожидаль, не понималь, что делается. Узнавши, что Бруховецкій въ Гадячь. ждаль отъ него писемъ и удивлялся, что это такъ долго не получаетъ ихъ; необычно ему стало это, и другъ его Меоодій, находясь вивств съ кошевымъ гетманомъ, вдругъ замолчалъ. Золотаренко решился самъ ехать въ Гадячъ, темъ более, что тамъ быль и Ромодановскій. Въ Батуринь, куда онъ прівхаль, его окружили значные товарищи и совътовали ему не ъхать къ Бруховецкому, а скорбе примириться съ Сомкомъ, держать сторону последняго, и помогать ему въ достижении гетманскаго достоинства. Эти совъты показались Золотаренку плодомъ Сомковыхъ возней и такъ его раздражили, что онъ почиталъ тъхъ, которые ихъ давали, своими врагами, и подобно тому, какъ нъкогда

съ своими друзьями сдёлалъ Цыцура въ Переяславле, хотелъ онъ собрать ихъ по-пріятельски и перебить. Онъ пов'єриль это дъло пъхотъ, но пъхота не согласилась на такое злодъяние и чуть-было его самого не убила. Тогда Золотаренко, считая вообще московскихъ воеводъ падкими на корысть, послалъ къ Ромодановскому подарки, и приказалъ тъмъ, которые повезли ихъ, узнать навърное, что думають запорожцы. Посланцы Золотаренка нашли Ромодановскаго въ Зинковъ, гдъ были запорожцы. Князь не только не приняль подарковь, но еще насмѣялся надъ ними и замътилъ, что у него, князя и боярина, больше своего, чёмъ у Золотаренка. Тогда некоторые запорожцы, у которыхъ развязались отъ вина языки, передъ посланцами Золотаренка проговорились и откровенно объявили, что они сошлись за тѣмъ, чтобы перебить городовую старшину, которая обогащается на счетъ простого народа, а прежде всёхъ достанется Сомку и Васють. Такое извъстіе посланцы привезли Золотаренку: Тогда разъяснилось для него, что онъ быль до сихъ поръ въ дуракахъ у Менодія, и обносиль передъ московскимъ правительствомъ въ измѣнѣ Сомка не для своей пользы, а для того, чтобы проложить путь другимъ, самому же за то, быть можетъ, потерять голову за одно съ Сомкомъ, вмъсто награды отъ тъхъ, для вого такъ усердно постарался. Онъ написалъ къ Сомку, просилъ забыть все прежнее, изъявляль желаніе примириться и об'вщаль быть ему на будущее время покорнымъ. Свидание между бывшими двумя врагами произошло въ мъстечкъ Ичнъ. Туда съъхались полковники, сотники, значные товарищи; въ церкви, стоявшей на рынкъ, они произнесли присягу слушаться Сомка, и на предстоящей радъ избрать его, а не другого, въ полные гетманы. Васюта Золотаренко, какъ бы желая загладить прежнюю непріязнь къ Сомку, теперь изъ всёхъ силъ хлопоталь за него, однихъ убъждалъ, другихъ принуждалъ объщать върность Сомку. Такимъ образомъ, тогда полки нѣжинскій, черниговскій, лубенскій, переяславскій, прилуцкій признали Сомка гетманомъ; но противъ него оставались полки полтавскій, зиньковскій и миргородскій. Бруховецкій понималь, что его сила въ Украинъ зависить оть временных обстоятельствь, что громада склоняется къ нему, пока ее льстять надежды на ограбление значных влюдей. и пока всемъ явно, что московская власть на его сторонъ. Онъ зналь, что у громады намять коротка, и онь до техъ только поръ могъ на нее разсчитывать, пока самъ быль у ней на глазахъ, и если бы скрылся хотя на короткое время, то враги его могли бы взять верхъ и вооружить противъ него ту же громаду, воторая теперь такъ за него стояла. Имъ бы также повърили,

какъ върили до сихъ поръ ему, потому что онъ не переставалъ кричать, что не должно върить имъ. Поэтому, когда царскій посланникъ, Ладыженскій 1), потребоваль отъ Бруховецкаго, въ видахъ прекращенія смуть, убхать на зиму въ Запорожье, и прибыть снова въ Украину весною, на черную раду, когда последняя должна будеть собраться, Бруховецкій отвечаль:— «Я не могу явиться въ Запорожье безъ окончанія черной рады, меня убыютъ вазаки, а не то-Сомко меня на дорогъ стубить, вакъ Выговскій Барабаша; если же со мною станется что-нибудь дурное, вся Украина отложится отъ царя. «Бруховецкій ув'вряль, словесно въ сношеніяхъ съ московскими посланцами и въ письмахъ своихъ въ Москву, что все спасеніе Украины теперь зависить отъ собранія черной рады, --если же не соберется черная рада весною, то Сомко отдастся королю. Думая расположить московское правительство видами на выгоды, Бруховецкій говориль: — «У насъ теперь наказной гетманъ, полковники и начальные люди побрали города, села и мельницы самовольно, и чернымъ людямъ такую тяготу делають, что въ Царе-граде у бусурманъ того не делается; а какъ черная рада станется, то всв доходы у гетмана, полковниковъ, и начальныхъ людей отнимутся, и будутъ собираться въ государеву казну, и ратнымъ людямъ будетъ на жалованье. Воть отчего и Сомко, и Золотаренко, и прочіе начальные люди такъ не хотять черной рады, - оттого, что тогда у нихъ доходы умалятся, а царская казна обогатится». Сомво. напротивъ, представлялъ тому же московскому посланцу, что, если казна остается въ убыткъ, то развъ отъ того безпорядка, какой производить Бруховецкій съ своими запорождами. — «У насъ, — говориль онь, -- казаки будуть переписаны по реэстру особо, а мвщане и посполитые особо; вазаки служить будуть военною службою, а мъщане и посполитые будутъ платить въ казну подати; а теперь, въ этой розни, всѣ казаками называются, и не хотять платить податей, а какъ непріятель придеть, такъ отъ него убъгають, избывають службы и бъгають въ Запорожье, и тамъ рыбу на себя ловять, и говорять потомь, будто на непріятеля ходили». — Бруховецкій ув'тряль, что Сомко сносится съ Тетерей и хочеть отдать Украину Польшъ; что онъ вмъстъ съ Золотаренкомъ непремънно измънитъ царю; а Сомко, въ свою очередь, говорилъ Ладыженскому: — «Бруховецкому нельзя върить; Бруховецкій полу-ляхь; онъ быль ляхь, да присталь въ войску Запорожскому, но онъ никогда казакомъ не быль, и у Богдана Хмель-

<sup>1)</sup> Статейнаго списка Ладиженскаго, которымъ пользовался С. М. Соловьевъ для своей исторіи, мы не отыскали въ дълахъ Малороссійскаго приказа.

ницкаго служиль во дворъ, а не въ войскъ, и Богданъ его не бралъ на службу».

Но Сомко не умълъ такъ подлаживаться къ московскимъ воеводамъ и гонцамъ, и вообще къ московскому правительству (которому всё бесёдовавшіе съ Сомкомъ московскіе люди въ точности передавали его ръчи), какъ это дълалъ Бруховецкій. Сомко, напротивъ, раздражалъ Москву противъ себя. - «Намъ, - говорилъ онъ, — только что объщають, а ничего не дають. Миъ сулили милости, а не заплатили даже собственныхъ моихъ денегъ, что я издержаль на жалованье ратнымь людямь царскимь». Онъ увазываль на гибельныя для народа слёдствія мёдныхъ денегь, онъ, такъ сказать, кололъ глаза московскимъ людямъ этими замъчаніями; онъ то-и-дъло что ропталь и жаловался на московскихъ ратныхъ людей, которые, будучи сами разорены въ конецъ и доведенные до крайности мъдными деньгами, посягають на всякаго рода безчинства и грабежи. Онъ писалъ царю жалобу на царскихъ ратныхъ людей въ самыхъ ръзкихъ выраженияхъ: — «Мы, върные подданные вашего царскаго величества, сколько лътъ подставляемъ свои головы, проливаемъ кровь, лишаемся своихъ имъній и пожитковъ, скитаемся наги и босы, и до конца приходимъ въ разореніе и расхищеніе отъ чужихъ и отъ стояльцевъ (то есть ратныхъ, стоявшихъ на квартирахъ); народъ нашъ россійскій отъ грабежа и крадежа ратных людей разсвянъ во всь стороны; въ Переяславль много найдется пустыхъ дворовъ; хозяева, не терпя болье непривычных для нихъ большихъ обидъ, разбрелись, и остальные думають разойтись». На эти жалобы присланъ въ Переяславль отъ царя стольникъ Бунаковъ; онъ въ Переяславл'в производиль сыскъ и нашель возможнымъ наказать кнутомъ одного только Якушку Нечаева за воровство, а болбе нивого виновнаго не оказалось изъ ратныхъ людей. Сомко объясняль тогда, что московскіе ратные люди и переяславскіе жители, первые отвътчики, вторые челобитчики на нихъ, — еще до прівзда Бунакова то въ бояхъ побиты, то въ полонъ взяты, то умерли; отъ этого теперь выходить, что по иному делу есть челобитчики, да нътъ отвътчиковъ, а по другому есть отвътчики, да нътъ челобитчиковъ, и, въ заключение, просилъ, чтобы впередъ государь не велёль ратнымь людямь обижать переяславских жителей. Эти жалобы, по которымъ нельзя было произвести следствія, естественно внушали еще болбе подозрвнія противъ Сомка; онв вазались явнымъ доводомъ нелюбви Сомва въ великоруссамъ и Московскому государству. Въ Москвъ заключили, что Сомку нельзя ни въ чемъ върить, и, напротивъ, тъ, которыхъ онъ хотель оговорить передъ правительствомъ, черезъ это самое пріобрътали довъріе.

Въ это время, когда въ Москвъ уже считали епископа Меоодія самымъ преданнымъ, надежнымъ и достойнымъ человъкомъ въ Украинъ, Сомко то-и-дъло что писалъ противъ него, умодяя запретить ему мъшаться въ войсковыя дъла, и сказалъ Ладыженскому такъ: -- «Если государь не велить вывести Мееодія изъ Кіева и изъ украинскихъ городовъ всёхъ, и велитъ ему быть на радь, то никто на раду не побдеть; намъ нельзя служить государю отъ такихъ баламутовъ, да и прежде никогда митрополиты не выбирали въ гетманы». Эти выходки противъ Менодія только болбе располагали власть къ последнему, а Сомко темъ самымъ казался соучастникомъ заднепровской, враждебной царю, партіи. Діонисій Балабанъ, навываясь митрополитомъ, считалъ Менодія похитителемъ своего законнаго достоинства, и обращался въ константинопольскому патріарху. Последній выдаль на Мееодія отлученіе, а Діонисій, какъ ему следовало, отослаль его въ Кіевъ. Малая Русь привыкла издавна повиноваться въ дёлахъ церкви константинопольскому патріарху, какъ верховной духовной власти, и приходила въ волненіе. Меводій обратился нь царю, и царь хлопоталь о снятіи отлученія. Въ это время Сомко вдругъ вооружается противъ Менодія и какъ бы противодъйствуетъ царскому расположенію въ этому человѣку.

Въ Москвъ привыкли считать Сомка такимъ двоедушнымъ челов вкомъ, который говорить одному то, другому иное объ одномъ и томъ же; и въ самомъ дълъ, Сомко то увърялъ, что снимаеть съ себя гетманство, готовъ уступить его тому, кого выберуть на черной радъ, самъ же будеть служить царю чернякомъ; то ссылался на козелецкую раду, говориль, что выборъ уже оконченъ, что настоящій уже избранный гетманъ — онъ, что у него есть и листь за руками и печатями полковниковъ; прежде не приступалъ къ его выбору Золотаренко; теперь, когда и Золотаренко съ своею партіею призналь уже его гетманомъ, не было, казалось, причины не быть ему въ этомъ достоинствъ; дъло кончено, и если будетъ весною еще рада, то на ней некого бол'ве выбирать, и остается только князю Ромодановскому вручить царскую утвердительную грамоту избранному на козелецкой радъ гетману. Въ то же время Сомко черезъ посланцевъ говорилъ о вольностяхъ и правахъ казацкихъ, надъялся ихъ утвержденія отъ царя. Бруховецкій поступаль въ этомъ случав гораздо политичнъе и практичнъе; онъ не жаловался на великоруссовъ, не просиль подтвержденія какихь бы то ни было правь, зная, что Москвѣ всего непріятнѣе сдыпать отъ малоруссовъ о правахъ и вольностяхъ; онъ весь предавался на волю царя,—этимъ-то онъ и выигрывалъ въ Москвѣ, а доброе о немъ мнѣніе, какъ о надежномъ человѣкѣ, давало ему право надѣяться, что гетманство останется за нимъ, кто бы ни былъ его соперникъ.

Золотаренко, помирившись съ Сомкомъ, не только не выиграль, но проиграль въ Москвъ; онъ уже и такъ утрачиваль прежнее доверіе въ себе; теперь, когда узнали, что онъ сошелся съ Сомкомъ, котораго не любили, то и на него стали смотръть какъ на подозрительнаго человъка; въ добавокъ, онъ однимъ поступкомъ навлекъ на себя неблагосклонное вниманіе: у него было имущество, которое онъ держаль въ Великой Руси, въ Путивлъ, чтобы спасти отъ случайнаго расхищенія въ безпокойной Украинъ; но какъ только онъ примирился съ Сомкомъ, тотчасъ перевезъ это имущество въ Нѣжинъ. Тогда враги его стали толковать и объяснять, что Золотаренко, поладивши съ Сомкомъ, сделаль это потому, что заодно съ Сомкомъ хочетъ измѣнить царю и передаться Польш'ь, вакъ только выберуть Сомка въ гетманы. Этотъ человъкъ, послъ своего примиренія съ Сомкомъ, утвержденнаго обоюдною присягою въ церкви, не переставалъ строить козни противъ того, кому торжественно объщалъ повиноваться. Надежда на гетманство еще воскресла въ немъ. Московскій гонецъ сказаль ему, что Сомко думаеть, что уже дело кончено, онъ избранъ въ гетманы и хвалится темъ, что нежинскій полковникъ призналъ его. Въ Васютъ пробудилось прежнее самолюбіе и онъ сказаль: -- «До черной рады пусть будеть Сомко гетманомъ, чтобы между нами розни не было, но потомъ гетманомъ будетъ тотъ, кого выберетъ чернь; мы не выбирали совершеннымъ гетманомъ Сомка, это онъ самъ затвялъ; Сомко измвиникъ: онъ сносится съ Тетерею; ему върить нельзя». Понятно, что при тавой двуличности, какую оказывали два помирившіеся наружно соперника, при техъ наговорахъ, которые про нихъ разсыпали, Москва не могла, въ видахъ благоразумія, върить ни тому, ни другому, должна была остерегаться и того, и другого, и болье всего склоняться върить Бруховецкому, по крайней мъръ, потому, что последній говориль всегда одно и безь видимыхь улововъ, постоянно отдавался на волю московского правительства, на одного царя полагалъ надежды.

## XVI.

Наступила весна 1663 года. Московское правительство оповъстило, что, согласно общему желанію, въ Украинъ будеть черная рада въ половинъ іюня, а на ней долженъ быть выбранъ гетманъ большинствомъ голосовъ народа. Мъстомъ для рады назначили Нежинъ. Казаки и поспольство должны были сходиться туда со всёхъ сторонъ и вступать въ собраніе безъ оружія. Это всенародное собраніе должень быль открыть посланный нарочно для этой цёли окольничій, князь Данило Степановичъ Великогагинъ. Бруховецкому не совсвиъ нравилось, что рада происходить будеть въ Нежине, городе ему противномъ; ему хотелось бы, чтобы она собралась въ Гадячь, гдь онъ, такъ сказать, уже насидълъ себъ мъсто. Но надобно было пользоваться временемъ. Бруховецкій разослаль своихь запорожцевь по разнымь краямь склонять народь идти въ Нъжинъ на раду; запорожцы подстрекали чернь противъ значныхъ, кричали, что значные, находясь на начальствъ, дълали простымъ людямъ утъсненія, и теперь пришель чась отплатить имъ. Уговаривали народъ ограбить Нвжинъ — гитоло значныхъ.

Назначенный отъ царя окольничій прибыль вмісті со стольнивомъ, Кирилломъ Степановичемъ Хлоповымъ, въ сопровожденіи вооруженных отрядовъ, подъ начальствомъ полковниковъ Страсбурга, Инглиса, Полянскаго, Воронина, Шепелева и Сврябина. По изв'єстію, сообщаемому украинскою л'єтописью (изв'єстною подъ именемъ «Лътописи Самовидца»), Бруховецкій, прежде, чёмъ великорусскіе посланцы достигли до Нёжина, поспёшиль имъ навстръчу, сошелся съ Великогагинымъ и Хлоповымъ; съ нимъ былъ и Менодій. Они постарались уб'вдить и расположить въ свою пользу царскихъ посланныхъ подарками. Такъ, по замѣчанію льтописца, обычно людямъ соблазняться дарами. Но если Бруховецкій въ самомъ дёлё дарилъ тогда Великогагина, вавъ и должно быть, по обычаямъ того времени, то это могло имъть значение одного почета, а расположить царскаго окольничаго въ себъ Бруховецкій не могь болье того, сколько дело его было уже подготовлено въ его пользу въ Москвъ. Ромодановскій давно быль на его сторонъ. Въ Москвъ считали его единственнымъ въ Украинъ лицомъ, годнымъ для гетманскаго достоинства, и Великогагинъ, ъдучи на Украину, быль уже настроенъ правительствомъ благопріятствовать Бруховецкому, а не комунибудь другому. Это же темъ более было легво, что поспольство украинское было все за Бруховецкаго, а въ то же время и за Москву.

Московскіе люди вступили въ Нѣжинъ и расположились въ старомъ и новомъ городъ. Рада назначена была 17 іюня. Оставалось несколько дней до этого времени. Толпы народа отовсюду валили къ Нѣжину и укрывали поле въ окрестности города. Васюта съ своими нъжинцами быль въ городъ. Сомко съ переяславцами, сопровождаемый значными товарищами, сталь у воротъ, называемыхъ Кіевскими. Прибыли полковники лубенскій, черниговскій съ своими полками и стали близъ Сомка. Они были вооружены, наперекоръ приказанію царкаго посланца; въ таборъ у нихъ были пушки. Сомко и его приверженцы продолжали твердить, что собственно новаго выбора быть не должно; избирательная рада была уже въ Ичнъ, остается только подтвердить и объявить народу царское утвержденіе. По изв'ястію украинской лътописи, Сомко представлялся князю Великогагину, оказаль ему подобающую почесть, поручиль себя, всёхь полковниковъ и войско на милость царскаго величества, увъряль въ непоколебимой своей върности престолу, предъявляль свои права, ссылаясь на двукратное свое избраніе радою вазацкою въ Козельцѣ и въ Ичнѣ, и замѣчалъ, что собраніе черной рады опасно; такое собраніе черни не можеть обойтись безъ бунтовъ и безпорядковъ. Князь Великогагинъ выслушалъ его сухо и отвъчаль, что по царскому указу следуеть быть черной раде, на воторой спросять: кого народь хочеть, и кто народу окажется любь, того и утвердять на гетманствъ.

Золотаренко, въроятно видя, что въ городъ беретъ верхъ сторона противная, выталь изъ Нъжина къ Сомку съ своимъ полкомъ въ одинъ таборъ; его казаки были вооружены, и везли пушки, не смотря на то, что князъ Великогагинъ запрещалъ царскимъ именемъ брать оружіе. Окольничій велълъ своимъ людямъ пропустить нъжинцевъ изъ городскихъ воротъ, чтобы преждевременно не раздражить партіи значныхъ.

Бруховецкій сталь на противоположной сторонь города. Его таборь сь запорожскимь кошемь и казаками полковь, не приставшихь къ Сомку, и съ громадою отовсюду стекавшейся черни, помъщался на урочищь Романовскій-Куть.

Дёло шло о томъ, на какомъ концѣ города будетъ происходить рада. И та и другая партія разсчитывала на это и надѣялась отъ этого себѣ успѣха, потому что, въ случаѣ нужды, можно было взять числомъ не голосовъ, а рукъ. Сомко и его приверженцы много полагались на мѣстность; у нихъ казаки были вооружены, слѣдовательно, если бы дошло до драки, то меньшее число, въ сравнении съ громадою черни, могло взять надъ нею верхъ, умѣя хорошо владѣть оружіемъ.

Вотъ, съ присворбіемъ узнаетъ Сомво, что царскій шатеръ разбивается на той сторонѣ, гдѣ стоитъ Бруховецкій. Онъ отправилъ ко князю посланца, просилъ, чтобы рада происходила непремѣнно у Кіевскихъ воротъ, и въ случаѣ отказа грозилъ уйти въ Переяславль. Окольничій не обратилъ на это вниманія. Сомко, своими рѣзкими требованіями и угрозами, могъ только болѣе вредить себѣ, еслибъ судьба его и безъ того не была рѣшена.

16 іюня, наканунѣ рокового дня, князь Великогагинъ послалъ къ Сомку и прочимъ полковникамъ приказаніе перейти на другую сторону города и стать по лѣвую сторону шатра безъ оружія и пѣшкомъ. Скрѣпя сердце, Сомко повиновался. За нимъ повиновались и другіе. Они обошли городъ и явились на пространную равнину съ восточной стороны города Нѣжина. Уже красовался нарядный царскій шатеръ, присланный изъ Москвы; передъ нимъ были устроены подмостки, на которыхъ стоялъ длинный столъ; на этотъ столъ слѣдовало поставить новоизбраннаго гетмана и повазать его народу. Гетманская булава лежала на виду и ожидала достойнаго избранника народной воли.

Сомво и его приверженцамъ велъли явиться пъшими и безоружными; они явились на коняхъ, съ саблями, ружьями, и даже привезли съ собой пушки. Имъ велъно было стать на лъвой сторонъ отъ шатра, — они стали на правой, гдъ стоялъ и Бруховецкій: они боялись, что ихъ умышленно хотятъ отдалитъ и не дать имъ возможности одержать верхъ на радъ послъ того, какъ прочтется царскій указъ. Ихъ кармазинные, вышитые золотомъ, жупаны, богатые уборы на коняхъ, составляли противоположность съ сермяжными свитами и лохмотьями пъшихъ, обнищалыхъ, разоренныхъ сторонниковъ Бруховецкаго, сбъжавшихся отовсюду на добычу — грабить тъхъ, которые пышнились своими богатствами во времена, печальныя для громады украинскаго народа.

Въ этотъ день рада не открывалась. Князь Великогагинъ прівхадъ изъ города, вошель въ царскій шатеръ, и за нимъ последоваль Бруховецкій. Они дружески советовались, какъ поступить, чтобы на предстоящей раде устроилось дело въ пользу Бруховецкаго. Последній обещаль князю употребить остатокъ дня на то, чтобы привлечь на свою сторону приверженцевъ Сомко.

Враги не могли спокойно провести вечера и ночи передъ завътнымъ днемъ. Князю пришлось разбирать возникшую между ними вспышку. Бруховецкій прислаль къ нему сотника и жало-

вался, что Сомко взяль въ плень нескольких его казаковъ и отняль у нихъ лошадей по тому поводу, что посыланъ быль отрядъ въ триста человекъ освободить некоего Гвинтовку, который впоследствии заместилъ Золотаренка на полковничьемъ уряде. Окольничій послаль къ Сомку какого-то маіора потребовать объясненія. Князь приказываль прекратить всякія ссоры и несогласія. Дёло объясняль Золотаренко.—«Мой брать—сказаль онъ—взять однимъ изъ старшихъ у Бруховецкаго, Гвинтовкою, и окованъ цёпями, и я посылаль освободить своего брата. Более ничего».

17 іюня, съ восходомъ солнца, начали бить въ литавры и бубны. Московское войско стало въ боевой порядовъ. Солдаты становились по правую сторону шатра, стрѣльцы по лѣвую. Малоруссы начали подвигаться волнистыми толпами изъ своихъ таборовъ. Съ обѣихъ сторонъ развивались распущенныя знамена казацкія. Около десяти часовъ утра, князь Великогагинъ съ Хлоповымъ и товарищами отправился въ царскій шатеръ, и увидавши, что казаки идутъ вооруженные, послалъ къ нимъ еще разъ приказаніе оставить оружіе. Бруховецкій изъявлялъ готовность оставить оружіе, но объясняль, что это будетъ для него не безопасно, потому что соперники его идутъ съ оружіемъ и могутъ напасть на безоружныхъ. Сомко и подавно не рѣшался обезоружить себя; онъ ясно видѣлъ, что князь Великоганинъ склоняется на сторону Бруховецкаго; для него оружіе составляло послѣднюю надежду; его положеніе было такимъ, что—либо панъ, либо пропалъ.

Вслъдъ затъмъ Сомко увидалъ, что Бруховецкій не лънивъ, и не даромъ трудился въ предъидущій день чрезъ своихъ пособниковъ. Чуть только Сомко, идя изъ табора съ своими полками, поравнялся на одной линіи съ Бруховецкимъ, простые казаки толпами переходили изъ рядовъ Сомка въ ряды Бруховецкаго: они увидъли, что за послъдняго царь и народъ.

Прівхаль епископъ Менодій и вошель въ шатеръ.

Наступаль часъ рады. Говоръ утихъ. Всё ожидали съ напряженнымъ вниманіемъ. Князь вышелъ изъ шатра съ царскою грамотою въ рукъ. Подлё него былъ Месодій. Онъ послалъ своихъ офицеровъ къ Сомку и Бруховецкому.

— Князь приказываеть вамъ, говорили они, оставить лошадей и оружіе и явиться пѣшкомъ къ шатру съ вашею старшиною и знатнъйшими казаками слушать царскую грамоту.

Объ стороны отправились. Но Сомко явился, въ противность приказаній, съ саблею и сандакомъ; о-бокъ его шелъ его зять и несъ бунчукъ, такъ что Сомко являлся напоминая своею обстановкою, что онъ считаетъ себя уже гетманомъ, избраннымъ ка-

заками, и стоить кръпко за свое право. Толпа казаковъ его полка слъзла съ коней и стояла вдали, готовая по первому знаку броситься съ оружіемъ на противниковъ.

Князь Великогагинъ съ своими товарищами взошелъ на подмостки и читалъ царскую грамоту. Въ ней говорилось, что царь соизволилъ быть черной радъ для избранія единаго гетмана войска Запорожскаго. Князь не успълъ прочитать и половины этой грамоты, по обыкновенію очень плодовитой словами, какъ сторонники Сомка хлынули къ шатру и закричали:

- Сомко гетманъ! Якимъ Семеновичъ Сомко воинъ храбрый и въ дѣлахъ искусный; онъ не щадилъ здоровья своего за честь и славу его царскаго величества. Его хочемъ совершеннымъ гетманомъ устроити!
- Бруховецкій гетманъ! Сомко измѣнникъ! заревѣла громада, приверженная къ Бруховецкому, и также хлынула къ шатру.

И тѣ и другіе бросали вверхъ шапки по казацкому обычаю и кричали — Сомко гетманъ! Бруховецкій гетманъ! Сомко измѣнникъ! Бруховецкій измѣнникъ!

Сторонники Сомка сперва опередили противниковъ, схватили своего претендента, подняли, поставили на столъ и прикрыли знаменами. Но вследъ затемъ наперли на нихъ сторонники Бруховецкаго, понесли своего претендента на рукахъ, и поставили на томъ же длинномъ столъ, гдъ уже стоялъ Сомко, прикрытый знаменами и бунчуками.

Князь съ своими товарищами, не дочитавъ грамоты, былъ спихнутъ и оттиснутъ; онъ ушелъ въ свой шатеръ.

Началась свирьпая рукопашная драка и борьба между ожесточенными противниками. Зять Сомка, державшій подлів него бунчукъ, быль убитъ; его бунчукъ изломали. Сомво не удержался на столь; булаву у него вырвали. Драка разгоралась сильнъе и участниковъ прибывало все болъе и болъе, но московскаго войска полковникъ немецъ Страсбургъ велель пустить въ дерущуюся между собою толпу ручныя гранаты; много отъ нихъ легло убитыхъ и раненыхъ. Эта энергическая мъра превратила свалку. Бруховецкій остался поб'єдителемъ надъ грудою мертвыхъ и умиравшихъ, и со знаками гетманскаго достоинства, съ булавою и бунчукомъ, вошелъ въ царскій шатеръ. Сомко успъль съ трудомъ състь на коня и убъжать въ свой обозъ. За нимъ слъдовала толпа его стороннивовъ, гонимая московскими гранатами. Бруховецкій дружески бесёдоваль съ окольничимь; съ нимъ быль и неразлучный Меоодій. Чернь ликовала и провозглашала Бруховецкаго гетманомъ. Восклицаній въ пользу Сомка скоро не раздавалось ни одного.

Сомко, въ своемъ станъ поговоривши съ старшиною, отправилъ ко князю посольство. — «Сомко проситъ — говорили его посланцы — возвратить тъло бунчужнаго, его зятя, для погребенія, а также возвратить раненыхъ и оказать правосудіе надъ тъми, которые перебили и переранили такое множество нашего народа. Войско не признаетъ Бруховецкаго гетманомъ, хотя онъ и захватилъ булаву въ свои руки. Сомко съ полками уйдетъ въ Перенславль, а оттуда учнетъ писать къ его царскому величеству, что Бруховецкому дали булаву противъ общаго желанія, а войско не принимаетъ его.»

— Сомко и его люди — сказалъ князь — сами виноваты; они подали поводъ къ безпорядку; зачёмъ они пришли съ оружіемъ и насильно хотёли поставить гетманомъ Сомка?

Потомъ окольничій послаль къ Сомку какого-то Непшина (въроятно дворянина или сына боярскаго).

- Князь зоветь тебя со старшиною въ шатеръ; тамъ пор\*вшите мирно и согласно.
- Мы не можемъ довърять, отвъчали ему, насъ также убьють, какъ убили бунчужнаго. Да и ръшать нечего; дъло давно вончено. Гетманъ выбранъ. Гетманъ Сомко.

Бруховецкій отправился въ свой таборъ съ булавою и бунчуками. Чернь бъжала за нимъ и около него, метала вверхъ шапки и кричала: Бруховецкій гетманъ!

На другой день, 18 іюня, окольничій съ товарищами и епископъ Меоодій опять собрались въ шатрѣ. Послѣ совѣта между собой послали двухъ офицеровъ, одного къ Сомку, другого къ Бруховецкому.

«Рада не окончена — извъщали они — приходите опять къ царскому шатру со старшиною, а казаки пусть стоятъ на полъ, поодаль, только безоружные.

Оба объщали. Новая рада назначена была на третій день.

Но въ тотъ же день она оказалась ненужною. Въ войскъ Сомка поднялся бунтъ. Собственно его истинные приверженцы были только старшины и значные казаки. Простые казаки, бывшіе до сихъ поръ на его сторонъ, раздъляли въ душъ одинаково съ толпою, стоявшею за Бруховецкаго, злобу противъ тъхъ, которые поставлены были выше ихъ по званію или по состоянію, и потому легко заразились примъромъ большинства громады народной. Притомъ же значные, прівхавшіе туда черезъчуръ великольпо, привезли съ собой на показъ свои богатства; возы ихъ были не пусты. Это соблазняло бъдняковъ, особенно когда Бруховецкій черезъ своихъ пособниковъ возбуждаль ихъ ограбить эти возы. Нъсколько сотенъ изъ войска Сомко, въ

роятно сговорившись прежде, похватали свои знамена и, распустивь ихъ, ушли въ Бруховецкому, и поклонились ему какъ гетману, а потомъ повернули назадъ, бросились на возы своей старшины и принялись выбирать изъ нихъ, что кому нравилось, и что кто успъвалъ себъ схватить. Сомко, Золотаренко, полковники лубенскій и черниговскій и ихъ полковые чины бросились искать у князя Великогагина спасенія отъ разнузданной толпы. Князь Великогагинъ приказалъ ихъ всѣхъ взять подъ стражу и препроводить въ нѣжинскій замокъ. Современникъ говоритъ, что они сами тогда желали, чтобы ихъ укрыли хоть куда нибудь. Всѣхъ ихъ было человѣкъ пятьдесятъ. У нихъ отобрали лошадей, оружіе, сбрую, сняли съ нихъ даже платье и посадили подъ замокъ. Золотаренко еще прежде отправилъ туда свою жену и дѣтей, повѣривъ ихъ Михайлу Михайловичу Дмитріеву.

Посл'в того, когда чернь не голосами, а самымъ д'вломъ показала, кого она не желаетъ вид'вть гетманомъ, князь Великогагинъ послалъ звать Бруховецкаго.

— Какъ прикажетъ князь явиться, съ оружіемъ или безъ оружія? спрашивалъ Бруховецкій.

Ему отвѣчали: — Безъ оружія все войско должно собраться. Тогда впередъ выѣхала стройно конница, безъ оружія, но со знаменами; за нею слѣдовала пѣхота, также безоружная. Конница стала въ видѣ полумѣсяца около шатра, такъ что одинъ ея конецъ упирался въ правый, а другой въ лѣвый бокъ шатра. Пѣхота стала въ срединѣ противъ шатра. Окольничій съ московскими чинами и съ неизбѣжнымъ Мебодіемъ вышелъ подъ прикрытіемъ алебардъ въ средину казацкаго круга. Бруховецкій, полковники, сотники, атаманы, эсаулы отдавали ему почетъ. Онъ спрашивалъ: — Кого хотите имѣть гетманомъ? — Толна отвѣчала: — Мы выбрали Ивана Мартыновича Бруховецкаго.

— Твоя милость долженъ взять бунчукъ и обойти кругомъ ряды казаковъ, сказалъ князь Великогагинъ.

Бруховецкій сділаль это, и мимо какихъ казаковъ онъ проходиль, ті казаки склоняли передъ нимъ знамена и бросали вверхъ шапки, давая тімь знать, что они выбрали и признають его гетманомъ.

Послъ этой церемоніи, князь съ московскими чинами вошель въ шатеръ. За нимъ Бруховецкій и Меоодій.

Здѣсь царскій посланникъ вручилъ новоизбранному гетману булаву и бунчукъ изъ своихъ рукъ и проговорилъ оффиціально рѣчь, утверждавшую его въ гетманскомъ достоинствѣ. Бруховецкій на радости предложилъ тогда же, въ знакъ своей признательности за поставленіе его въ гетманы, чтобы въ украинскихъ го-

родахъ были помъщены московскія залоги (гарнизоны) и на содержаніе ихъ обращенъ былъ лановой налогъ, который народъ
когда-то платилъ польскимъ королямъ, и хлъбъ, собираемый до
того времени въ каждомъ полку на полковника; сверхъ того,
чтобы при каждомъ городъ, гдъ будутъ гарнизоны московскихъ
нодей, воеводамъ и офицерамъ московскаго войска отведены были
на пятнадцать верстъ земля для пастбища и сънокосъ, да въ добавокъ слъдовало обложить особою данью мельницы для содержанія ратныхъ царскихъ силъ. Для себя собственно онъ просилъ
выдачи враговъ своихъ, Сомка и Золотаренка съ товарищами, и
увърялъ, что такъ хочетъ народъ и волнуется по этому поводу.

Князь подаль ему надежду, что будеть такъ, какъ онъ хочетъ. Торжествующій Бруховецкій въ тотъ же день въ нъжинской соборной церкви присягнулъ на върность и получилъ царскую жалованную грамоту съ золотыми буквами. Пушечные выстрълы возвъстили народу, что избранный имъ гетманъ утвержденъ волею великаго государя.

Новый гетманъ тотчасъ смёниль всёхъ полковниковъ и старшину, и назначиль новыхъ изъ своихъ запорожцевъ, съ которыми съ самаго начала умышляль удавшійся теперь перевороть. Бруховецкій исполниль свое об'ящаніе, которое сообщали черному народу его пособники: онъ дозволилъ грабить богатыхъ и потъшаться вообще надъ значными въ теченіе трехъ дней. По этому дозволенію, безобразное пьянство, грабежи, насилія, продолжались три дня; значныхъ мучили безпощадно; никто за нихъ не взыскиваль, все обращалось въ шутку, говорить самовидець. Все имъніе тъхъ, которые сильди въ замкъ поль стражею, было расхищено, такъ что у нихъ во дворахъ не осталось ровно ничего. Худо было всякому, вто носиль кармазинный жупань; иныхъ убивали, а многіе тъмъ спасли себя, что одълись въ сермяги. Городъ Нъжинъ охранило московское войско, а иначе его бы ограбили, а потомъ съ-пьяна и сожгли бы до основанія. По истеченіи трехъ льготныхъ дней, Бруховецкій далъ приказаніе прекратить грабежи и безчинія, предоставивъ каждому искать судомъ за оскорбленіе, если оно прежде было нанесено. Не одинь значный человекъ потерпёль тогда отъ своего слуги, который мстиль своему господину за то, что самь отъ него прежде нереносиль брань и побои, какъ это часто во дворахъ бываетъ, по замвчанію летописца. Местечко Ичня, где была рада, избравшая Сомка, было сожжено въ пепелъ; сгорела и церковь, гдъ присягали Сомку на върность и послушаніе.

Новопоставленные изъ запорожцевъ полковники получили каждий по сту человъкъ стражи. Эти временщики тотчасъ же по-

казали, что они такое, и чего можно впередъ ожидать отъ нихъ. Не только значные, но и простые потерпъли отъ нихъ утъсненія и оскорбленія на первыхъ же порахъ. На Украинъ настало господство холоповъ, которые вдругь сделались господами, и, упоенные непривычнымъ достоинствомъ, не знали предъловъ своимъ необузданнымъ прихотямъ и самоуправству. Они брали у жителей провіанть и фуражь безденежно; жители обязаны были ихъ кормить и одевать. Они — говорить русскій летописець дълали такое озлобленіе, что можно было подумать, что ихъ назначиль не гетмань, избранный народною волею, а тирань ненасытный, оскорбитель человъчества 1). Въ то время, когда на лъвой сторонъ происходиль этотъ перевороть, на правой загорълось возстание противъ Тетери. Виновникомъ его былъ священникъ въ Паволочи по имени Иванъ Поповичъ. Онъ нъвогда быль казацкимъ полковникомъ, потомъ посвятился во священники, а теперь сняль съ себя священническое достоинство, опять приняль званіе полковника, вошель въ сношенія съ Сомкомъ, надъялся съ лъвой стороны помощи и началь возстание свое темъ, что велель изрубить всехъ жидовъ въ Паволочи. Народъ, ненавидя поляковъ, обрадовался, что находится предводитель и началь въ нему стекаться, но въ то время Сомко быль уже въ неволъ. Поповичу все равно было, что Сомко, что Бруховецкій, и онъ обратился въ Бруховецкому, прося помощи. Но Бруховецкій не подаль ему помощи, и «паволоцкій попъ», стісненный Тетерею, чтобы избавить городъ отъ гибели, сдался и умерь вь ужасныхъ мукахъ пытокъ. Такимъ образомъ, эта попытка остановить раздвоеніе Украины не удалась.

Съ избраніемъ полнаго, а не наказнаго, гетмана на лѣвой сторонѣ, начинается въ южной Руси печальный и бурный періодъ двугетманства. Московское правительство медлило утвержденіемъ особаго гетмана на лѣвой сторонѣ, пока Хмельницкій носиль гетманское званіе. Оно ожидало, что слабый гетманъ, когда поляки доведутъ его до отчаянія, рѣшится наконецъ возвратиться къ своей прежней присягѣ, тѣмъ болѣе, что онъ не разъ подавалъ надежду на свое обращеніе. Это было бы,

<sup>1)</sup> Эти новыя начальственныя лица по актамъ значутся: судьи генеральные Юрій Незамай и Петръ Забъла, обозный Животовскій, потомъ Иванъ Цесарскій, эсаулъ войсковой Парфенъ Нужный, эсаулъ арматный Богданъ Щербакъ, писарь войсковой Степанъ Гречановичъ, войсковой дозорца скарбу (казначей) Ракушка, полковники лубенскій Игнатъ Вербицкій, сосницкій (новообразованный полкъ) Яковъ Скиданъ, полтавскій Демьянъ Гудшелъ, зиньковскій Василій Шиманъ, стародубовскій Иванъ Плотникъ, прилуцкій Данпло Писецкій, нёжинскій Матвѣй Гвинтовка; въ Кіевѣ былъ Василій Дворецкій.

вавъ уже заменено выше, очень выгодно для Москвы; съ нимъ вивств задивпровская Украина опять присоединилась бы къ Москвъ. Притомъ имя Хмельницкаго заключало въ себъ все-таки еще обаятельную силу для людей Малой Руси. Когда же Юрій приняль монашество и сошель съ политическаго поприща, Москвъ не оставалось болье ждать ничего; на Тетерю не было надежды. Такимъ образомъ, въ Украинъ, прежде единой и нераздъльной, теперь поливе и закончениве означилось раздвление на двв половины: одна была за Московскимъ государствомъ, другая за Польшею. Люди, видъвшіе впереди неминуемую гибель неокръпшаго политическаго тъла гетманщины, со вздохомъ припомнили слова евангельскія: «всякое царство разд'єлившееся на ся не станеть»! Это еще не выросшее твло умирало столько же отъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, сколько отъ внутреннихъ недостатковъ своей природы, и правду сказать — болже всего отъ послёлнихъ.

Бруховецкій, вмісті съ изъявленіемъ благодарности царю, доносиль на Сомка, Золотаренка и на ихъ приверженцевъ, посаженныхъ подъ стражу, что они измінники. Доводомъ служило то, что у Сомка найденъ былъ гадячскій договоръ, доставшійся казакамъ по разбитіи Выговскаго въ 1659 году. Сомко не уничожиль его, не доставиль царю, а держаль у себя, слідовательно хотіль при случай воспользоваться этимъ документомъ. Бруховецкій увіряль, что если бы Сомко добился гетманства, то потребоваль бы новаго договора съ московскимъ государствомъ въ смыслі гадячскихъ статей, а если бы ему отказали, то сталь бы иначе промышлять. Царь приказаль отдать обвиняемыхъ на судъ войску Запорожскому.

Обвиненія противъ Сомка были не совсёмъ несправедливы. Изъ современныхъ писемъ Тетери къ королю видно, что Сомко, ожидая черной рады, велъ сношенія съ Тетерею о присоединеніи лѣвой стороны Днѣпра къ Польшѣ. Не приступая ни къ чему рѣшительному (хотя ему съ Тетерею удобнѣе было сойтифь, чѣмъ съ самимъ Юріемъ; если бы пришлось къ дѣлу, Тетеря вѣроятно уступилъ бы гетманство Сомку, получивъ за то отъ короля воеводство или что нибудь подобное), Сомко, вѣроятно, подготовлялъ себѣ дружбу съ Польшею, какъ послѣднее средство, когда уже съ Москвою не оставалось бы никакой возможности кончить такъ, какъ онъ хотѣлъ. А такъ какъ Москва ни за что не соглашалась на умаленіе своей власти въ Украинѣ, и на расширеніе мѣстной автономіи (что было завѣтною цѣлью Сомка и значныхъ, потому что сходилось съ ихъ эгоистическими стрем-

леніями), — поэтому измёна была бы неизбёжна, если бы Сомво сдёлался гетманомъ; впослёдствіи, не избёжалъ ея и Бруховецкій.

Судъ надъ обвиненными происходилъ въ Борзив и былъ коротокъ. Онъ велся, разумвется, такъ, что подсудимымъ не дано никакихъ средствъ къ спасенію и оправданію. Сомка, Золотаренка, черниговскаго полковника Силича, лубенскаго Шамрицкаго и ивсколькихъ другихъ приговорили къ отрубденію головы 1); ивкоторыхъ же, не такъ ненавистныхъ Бруховецкому, рвшили послать въ оковахъ въ Москву 2), для отправки ихъ въ ссылку по распоряженію московскаго правительства.

18 сентября, на рынкѣ въ Борзнѣ совершена была казнь. Сомку послѣднему пришлось испить смертную чашу. По извѣстію, сообщаемому лѣтописью Гробянки, татаринъ, исполнявшій должность палача, былъ пораженъ мужественною красотою Сомка, хотя уже далеко не молодого.

— Неужели и этому надобно рубить голову? спросиль онъ. Безсмысленныя вы и жестокія головы! Этого челов'я создаль Богъ на показъ ц'ялому св'яту, и вамъ не жаль предавать его смерти!

Вследъ затемъ, разумется, онъ немедленно исполнилъ свою обязанность.

Обозный Иванъ Цесарскій и кіевскій полковникъ Василій Дворецкій присутствовали, вм'єст'є съ прилуцкимъ полковникомъ Писецкимъ, при казни, а потомъ отвезли въ Полтаву дв'єнадцать приговоренныхъ къ ссылк'є. Изъ Москвы ихъ отправили въ Сибирь.

### Н. Костомаровъ.

<sup>1)</sup> Ананасія Щуровскаго, Павла Киндія, Ананію Семенова, Кирилла Ширяя.

<sup>2)</sup> Кіевскаго полковника Семена Третьяка, иркатевскаго полковника Матвтя Понктвича, Дмитрія Черняевскаго, писаря Сомка, Самуила Савицкаго, Михаила Вуяхевича, писаря переяславскаго полка Оому Тризнича, барышевскаго сотника Ивана Воробья (Горобця), двое братьевъ переяславцевъ Семена и Порфирія Кулжонки, нъжинскаго полка эсаула Левка Бута, писаря Захара Шикія, и мгарскаго монастыря игумена Виктора Зегаровскаго.

## ТЫСЯЧА-ВОСЕМЬСОТЪ-ВТОРОЙ-ГОДЪ

въ

# ГРУЗІИ

VII \*).

Юридическое, гражданское и военное устройство Грузіи.

Особенности юридическаго, гражданскаго и военнаго устройства Грузіи, укорененныя вѣками, могуть лучше всего объяснить намъ тѣ явленія, которыми сопровождалось русское господство въ этой странѣ съ самаго начала его утвержденія. Потому и мы должны заключить нашъ общій обзоръ нравовъ и быта грузинъ разсмотрѣніемъ главнѣйшихъ изъ тѣхъ особенностей, а уже за тѣмъ перейти къ исторіи 1802 года, который былъ первымъ годомъ нашего господства въ Грузіи, когда старые и новые порядки стали, наконецъ, лицомъ къ лицу.

Съ самаго начала грузинской исторіи, монархическая форма правленія оставалась въ ней постоянно господствующею. Царь имѣлъ неограниченную власть и всѣ его повелѣнія считались закономъ; онъ былъ главою правосудія, и дворъ его служилъ почти обывновеннымъ мѣстомъ суда. Но въ городахъ были салакбо—мѣсто общественной бесѣды, куда собирались грузины всѣхъ состояній для разговоровъ и разсужденій о дѣлахъ государственныхъ. Тутъ же производились судъ и расправа. Въ Тифлисѣ, салакбо было

<sup>\*)</sup> См. выше, т. II, стр. 9 — 52, и 537 — 584.

передъ царскимъ дворцомъ. Въ судахъ и при разборахъ тяжебныхъ дёлъ, царь руководствовался однимъ собственнымъ произволомъ и обычалми Востока: по его приговору рубили преступникамъ члены, выкалывали глаза и т. п.

«Грузія есть страна, одаренная всёми благами, говорить царь Вахтангь въ введеніи въ собранію грузинскихъ законовъ; но, по непостоянству временъ и измёненію обстоятельствъ, въ ней судили и рядили по своему мудрованію: одни — по родству и дружбѣ, другіе — изъ боязни, иные, — по отсутствію страха Божія, а нѣкоторые — по лихоимству, однимъ словомъ, кому какъ было угодно».

Вахтантъ былъ первымъ изъ царей, который позаботился о составленіи законовъ для грузинскаго народа. Собранные и изданные <sup>1</sup>) имъ законы служили руководствомъ только однимъ судьямъ. Царь же при своихъ рѣшеніяхъ никогда ими не руководствовался, считая себя выше и внѣ всякаго закона.

Вахтангово уложеніе было простымъ сборникомъ правилъ и народныхъ обычаевъ; помѣщенныя въ немъ статьи часто противорѣчили другъ другу. Такъ, духовные законы не сходились въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ гражданскими. Первыми предоставлялось, напримѣръ, право лицамъ духовнаго званія быть рѣшительными судьями въ дѣлахъ свѣтскихъ, тогда какъ гражданскими законами запрещено духовнымъ лицамъ мѣшаться въ мірскія дѣла ²). Въ уложеніи нашли мѣсто извлеченія изъ греческихъ, армянскихъ законовъ и книгъ Моисея. Законы варварскихъ народовъ, какъ напримѣръ, плата за убійство и рану, оправданіе раскаленнымъ желѣзомъ и кипяткомъ, также вошли въ составъ уложенія.

Въ семейныхъ отношеніяхъ грузинъ, было запрещено вдовцу жениться на дѣвицѣ. Христіане не должны были отдавать своихъ дочерей за иновѣрцевъ, и въ свою очередь не жениться на ихъ дочеряхъ. Если кто женится на невѣсткѣ своей, того «да зальютъ съ нею другъ противъ друга известкою».

Мужъ и жена по причинъ бездътства не могли быть разведены. Расторжение супружества дозволялось только въ случаъ

<sup>1)</sup> Изданіе это ходило по Грузін въ рукописи. Уложеніе никогда не било напечатано самими грузинами, котя церковныя книги и печатались въ Тифлисъ. Въ 1801 году, во всей Грузін нашли едва три экземпляра, да и тѣ неполные. Въ самомъ уложеніи было сказано, что если въ какомъ-либо мѣстѣ не окажется законовъ, то судъ долженъ производиться по обычаямъ того мѣста.—Зап. Буткова (рукоп.) Арх. Гл. ІІІт.

<sup>2)</sup> Противорѣчіе это произошло отъ того, что духовные законы и правила были составлены католикосомъ Дементіемъ, братомъ царя Вахтанга, въ собраніи всѣхъ грузинскихъ архіереевъ. Вахтангъ утвердилъ ихъ безъ сличенія съ гражданскими, писанными другими лицами, не совѣщавшимися съ духовенствомъ.

предюбодѣянія; тогда приданое и незаконный ребеновъ отдавались женъ.

По убъжденію грузинъ, «какъ бы мужъ и жена ни ненавидъли другъ друга, но развестись имъ не дозволяется. Въ такомъ случав католикосъ долженъ ихъ мирить увъщаніемъ».

Грузинка не имъла почти никакого положенія въ обществъ, не пользовалась никакими юридическими правами, или весьма незначительными. Каждый мужчина, какого бы званія онъ ни быль, имъль преимущество передъ женщиною самаго высшаго рода. Женщина не бывала почти никогда въ обществъ мужчинъ, ея совътовъ не спрашивали. Въ церкви, напримъръ, мужчины всегда стояли впереди, женщины — позади; оба пола старались не смъшиваться. Царскія особы не исключались изъ этого общаго правила. Если женщинъ сопутствовалъ слуга, то онъ никогда не шелъ позади, а всегда впереди, — изъ уваженія къ мужескому полу. Отъ женщины не принимали доносовъ, не допускали до суда, не приводили къ присягъ.

«Женщина можеть приносить жалобу въ судъ на мужчину; но не слёдуетъ возлагать на отвётчика присягу или отбирать у него что-либо. Если она сошлется на свидётельство мужчины, то и такого свидётеля не допускать къ присягъ.» Споры и иски между женщинами не разбираются въ судебныхъ мёстахъ, до которыхъ — сказано въ уложеніи — имъ нётъ дёла, а оканчиваются выборнымъ отъ общества 1).

Ни одна грузинка не могла быть ни въ чемъ поручительницею. За долги, сдёланные ею до замужества, мужъ не отвёчаль; она сама должна была уплатить ихъ. Женщина ни за какое преступленіе не могла быть посажена въ темницу.

Жена не могла расточать своего приданаго, но постороннимъ пріобрътеніемъ располагала по своей воль. Если женщина умреть бездътною, то приданое возвращается въ домъ родителей, а прочее наслъдство переходить въ мужу. Запрещено женамъ осуждать своихъ мужей въ военномъ дълъ; на этотъ счетъ у грузинъ существуетъ даже пословица: «Мужъ съ поля битвы, а жена ему на встръчу разсказываетъ про войну» 2). Законъ запрещалъ: разлучать новобрачныхъ и требовать ихъ на войну; мужья не могли одъваться въ женскую, а жены въ мужскую одежду.

Отецъ долженъ имъть попеченіе о добромъ воспитаніи своихъ дътей. Мать не имъла права наказать сына. Сынъ не могъ рав-

<sup>1)</sup> Законы Вахтанга, § 216.

э) «Грузинскія пословицы и нареченія», И. Евлаковъ. Зап. кавк. отд. имп. рус. геогр. общ., кн. І, стр. 263.

няться въ суде съ отцомъ и разсчитывать на одинаковое съ нимъ почтеніе.

Овдовъвшую жену въ теченіе девяти дней запрещено было чъмъ-либо безпокоить. Послъ смерти жены, мужчина носиль трауръ въ теченіе шести мъсяцевъ, а женщина послъ смерти мужа носила его неръдко до новаго замужества, которое могло быть не ранъе десяти мъсяцевъ — иначе она, по уложенію царя Вахтанга, лишалась всякаго наслъдства и теряла даже доброе имя. Вдова, у которой послъ смерти мужа умретъ сынъ, и она останется затъмъ бездътною, могла, если желала, остаться въ домъ мужа и имъла свою часть.

Если у криностного останется малолитній сынь, то господинъ долженъ былъ представить опекуна. Онекуномъ могъ быть не глухой, не нъмой и не моложе 25 лътъ. Имънія послъ родителей получали сыновья. Для того, чтобы въ родовыхъ имъніяхъ не могли появляться постороннія совм'єстничества, то незамужнимъ дочерямъ, при раздълъ, выдълялось приданое. На этомъ основани женскій поль въ большинств'в случаевъ, не исключая и вдовъ, устранялся отъ наследства недвижимымъ именіемъ. Родовое им'єніе не передавалось по произволу умирающаго нивому, кром'в сыновей, и только за неим'вніемъ ихъ поступало во владвніе дочери; благопріобретеннымь же онъ могь располагать по своей воль 1). Выморочныя имвнія казенныхъ землевладъльцевъ отписывались на царя, а помъщичьихъ — на пом'вщика. Духовныя зав'вщанія совершались ѝ признавались законными только тогда, когда къ нимъ приложена была печать мъстнаго начальника. Духовное завъщание слъпого признавалось законнымъ при подписи шести или семи свидътелей. Не получаль наслёдства тоть, кто женился безь воли отца, и дочь, которая, по увещанию и по приготовлении ей приданаго, не желала выйти замужь.

Разд'яль им'вній между насл'єдниками признавался вреднымъ, хотя и не запрещался закономъ. Со временъ Адама, сказано въ немъ, земля была разд'еляема, а потому нельзя и впредь не допускать этого.

«Какое бы несогласіе ни возникло, говорится въ § 98 Вахтанговыхъ законовъ, между братьями, между дядею и племянниками, между двоюродными братьями и нераздёльными родственниками, они не могутъ раздёлиться безъ царя или господина. Въ такомъ случав, царь или господинъ долженъ всячески стараться, посредствомъ увъщанія старшимъ, угрозъ младшимъ или

<sup>1)</sup> Записки Буткова (рукоп.), Арх. Глави Шт.

наказанія посёвающимъ между ними раздоръ, умиротворять ихъ и уклонять отъ раздёла, а между тёмъ опредёлить особый за ними присмотръ, чтобы они не грабили общихъ крестьянъ и не тратили напрасно вина и хлёба».

Этотъ законъ новелъ къ тому, что однимъ имѣніемъ владѣли нерѣдко цѣлыя фамиліи, и оттого раздоры между родственниками не прекращались. Старшій въ родѣ завѣдывалъ имѣніемъ и, соблюдая только свой личный интересъ, весьма мало заботился объего улучшеніи.

Разд'яль им'яній между братьями д'ялался всегда письменно, иначе онъ не утверждался. Братья, приступал къ разд'ялу, должны были прежде всего отд'ялить приданое для своихъ сестеръ.

Старшій брать получаль лишнюю часть за свое старшинство, а изъ остального имѣнія одна двадцатая часть за раздѣль поступала царю. Часть эта навывалась гасамкрело, и отдѣлялась та, которую царь пожелаеть выбрать. Меньшому брату, сверхъ части, отдавался домъ и все, что расположено было внутри ограды. Затѣмъ все остальное имѣніе дѣлилось между братьями по-ровну. Кладбище, церковная утварь, и церковное имѣніе оставалось въ общемъ владѣніи 1).

Если старшій брать умираль безд'ятнымь, то часть сл'ядуемую за старшинство получаль второй брать.

Никто, моложе 25-лѣтняго возраста, не имѣлъ права продавать своего недвижимаго имѣнія. При покупкѣ и продажѣ продавици обязаны были извѣщать своихъ родственниковъ и утверждать сдѣлку при свидѣтеляхъ, изслѣдующихъ подробно обязательства, не внесено ли въ нихъ чего нибудь чужого. Продавецъ, ввавшій задатокъ и отказавшійся потомъ продать вещь покупщику, обязанъ возвратить задатокъ вдвойнѣ.

Въ долговыхъ исвахъ, законъ запрещаль брать за отданныя въ долгъ деньги выше  $12^{0}/_{0}$ . «На сей предметъ, говоритъ Вахтангъ, въ Грузіи не обращали вниманія: недавно еще отдавали въ заемъ за 120 процентовъ, а часто брали и проценты на проценты».

«Кто несправедливъ, говоритъ онъ далѣе, и ненавидитъ душу свою, тотъ отдаетъ деньги въ заемъ за  $30^{\circ}/_{\circ}$ ; вто хотя немного любитъ ее, — за  $24^{\circ}/_{\circ}$ ; вто побольше любитъ, — за  $18^{\circ}/_{\circ}$ ; а вто

<sup>1)</sup> Подробности разділа были слідующія. Старшій брать получаль «прежде всего двадцатое лучшее по своему выбору и двадцатое же худшее по выбору другихъ братьевь семейство крестьянь; владшій брать одно худшее сь двадцати, вийсті съ родительскимъ домомъ — среднія братья всі вийсті также одно съ двадцати, и затімъ-остальное ділилось по-ровну».

подлинно дюбитъ, — за  $12^0/_0$ . Всего же лучше для души совсѣмъ не брать процентовъ. Процентовъ на проценты ни въ какомъ случаѣ не требовать, не давать и не взыскивать; проценты прекращаются, если сравняются съ капиталомъ».

При займѣ же хлѣбомъ допускалось право взиманія до  $36^{\circ}/_{o}$ . Должникъ обязанъ возвратить заимодавцу долгъ тою же монетою, какою получилъ. Послѣ 30 лѣтъ, со времени полученнаго долга, не дозволялось взыскивать уплату его за одинъ разъ.

«Когда братъ твой или же посторонній будетъ продавать недвижимое им'вніе, для уплаты долга, а ты заплатишь за нихъ долгъ и избавишь его отъ нужды, то можешь держать его въ заклад'в до семи л'втъ».

Если хозяинъ въ это время не выкупитъ имънія, то оно считалось купленнымъ.

Заимодавецъ не можетъ взыскиватъ долга ни съ кого, кромъ должника своего, но отецъ обязанъ платить за сына; долгъ же отца платятъ тъ, которые владъютъ оставленнымъ имъніемъ. Если у умершаго должника осталась дочь, то изъ имънія его выдълялась сначала часть на ея содержаніе, и затъмъ остальное шло на уплату долга.

Никто за долгъ не могъ самовольно удерживать ничего чужого безъ разръщенія царя.

По грузинскимъ законамъ, смертная казнь, отъ князя до раба, зависъла единственно отъ царя, но вельможамъ предоставлено было право, у людей имъ подвластныхъ, выкалывать глаза, отсъкать члены и проч.

Хищники, разбойники, воры, человъкопохитители подвергались лишенію зрънія и другимъ лютымъ казнямъ. Поймавшій вора не имълъ права его убить или какъ-либо искалечить. За поджогъ сожигали; за наущеніе къ поджогу — рубили голову. Фальшивымъ монетчикамъ отрубали руки; кто ворожилъ свъчею или зернами, того законъ признавалъ колдуномъ, а кто говорилъ, что по такой-то звъздъ слъдуетъ умереть такому-то вельможъ, того называли звъздословомъ. Суды по поводу чародъйства были ужасны.

Взысканіе за кровь существовало въ Грузіи и производилось деньгами, причемъ принимался въ разсчетъ родъ и званіе. Высшая степень взысканія за убійство первѣйшаго князя составляла сумму въ 15,360 руб. ¹). Относительно католикоса

<sup>1)</sup> Такихъ первъйшихъ князей считалось только шесть: Арагескій эриставъ самъ дично до раздъла; Ксанскій эриставъ лично до раздъла; Амилахваръ лично до раздъла; Орбеліанъ, — старшій въ дом'є до раздъла; старшій въ дом'є Циціановыхъ, ко-

(главы грузинскаго духовенства) сказано: досада (оскорбленіе) царю и католикосу одинаковы, «ибо одинъ изъ нихъ имѣетъ власть надъ тѣломъ, а другой надъ душею. Благословеніе отъ Бога и почтеніе отъ людей также пріемлють они равно. Хотя царю и оказывается болѣе почтенія, но единственно изъ страха». Самая низшая плата за кровь хлѣбопашца и ремесленника была 120 руб. Вмѣсто денегъ можно было платить быками, коровами, лошадьми, оружіемъ, годными желѣзными и мѣдными вещами.

Безъ разрѣшенія царя, законъ запрещалъ взыскивать за кровь. Если у убитаго человѣка не было дѣтей, а нѣсколько братьевъ, то плата за кровь отдавалась тому, кто былъ съ нимъ не въ раздѣлѣ, за исключеніемъ нѣкоторой части, которая поступала на удовлетвореніе жены убитаго. Если всѣ братья были въ раздѣлѣ, то законъ опредѣляетъ правила, какъ дѣлить между ними получаемое за кровь. Если у убитаго были дѣти, то деньги взысванныя за кровь поступали на удовлетвореніе ихъ. Кто не въ состояніи былъ заплатить за кровь, тотъ осуждался или на смерть или другую строгую казнь.

За неумышленное убійство не было взысканія за кровь, и

убійца подвергался только церковному покаянію.

Денежное взысканіе опредёлено было и за нанесеніе раны. Законъ опредёляеть, за какую рану и что слёдуеть взыскивать. За кражу со взломомъ и мошенничествомъ взысканіе опредёлено было не однообразное: оно подлежало сужденію по древнимъ мъстнымъ обычаямъ, и родъ суда этого употреблялся не только между грузинами, но и между армянами и татарами.

Въ большей части Грузіи, однако же, мъра взысканія съ вора въ первый разъ составляла въ семь разъ болье украденнаго. Изъ этого взысканія двъ части шли на удовлетвореніе истца, четыре — царю или въ казну и одна — моураву, разбиравшему дъло.

Въ городахъ Тифлисъ, Гори, Телавъ, въ Кизихскихъ селеніяхъ и кръп. Цхинвалъ, гдъ жили евреи, существовали особия правила 1). По закону, установленному евреями, воръ обязанъ былъ возвратить вдвое противу украденнаго.

Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ преступники судились, относительно воровства, по установленію помѣщиковъ правилами, освященными давностію. У армянъ въ Шулаверахъ съ вора взыскивалось въ пятеро, изъ нихъ: двѣ части поступали истцу, двѣщарю, и одна—моураву. У нѣкоторыхъ татаръ истцу возвраща-

гда еще фамилія не была въ разділь, и Сомхетскій Меликъ. См. Собраніе законовъ Вактанга, § 17—41.

<sup>1)</sup> Записки Буткова (рувоп.), Арх. Гл. Шт. въ Спб.

лась только стоимость потеряннаго или убытокъ, а съ виновнаго дълалось взысканіе по назначенію моурава. Изъ этого взысканія девять-десятыхъ принадлежали царю, и одна десятая — моураву. Въ другихъ татарскихъ селеніяхъ моураву предоставлена одна треть взысканія, а двъ трети—царю. Въ княжескихъ, царскихъ и помъщичьихъ имъніяхъ доходъ съ этой статьи принадлежалъ весь владъльцу.

За второе воровство, кром'є матеріальнаго взысканія съ вора, ему р'єзали уши, носъ, руки и проч. Большая же часть д'єль этого рода вознаграждалась денежною платою.

Доносы принимались судьею неиначе, какъ письменные. Донось человъка наказаннаго за какое-либо преступление или бъжавшаго съ поля сражения не могъ быть принятымъ.

По грузинскимъ обычаямъ и правиламъ, обвиняемый могъ оправдывать себя шестью способами: 1) присягою, 2) раскаленнымъ желѣзомъ, 3) кипящею водою, 4) вызовомъ на саблю или поединокъ, 5) свидѣтельствомъ, и 6) принятіемъ на себя грѣха или подверженіемъ себя заклятію.

Для того, чтобы доказать свою справедливоеть присягою, обвиняемый долженъ представить свидётеля своей невинности. Если онъ обвиняется по доносу, то долженъ, кром'я своего свидётеля, выбрать еще одного свидётеля изъ числа лицъ назначенныхъ доносчикомъ. Тотъ, кто заставляетъ присягать, долженъ принести образъ. Если обвиняемый и принятые имъ свидётели поклянутся передъ образомъ въ его невинности, то справедливость ихъ показанія не подвергается сомненю.

Къ присягѣ прибѣгали рѣдко, а старались разобрать дѣло другими способами. Женщинъ къ присягѣ не допускали; за нихъ не могли присягать посторонніе, но одни только самые близкіе родственники.

Обвиняемому клали на руки листъ бумаги, а на нее раскаленное желъзо. Если онъ, сдълавъ три шага впередъ и бросивъ потомъ желъзо, не обожжетъ руки—то считался правымъ, и этотъ способъ оправданія носилъ названіе испытанія раскаленнымъ жельзомъ.

Испытаніе *кипатком* состояло въ томъ, что въ котелъ съ водою опускали грудной врестъ. Когда вода закипала, котелъ снимали съ огня — и обвиняемый долженъ былъ, во имя Божіе, вынуть изъ котла врестъ. Послѣ того на руку надѣвали мѣшечекъ, завязывали его и прикладывали печатъ; если на третій день рука оказывалась не обожженною — то обвиняемый правъ.

Передъ оправданіемъ при помощи поединка, доносчивъ и обвиняемый молились Богу 40 дней; потомъ каждому изъ нижъ

надъвали на шею или на конье бумагу, на которой написана враткая молитва. «Боже правосудный! — сказано въ молитвъ. Я, такой-то, прошу и молю тебя, не помяни днесь другихъ прегръшеній моихъ. Но если я во взводимомъ на меня такомъ-то дълъ правъ, то предаждь мив главу его; если же не правъ, то предаждь ему мою главу.» Вооруживщись, они выбажали на арену, имъя при себъ секундантовъ вооруженныхъ щитами и плетьми. Поединовъ происходилъ въ присутствіи царя и продолжался до тъхъ поръ, пока одинъ изъ нихъ не собъетъ другого съ лошади. Тогда секунданты представляли побъжденнаго, какъ признаннаго виновнымъ, царю, который поступалъ съ нимъ по своему усмотрвнію. Оружіе побежденнаго отдавалось победителю, а конь секунданту. Если оба упадуть съ лошадей, то должны пъще драться до техъ цоръ, пока одинъ изъ нихъ сшибетъ другого съ ногъ. Поединовъ назначался преимущественно въ делахъ объ измёнь, разграбленіи церковной казны и святотатствь.

Свидютелей умныхъ и добросовъстныхъ достаточно двухъ лицъ; а въ противномъ случаъ нужно двадцать и не менъе леснти.

Принятіемь на себя гръха рёшались иски весьма незначительныя, непревышающіе одного марчила (около 60 коп. сереб.). Иногда мёра эта допускалась въ тяжбахъ о быкё. Обвиняемый долженъ поднять на своей спинё истца и сказать: «Да будет» гръхь твой на мнъ при второмь пришествіи, и да буду самь за тебя осуждень, если я сдълаль то, въ чемь ты меня обвиняешь».

Законъ опредълять случаи, въ какихъ и какой именно родъ очищенія употреблялся. Никто изъ обвинителей или обвиняемыхъ не могъ уклониться отъ присяги. Присягающему давалось время обдумать, чтобы поспъшностію не заставить дать ложную присягу: «ложная присяга есть отверженіе отъ Бога, и ложно принятой присяги Господь не предаеть забвенію. Кто учинить ложную присягу, сказано въ уложеніи, тоть есть жидъ, съ тъмъ и хлъба не слъдуеть ъсть». Малольтнія дъти и духовныя лица въ присягь не допускались.

Свидътель долженъ быть достойный человъвъ и не менъе 20 лъть отъ роду. Свидътельство иновърца не принималось. Поэтому о свидътелъ прежде всего узнавали, какого онъ въроисповъданія и какихъ качествъ. Свидътельскія показанія принимались только тъ, которыя самъ свидътель видълъ, а не слышалъ; но о границахъ земли, построеніи дома, можно было свидътельствовать по наслышвъ. Нищіе или убогіе въ свидътели не допускались. Купленный человъвъ не могъ быть свидътелемъ, ни для

своего господина, ни для его сина. Отецъ для сына и сынъ для отца не могли быть также свидетелями. Свидетели должны быть представлены предъ теми лицами, о преступлени которыхъ свидетельствують.

Таковъ былъ, въ общихъ и враткихъ чертахъ, юридическій бытъ грузинскаго народа.

Для охраненія правъ каждаго члена общества, существовали правительственныя учрежденія и во глав'в ихъ стояль: верховный царскій судъ.

Въ судъ этомъ предсъдательствовалъ самъ царь и присутствовали: а) наслъдникъ царскій; б) прочіе царевичи по особому царскому назначенію; в) мдиванъ-беки — совътники или собственно судьи — четыре внязя карталинскіе и четыре вахетинскіе 1); г) мдиваны или лица, назначаемыя собственно для исполненія дъль, производимыхъ въ судъ; и д) тавалидаръ, хранитель письменныхъ дълъ и разныхъ автовъ верховнаго царева суда. На его же обязанности лежало собирать и хранить деньги, взыскиваемыя по суду съ виновныхъ.

Въ верховномъ судъ разсматривались дъла какъ Карталиніи, такъ и Кахетіи.

Дѣла ясныя царь рѣшалъ самъ, но если они были запутаны, неполны или особенно важны, то онъ передавалъ ихъ въ верховный судъ, гдѣ самъ иногда присутствовалъ, при производствѣ дѣла. По большей же части онъ поручалъ рѣшеніе однимъ судьямъ, которые, руководствуясь формою, установленною въ законахъ, призывали въ засѣданіе преступника, истца, отвѣтчика и свидѣтелей, разсматривали ихъ показанія, дополняли ихъ удостовѣреніями, и приведя дѣло въ совершенную ясность, сообразуясь съ законами или съ обычаями того народа, у коего произошелъ разбираемый случай, произносили приговоръ и вносили его къ царю на утвержденіе. Отъ произвола царя зависѣло поступить согласно приговору верховнаго суда или иначе.

Къ царю же приносимы были жалобы на неправое рѣшеніе низшихъ судебныхъ мѣстъ и властей и, въ такомъ случаѣ, дѣло разсматриваемо было или царемъ или въ верховномъ судѣ.

Судьи могли быть не моложе 25 лътъ. Имъ запрещено было производить судъ въ торжественные и праздничные дни, но убійцъ и разбойниковъ законъ повелъваль судить и въ св. четыредесятницу. Преступниковъ не наказывали тотчасъ же, а спустя нъкоторое время. Въ законахъ сказано было, что если царь велитъ наказать преступника, то есаулы должны помедлить. Если

<sup>1)</sup> Въ 1804 г., они переименовани въ коллежскіе и надворные совътники.

царь признаеть преступника виновнымъ, то и народъ долженъ быть согласенъ.

Всѣ вообще дѣла рѣшались весьма скоро и почти безъ всякаго письменнаго производства, однимъ словеснымъ разбирательствомъ. О всякомъ же рѣшеніи верховнаго суда исходилъ баратъ или указъ за царскою печатью, заключавшій въ себѣ содержаніе приговора.

За каждое дёло, рёшенное въ верховномъ судё, взималась установленная пошлина, изъ которой часть принадлежала царю, часть царевичамъ, участвовавшимъ въ судё, и часть мдиванъбекамъ, мдиванамъ, тавалидару и прочимъ членамъ суда.

Непосредственно за верховнымъ царевымъ судомъ, одною ступенью ниже, были такъ называемые частные суды, карталинскій, кахетинскій и телавскій. Первые два находились въ Тифлисъ, а послъдній въ Телавъ. Въдънію этого послъдняго суда подлежалъ самый городъ Телавъ и весь округъ средней Кахетіи; остальная же часть Кахетіи причислена была къ суду кахетинскому. Частные суды состояли: первый, изъ четырехъ мдиванъбевовъ, князей карталинскихъ, а второй и третій — каждый изъ четырехъ мдиванъ-бековъ, князей кахетинскихъ. Будучи членами верховнаго царева суда и ръшая тамъ дъла совмъстно съ прочими членами, здъсь мдиванъ-беки имъли отдъльное присутствіе-

Обязанностью суда было разбирательство дѣлъ низшихъ классовъ жителей Тифлиса и такихъ мѣстъ Карталиніи, гдѣ волости, селенія и деревни управлялись моуравами, неимѣвшими власти судебной. На судъ мдиванъ-бековъ поступали всѣ тѣ иски, по членовредительствамъ и насиліямъ, которые составляли вторую степень уголовныхъ преступленій. По этимъ дѣламъ они представляли свои приговоры на разсмотрѣніе царя, безъ утвержденія котораго не могли приводить ихъ въ исполненіе.

Мдиванъ - беки принимали доносы въ разныхъ злоумышленіяхъ. Если изъ слѣдствія оказывалось, что преступленіе относилось до князей, и пользующихся преимуществами дворянъ, то тогда мдиванъ-беки представляли дѣло на сужденіе верховнаго суда; въ дѣлахъ же второстепенныхъ, при обвиненіи людей низшаго состоянія, составляли сами приговоръ и препровождали его царю на утвержденіе.

Сверхъ занятій по суду, мдиванъ-беви были сов'єтниками салтхупеса или государственнаго казначея. Посл'єдняя должность возлагала на мдиванъ-бековъ обязанность — чрезъ каждые семь л'єть осматривать лично внутреннее состояніе царства, приводить въ изв'єстность народонаселеніе его, собирать и доставлять св'єд'єнія о народной промышленности, для соображеній прави-

тельства о соразм'врномъ распредвленіи повинностей. Салтхуцесовъ было два, одинъ для Карталиніи, другой для Кахетіи 1).

Для земскаго управленія страною, вся Грузія, какъ Карталинія, такъ и Кахетія, была раздълена на моуравства. Слово моурава означаеть собственно земскаго начальника 2). Пользуясь одинаковымъ названіемъ должности, различныя лица, въ ней состоявшія, пользовались различною властію. Нѣкоторые изъ нихъ имѣли свой судъ и расправу, другіе же только одну расправу.

Въ моуравы съ судомъ и безъ суда опредълялись царемъ князья и дворяне, изъ коихъ многіе имъли эту должность наслъдственно.

Вообще, отъ должности моурава не только не отказывались, но искали ее. За услуги отечеству, князья награждались пожалованіемъ моуравства въ родъ, по смерть или на извъстное время.

Армяне, составляя главивищую часть населенія Тифлиса, и имън въ своихъ рукахъ всю торговлю и ремесла, требовали управленія сообразнаго съ ихъ обычаями. Первоначально ими управляли мамасахлисы (что въ тесномъ смысле означаеть домоначальника) и нацвалы, но потомъ объ эти должности соединены были въ меликъ. Званіе это учреждено еще въ то время, когда Грузія находилась подъ властію Персіи. Шахъ-Надиръ утвердиль особою грамотою въ званіи мелика, карталинскаго князя Бебутова, и потомки его носили званіе мелика до введенія русскаго управленія. Грузины же и татары, жившіе въ Тифлись, были подчинены тифлисскому моураву (изъ князей Циціановыхъ). Власть мелика и моурава была одинакова, и оба вмъстъ они составляли такъ называемое тифлисское городовое правление, существовавшее только въ одной столицѣ Грузіи. По законамъ, на мелика возлагалось: содержание купечества въ добромъ порядкъ и наставление его въ правдъ; наблюдение за върностию мъры, въса; за продажею безъ обмана и подлога. Онъ обязанъ быль следить за темъ, чтобы торгующие довольствовались умеренною прибылью, не заводили ссоръ и не причиняли другь другу обидъ.

Когда въ Тифлисѣ происходили у купцовъ и мѣщанъ тяжбы объ имѣніи, или споры при раздѣлахъ между наслѣдниками,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Описаніе Грузін, составленное Лазаревымъ. Акты Кав. Арх. Ком., изд. 1866 г., Т. I, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Моуравъ происходить оть слова уреа — забота, попеченіе, управленіе. Слово моуравъ выражало сначала власть, которая стояла выше эриставовъ и замѣнила ихъ потомъ. Впослѣдствін званіе моурава снизошло оть важиѣйшихъ государственнихъ сановниковъ до мелеихъ правителей, увздимхъ, участковыхъ и сельскихъ.

по разсчетамъ торговымъ, также иски вексельные и другія гражданскія дёла, меликъ созываль именитыхъ купцовъ, рёшалъ дёла письменнымъ приговоромъ, утверждая его печатью своею, и лицъ участвовавшихъ съ нимъ при разбор'в дёла. Разсмотр'вніе и р'єшеніе д'єль маловажныхъ, меликъ им'єль право передавать на разсмотр'єніе и р'єшеніе двухъ или бол'єе достойныхъ гражданъ, пользовавшихся всеобщимъ уваженіемъ.

Князь въ своихъ имъніяхъ имъль власть мдиванъ-бека. Онъ давалъ судъ и расправу своимъ крестьянамъ по уложенію царства и по мъстнымъ обычаямъ, лично или чрезъ своихъ повъренныхъ, которыхъ могъ имъть по закону. По преступленіямъ уголовнымъ: первой степени, представляли царю; а по насиліямъ второй степени, князь ділаль самь приговоры и вносиль къ царю на утвержденіе. Денежные сборы отъ діль, поступавшіе въ казенныхъ имъніяхъ въ казну, въ помъщичьихъ принадлежали помъщику и составляли значительную часть ихъ доходовъ. Князья, имъвшіе у себя дворянъ, пользовались преимуществомъ, по которому ихъ суду подлежали не только крестьяне дворянскіе, но и сами дворяне, по дъламъ объ имъніяхъ. Дворяне эти, владъя недвижимостію, данною имъ князьями, располагали ею только съ дозволенія своихъ князей и допускаемы были въ завладу и продажів имфній только дворянамъ того же князя, съ тою цфлію, чтобы, не нарушать округлости вотчины, т. е. чтобы, по обычаю издревле существовавшему, князья не имфли другъ съ другомъ черезполосныхъ владеній.

Военное управленіе въ Грузіи распредёлялось соотв'єтственно сл'єдующимъ чинамъ:

- 1) Capdapb полный генераль. Чинъ этотъ быль самый высшій, и имъ пользовались насл'ядственно знатн'яйшіе князья Грузіи, въ Карталиніи 4, а въ Кахетіи — 1.
- 2) Минбаши или Атасист-тави—тысяченачальникъ. Они находились въ мирное время въ въдъніи сардаря и всегда были готовы на службу. Каждый сардарь имътъ своихъ минбашей, соразмърно тому числу войскъ, которое могло соединяться подъ его начальствомъ, и потому у нъкоторыхъ было трое, у другихъ меньше.

Комендантъ тифлисской крѣпости имълъ чинъ минбаши; въ другихъ же крѣпостяхъ, состоявшихъ въ въдъніи моуравовъ, комендатовъ вовсе не было.

3) Хутасисъ-тави или Гундистави — пятисотеннивъ; Асистави — сотнивъ; дасбаши — начальнивъ надъ десятью.

Первое учрежденіе въ Грузіи артиллеріи посл'ядовало около 1770 года, при цар'я Ираклі в Теймуразович в. Въ это время, со-

стояло въ грузинской полевой артиллеріи не болье 10-ти орудій и 60-ти рядовыхъ; начальство надъ ними вверено было минбашъ. Когда возвратился въ Грузію внязь Паата Андронивовъ, пріобр'ввшій въ Россіи н'вкоторыя познанія въ артиллерійской наувъ, то съ принятиемъ въ свое въдъние грузинской артиллерии, онъ пожалованъ царемъ въ чинъ топчи-баши, - зване, которое носиль и самь царь. Князь Андрониковь устроиль въ Тифлисъ литейный дворъ, на которомъ отливались медныя пушки, мортиры и снаряды. Онъ перелилъ орудія по европейскимъ калибрамъ, увеличиль число ихъ до 15-ти, а по присоединении къ нимъ, въ 1787 году, еще 12-ти орудій, изъ числа 24-хъ, пожалованныхъ въ 1784 году императрицею Екатериною II царю Ираклію, онъ установиль въ артиллеріи русскіе чины: маіора, капитана, поручика и сержанта. Нижніе чины носили названіе топчи, и число ихъ простиралось до 100 человъвъ. Топчи набраны были изъ русскихъ солдатъ, оставшихся въ Грузіи дезертирами въ бытность тамъ русскихъ войскъ въ 1769 — 1787 г., и изъ выкупленныхъ царемъ изъ плъна отъ кавказскихъ горскихъ народовъ. Въ 1794 году, считалось тъхъ и другихъ 375 человъкъ; а по выступленіи изъ Грузіи русскихъ войскъ, бывшихъ тамъ въ 1796 и 1797 г., осталось бёглыхь оволо 300 человёкь. Большая часть этихъ солдатъ были женаты на грузинкахъ и тамъ водворились. При открытіи русскаго правленія, всё изъ нихъ, которые оказались способными въ службъ, опредълены въ учрежденныя въ Грузіи штатныя воинскія команды, по знанію ими грузинскаго языка.

Главный недостатовъ полевой артиллеріи состояль въ томъ, что ее возили въ походахъ на выокахъ.

Царь Георгій Иракліевичь, ввъривъ артиллерію сыну своему царевичу Іоанну, наименоваль его фельдцейхмейстеромъ.

Въ штабъ и оберъ-офицерскіе чины артиллеріи производили князей и дворянъ, а унтеръ-офицерами опредълялись лица и другихъ сословій.

Сверхъ гражданскаго раздѣленія обоихъ областей Грузіи, Кахетіи и Карталиніи, каждой на верхнюю, среднюю и нижнюю, Грузія имѣла еще раздѣленіе военное по сардарьствамъ.

Въ Карталиніи было такихъ округовъ — 4, въ Кахетіи — 2. Во всёхъ карталинскихъ и въ одномъ кахетинскомъ округъ, главные начальники были сардари; татары же составляли всегда особые корпуса подъ предводительствомъ своихъ моуравовъ.

Всѣ внязья и дворяне, имѣвшіе въ этихъ округахъ помѣстья и крестьянъ, точно также какъ и моуравы государственныхъ, удѣльныхъ и церковныхъ имѣній, въ случаѣ поголовнаго воору-

женія, должны были со своими людьми присоединяться въ войскамъ своего сардаря. Царь каждый разъ опредёлялъ сколько и съ какого участка слёдовало выставить войска. Люди эти должны были имёть свое оружіе и запасъ провіанта, на назначенное время, и во все продолженіе войны находились подъ командою своего сардаря. Жители городовъ и мёстъ неудобныхъ для хлёбопашества, въ особенности осетины, получали въ походё провіантъ отъ царя. По древнимъ грузинскимъ обычаямъ, подчиненные обязаны были подносить своимъ сардарямъ 5-ю часть добычи, пріобрётенной на войнё.

Сосредоточившись на какомъ-либо пунктъ, все ополчение Карталинии и Кахетии устраивалось слъдующимъ образомъ.

Передовой полко. Онъ состояль: 1) изъ войскъ нижней Карталиніи или Самхетіи, подъ начальствомъ своего сардаря, князя Орбеліани, у котораго было подъ командою 6 другихъ княжескихъ фамилій; 2) изъ войскъ нижней Кахетіи, т. е. кизика подъ начальствомъ сардаря и моурава своего, князя Андроникова.

Большой полко. Его составляли: войска карталинскія, изъ селеній находившихся въ съверу отъ Тифлиса, по правому берегу Куры, подъ начальствомъ сардаря князя Циціанова, у котораго подъ командою состояло еще 4 княжескія фамиліи.

Войска верхне-кахетинскія изъ хевсуръ, пшавовъ и тушинъ подъ начальствомъ моурава князя Челокаева и своихъ деканововъ 1). Этимъ полкомъ предводительствовалъ самъ царь.

Правая рука или правое крыло. Этотъ полкъ составляли:

- 1) Войска средней или собственной Карталиніи, подъ начальствомъ сардаря и своего моурава князя Амилахварова, подъ командою котораго состояли 14-ть фамилій другихъ князей. При этомъ же отрядѣ находился всегда царскій наслѣдникъ; и —
- 2) Войска средней Кахетіи, при нихъ находился архіепископъ Руставельской. Преимущество это дано издревле архіепископу Руставельскому въ память важной военной услуги, оказанной Грузіи однимъ архіереемъ этой епархіи. Войсками начальствовалъ одинъ изъ князей, а архіепископъ поощралъ ихъ къ храбрости.

Пъвая рука. Этотъ полвъ составляли: войска верхне-карталинскаго и мухранскаго округовъ и осетины, подъ начальствомъ сардаря кн. Багратіона-Мухранскаго, у котораго подъ командою были эриставы Ксанскій и Арагвскій.

Войска татарскія составляли особый корпусъ, и татары казакскіе съ своими моуравами стояли всегда на правомъ флангъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Декановъ — лицо духовное и вместе съ темъ правитель и предводитель народа.

правой руки, а татары борчалинскіе съ своимъ моуравомъ — на лѣвомъ флангъ лѣвой руки.

Во всѣхъ военныхъ предпріятіяхъ царя Ираклія II Теймуразовича, во второй половинѣ XVIII стол., никогда не участвовало болѣе 10,000 человѣкъ. Князья, дворяне, слуги ихъ, кизики, татары и осетины, жившіе по берегамъ рѣкъ: Терека, Арагвы и Ксаны, служили преимущественно на конѣ, а пѣшими: хевсуры, пшавы, тушины и тѣ изъ земледѣльцевъ, которые не имѣли средствъ содержать въ походѣ лошадей.

Вооруженіе состояло: изъ ружей, пистолетовь, сабель и кинжаловь. Хевсуры, пшавы и туши употребляли еще небольшіе щиты. Но бывали въ пѣхотѣ и такіе бѣдняки, которые ходили на войну съ одними деревянными палками.

Такъ какъ продовольствіе не обезпечивалось отъ правительства, то военныя дъйствія внъ предъловъ Грузіи не были продолжительны, въ особенности въ томъ случать, если пропитаніе тамъ не пріобръталось отъ непріятелей или союзниковъ.

Русскіе офицеры видёли неоднократно, какъ грузинскіе воины, израсходовавъ весь свой запасъ провіанта, возвращались домой при началё еще кампаніи, для снабженія себя хлёбомъ.

Царь Теймуразъ, желая оградить предѣлы Грузіи отъ хищническихъ вторженій горныхъ народовъ, учредиль для этого особое военное сословіе, извѣстное подъ именемъ нокари и постановилъ правиломъ, чтобъ изъ казенныхъ, удѣльныхъ, церковныхъ и помѣщичьихъ селеній высылалось на границу, по-очередно и на одинъ годъ, 2,000 конныхъ воиновъ. Провіантъ и фуражъ этимъ войскамъ производился отъ казны, а жалованьемъ каждое селеніе снабжало своего воина, платя ему отъ 20 до 40 р. въ годъ.

Царь Ираклій Теймуразовичь уничтожиль новари, а въ замінь ихъ устроиль въ 1773 г. другое ополченіе, подъ именемъ мориле, на том'ь основаніи, чтобы каждый поселянинь изъ грузинь, армянь или татарь, имінецій землю, хлібопашество, скотоводство, садоводство и другіе промыслы, отслужиль одинь мінесяць въ году на границахь Грузіи въ назначенномь царемъ мінеція.

Отъ этой повинности освобождены были осетины, хевсуры, пшавы, тушины и другіе горскіе жители, жившіе на границахъ въ съ сосёдстве хищныхъ народовъ, а также жившіе въ городахъ купцы и ремесленники. Въ одну очередь собиралось 5 т. человекъ при князьяхъ, тысяченачальникахъ, пятисотникахъ и сотникахъ. Князья служили пом'есячно, а прочіе чиновники безсм'енно, получая отъ казны жалованье. Войска эти частію были конныя, частію півшія и всів на собственномъ содержаніи. Въ случав нужды соединяли двів и три очереди вмівстів.

Изъ этихъ отрядовъ содержались караулы, человъка по четыре въ каждомъ, изъ людей надежныхъ и знающихъ всъ скрытнъйшія мъста, чрезъ которые проникали въ Грузію лезгины изъ Ахалцыха и другихъ мъстъ. По своей малочисленности, караулы могли укрывать себя весьма удобно и при появленіи лезгинъ тотчасъ извъщали отряды и ближайшія селенія.

Для возбужденія въ подданныхъ усердія къ охраненію отечества, царь Ираклій Теймуразовичь находился самъ ежегодно одинъ мѣсяцъ на стражъ. Примъру его послъдовали царевичи, и служба эта скоро стала почетною, такъ сказать аристократическою, хотя не надолго. Старшій сынъ Ираклія ІІ, Георгій, первый подаль поводь въ ослабленію этого учрежденія, неисполненіемъ своей очереди. Тогда и прочіе царевичи, а потомъ и внязья, избъгая исполненія этой обязанности, скоро совершенно уничтожили это учрежденіе. Въ посл'вдніе годы жизни престар'влаго Ираклія, при раздробленіи Грузіи на удёлы между царевичами, мало уважавшими повельнія царя, Грузія была поставлена въ такое положеніе, что царь, по опустошеніи Тифлиса Агою-Магометъ-Ханомъ въ 1795 г., не имъя средствъ оградить страну отъ хищничества горскихъ народовъ, рѣшился содержать у себя по найму отъ 5 до 10 т. лезгинъ. Ихъ продовольствовали припасами, взятыми у народа чрезвычайными поборами. Въ такомъ положеніи получиль Грузію и царь Георгій XII; хотя б'ядствія страны извив вазалось и уменьшились, но за то наемные лезгины производили безнаказанно ужасные грабежи, пока не прибыли въ Грузію русскія войска.

Такова была Грузія, принявшая наше подданство; Грузія искала въ нашемъ покровительствѣ спасенія отъ домашнихъ неурядицъ правленія своего царскаго дома и отъ внѣшнихъ непріятелей, предъ которыми было безсильно прежнее правительство страны. Каковы же были первые дни русскаго правленія Грузіи, и почему, въ самомъ непродолжительномъ времени, Лазаревъ вынужденъ былъ доносить, что всѣ грузины — «столь же недовольны, сколько днесь желали россійскаго правленія»?

#### VIII.

Первые дни русскаго правленія въ Грузіи.

По принятіи Грузіи въ наше подданство, главнокомандующій вивств съ правителемъ Грузіи получили право измвнять, по своему усмотрвнію, правила и инструкціи, на основаніи которыхъ должны были двиствовать мвстныя управленія или такъ называемыя экспедиціи; въ этомъ-то и правв заключался прежде всего корень всвхъ злоупотребленій и последовавшихъ за ними безпорядковъ.

Кнорингъ очень скоро устранилъ себя отъ всякаго вмѣшательства въ дела, предоставивъ правителю Коваленскому избрать и назначить на должности гражданскихъ чиновниковъ лица, по своему усмотренію. Коваленскій не замедлиль этимъ воспользоваться. Собравь отовсюду своихъ родственниковъ или людей какъ съ нимъ самимъ, такъ и съ его родственнивами, «по какимъ нибудь отношеніямь въ связи состоящихъ» 1), онъ отправился вмѣств съ ними въ Грузію. Въ самомъ распредвленіи должностей существоваль полнъйшій произволь; должностныя лица перемъщались съ одного мъста на другое безъ всяваго основанія, смотря по видамъ правителя. Указомъ сената назначенъ начальникомъ въ экспедицію казенныхъ дёлъ коллежскій советнивъ Тарасовъ, но съ открытіемъ правленія, экспедиція эта предодоставлена была родному брату правителя, а Тарасовъ очутился начальникомъ экспедиціи уголовныхъ дълъ. Назначеніе грузинскихъ князей и дворянъ въ составъ управленія подверглось не меньшему произволу. По мненію нашего правительства, такое назначение признавалось необходимымъ; цъль его была-ввести народный элементь въ управление страною. Съ этою цёлію Кнорингу хотя и предоставлено было право выбора князей, но толькопри одномъ условіи добросов'єстности, - чтобы «на первый разъ вступили въ должности люди способнейшіе, отличаемые общимъ уваженіемъ и дов'вренностію согражданъ своихъ». Такое желаніе и мысль императора осуществились обратно. Грузины или были совсемъ устранены отъ участія въ управленіи, или же набраны такіе, которые не могли мішать самовластію и произволу. Такъ, въ татарамъ, обитавшимъ въ Грузіи, были назначены въ помощники приставовъ такія лица изъ грузинъ, которыя не только не пользовались общимъ уваженіемъ или отличались хорошею служ-

<sup>1)</sup> Арх. Мин. Иностр. Дель.

бою, но, напротивъ того, имѣли такія достоинства «о коихъ упоминать здѣсь пристойность запрещаеть» 1).

Самъ главнокомандующій не сознаваль своего положенія и той обязанности, для которой быль призвань. Кнорингь не считаль грузинь подданными Россіи, и заблуждался на столько, что сдѣлаль замѣчаніе Лазареву, назвавшему ихъ подданными въ одномъ изъ своихъ донесеній. Лазаревъ долженъ быль въ свое оправданіе приводить подлинныя слова двухъ манифестовъ, собственныя предписанія Кноринга и другіе документы.

«Ваше превосходительство изволили примътить и удивиться— писалъ онъ 2) — что я грузинъ называю подданными, то прошу въ ономъ извиненія, но оное сдълано не умышленно и основывалсь на обоихъ манифестахъ и вашемъ предписаніи, а сверхъ того и на партикулярныхъ письмахъ, изъ Петербурга мною полученныхъ, гдъ ихъ не иначе разумъютъ.... а по сему и не могъ я иначе полагать какъ то, что они дъйствительно подданные, такъ какъ имъ сіе и публиковано; но теперь, видя свою ошибку, конечно, сего слова употреблять больше не буду».

Съ такимъ взглядомъ на дъла, Кнорингъ не могъ принести большой пользы Грузіи. Крупные безпорядки открылись въ управленіи съ самаго начала. Высочайшія повельнія не исполнялись весьма продолжительное время. Отдача трехъ деревень въ области Хепенисъ - Хеобской, князю Абашидзе не приведена въ исполнение до самаго овтября 1802 г., не смотря на то, что повельніе императора было получено уже нъсколько мъсяцевъ въ Тифлисъ. Князь жаловался, но безуспъшно. Всъ жалобы останавливались въ верховномъ грузинскомъ правленіи, какъ въ самомъ высшемъ учреждении для каждаго грузина. Грузія была разділена на пять убздовь, а правленіе на четыре экспедиціи. Посл'єднимъ предоставлена весьма широкая власть. Уголовныя дёла рёшались по общимъ законамъ россійской имперіи. Подсудимый, въ случав неудовольствія на рішеніе, хотя и имъть право аппелировать, но аппеляція его, по инструкціи, данной Кнорингомъ, переносилась въ общее собрание верховнаго грузинскаго правительства, точно на такомъ же основани «какъ въ правительствующій сенать» 3) и далье Тифлиса не шла. Экспедиціи гражданскихъ діль предоставлена власть гражданской палаты, «то и переносъ дълъ изъ экспедиціи сей въ общее со-

<sup>1)</sup> Донесеніе Соколова.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Кнорингу, отъ 11 марта 1802 г.: Ав. Кавв. Ком. изд. 1866 г. Т. I, 353.

в) Наставленіе уголовной экспедиціи. Акты Кавк. ком. Т. I, 447.

браніе да происходить тімь же порядкомь, какой наблюдается при переносі діль изъ палаты въ правительствующій сенать» 1).

Такимъ образомъ, общее собраніе верховнаго грузинскаго правительства было для грузинъ тоже, что сенатъ для всей Россіи. Для совершеннаго отдѣленія и большей самостоятельности Кнорингу и Коваленскому удалось выхлопотать себѣ право въ своихъ дѣйствіяхъ не отдавать никакого отчета сенату и не имѣть въ правленіи прокурора ²), обязаннаго, по должности своей, слѣдить за правильностію дѣйствій правительственнаго мѣста. Вслѣдствіе того, всѣ важнѣйшія дѣла рѣшались въ верховномъ правительствѣ, которое приводило въ исполненіе свои постановленія черезъ экспедицію исполнительныхъ дѣлъ. Въ этой послѣдней экспедиціи рѣшались также дѣла по такимъ искамъ, которые не подлежали оспариванію, напримѣръ, подписанные должникомъ счеты, векселя, контракты и проч. Экспедиція дѣйствовала черезъ уѣздные суды, управы земской полиціи, комендантовъ и моуравовъ съ ихъ помощниками.

На обязанность земскихъ управъ возложено имъть свъдъніе о торговыхъ цънахъ, наблюдать за върностію въса, мъры, чтобы въ уъздъ не было бъглыхъ, чтобы ихъ никто не принималъ, не держалъ и не скрывалъ.

Въ управъ засъдатъ капитанъ-исправникъ съ двумя засъда-

Въ убздныхъ городахъ поставлены были коменданты изъ русскихъ чиновниковъ; ихъ назначили изъ числа военныхъ офицеровъ, и никто не зналъ круга своихъ дъйствій и цъли самой должности.

Инструкціи, данныя капитанъ-исправникамъ и комендантамъ были, если не одинаковы совершенно, то на столько сходны, что какъ тѣ, такъ и другіе исполняли почти одинаковыя обязанности. Отъ этого обязанность комендантовъ была скорѣе городническая. Самъ главнокомандующій не уяснилъ себѣ основательно круга дѣйствій и обязанностей комендантовъ. Лазаревъ просилъ Кноринга объяснить ему, какъ должны относиться къ комендантамъ воинскіе начальники. Главнокомандующій отвѣчалъ, — какъ въ городничимъ, и писалъ, что онъ снабдилъ уже ихъ городническою инструкцією, и что названіе комендантовъ имъ дано только «изъ причинъ политическихъ». Какъ бы то ни было, но отъ такихъ политическихъ причинъ происходили большія неудобства. Отношеніе комендантовъ къ войскамъ было крайне за-

<sup>1)</sup> Наставленіе гражданской экспедиціи, тамъ же, стр. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Прокуроръ назначенъ только 19-го іюля 1803 г. См. П. Соб. Зак. томъ XXVII.

путано инструкцією. Они были подчинены непосредственно правителю и обязаны приводить въ исполненіе рѣшенія всѣхъ экспедицій правленія. Правитель Грузіи, своими инструкціями и объясненіями, еще болѣе запутывалъ ихъ обязанности. Тифлисскій комендантъ, родной племянникъ правителя, завѣдывалъ разбирательствомъ по вексельнымъ искамъ.

Запутанность обязанностей каждаго повела къ недоразумънію между правителемъ Грузіи и Лазаревымъ, начальникомъ войскъ тамъ расположенныхъ.

Карскій паша прислаль къ Лазареву своего посланнаго съ письмами. Коваленскій отобраль эти письма, и тв, которыя были адресованы въ Лазареву, отправиль въ нему, а остальныя оставиль у себя. По переводъ ихъ оказалось, что паша поручиль своему посланному переговорить словесно съ Лазаревымъ. Когда тотъ потребовалъ въ себъ посланнаго, то его уже не было въ Тифлисъ, -- Коваленскій отправиль его обратно. Лазаревь донесь Кнорингу и отдалъ приказъ, чтобы на гауптвахтахъ у городскихъ воротъ караульные справлялись у всёхъ подобныхъ посланныхъ, прівзжающихъ изъ-за границы, не имеють ли они писемъ въ вомандующему войсками, и въ последнемъ случав препровождали бы ихъ къ нему. Коваленскій жаловался Кнорингу на такое распоряжение Лазарева. Главнокомандующий, слепо веря правителю Грузіи и не разузнавъ дёла, сдёлалъ Лазареву выговоръ и сообщиль ему, что всё прівзжающіе изъ-за границы должны являться комендантамъ, непосредственно подчиненнымъ правителю. Копію съ предписанія Лазареву Кнорингъ отправиль и къ Коваленскому, который разослаль ее ко всемь комендантамь и земскимъ начальникамъ. Лазаревъ считалъ себя обиженнымъ. Давнишняя вражда между двумя лицами закипъла. Власть военная стала враждовать съ гражданскою. Злоупотребленія, безпорядки и упущенія стали увеличиваться. Лазаревь узналь, что царица Дарья намерена отправить въ Эривань къ царевичу Александру 1,000 рублей, кафтанъ и возмутительныя письма. Онъ требоваль задержанія посланнаго и доставленія его къ себъ. Комендантъ, не отвъчая иъсколько дней, на вторичное требование сообщиль Лазареву, что посланный убхаль въ Эривань по билету, выданному ему правителемъ Грузіи.

Съ открытіемъ экспедицій и правленія не было принято никакихъ мітръ къ тому, чтобы ознакомить народъ съ новыми учрежденіями. Ни одинъ даже и образованный грузинъ не зналъ, съ какимъ дітомъ куда слітдуетъ обращаться. Затрудненіе это было тіть боліте ощутительно, что верховному правленію вмітнено въ обязанность привести въ ясность имущество каждаго. Потребность въ подачѣ просьбъ и объясненій была огромна, но просьбъ не подавали за незнаніемъ куда подать. Отсюда про-изошло то, что въ теченіе года ровно ничего не было сдѣлано по этому вопросу.

Съ объявленіемъ о действіи въ Грузіи русскихъ законовъ, никто не зналъ, какіе предёлы иметъ власть земскихъ чиновниковъ. Помещики не знали своей власти надъ крестьянами, крестьяне — своихъ отношеній къ помещикамъ. Съ уничтоженіемъ грузинскихъ обычаевъ и законовъ, русскіе законы не были переведены на грузинскій языкъ.

Прошенія, иски и т. п. должны были поступать на русскомъ языкъ. Въ составъ управленія не было ни чиновниковъ, ни переводчиковъ, знающихъ грузинскій языкъ. Чиновникъ и проситель не понимали другъ друга. Для устраненія этого впали въ другую крайность, весьма странную. Постановили правиломъ, что каждый проситель долженъ проговорить все свое дѣло наизусть на русскомъ языкъ безопибочно, подъ опасеніемъ потерять право иска 1). Въ самыхъ экспедиціяхъ русскіе чиновники не понимали своихъ товарищей грузинъ. Отъ этого «дѣла рѣшались болѣе домашнимъ производствомъ у правителя Грузіи, нежели явнымъ и законнымъ теченіемъ въ самыхъ палатахъ, что наноситъ, какъ замѣтно, всеобщее неудовольствіе 2).»

Правитель Грузіи никогда не ходиль въ присутствіе, а занимался на дому. Совъть верховнаго грузинскаго правительства существоваль только на бумагь, а не въ дъйствительности. Просьбъ, подаваемыхъ гражданами въ исполнительную экспедицію, никто не принималь. Изъ двухъ совътниковъ, бывшихъ въ экспедиціи, одинъ, по слабости здоровья, а другой по молодости не бывали никогда въ присутствіи. Просители уходили безъ удовлетворенія и не знали, гдъ найти его. «Обыватели Грузіи—пишетъ Лофицкій з)—обращенные къ исканію правосудія въ единой особъ правителя, не имъли удовольствія найтить сбывчивими надежды свои по предметамъ закона защищенія, а потому возвращались въ домы свои съ мрачнымъ впечатлъніемъ и съ сумнъніемъ о благоденствіи, котораго ожидали отъ русскаго правительства.»

«Коротко сказать, — доносиль Лазаревь, — всё теперь столь же недовольны, сколько днесь желали россійскаго правленія.»

<sup>1)</sup> Изъ донесенія кн. Циціанова Г. И. 13 февраля 1804 г. Арх. мин. внут. дълъ. Дъла Грузіи ч. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Акты Кав. арх. ком., изд. 1866 г. т. I, 398.

<sup>3)</sup> Записка Лофинкаго, поданная императору Александру 30 апръла 1806 г. Арх. Глави. Штаба въ С.-Петерб.

Товары и жизненные припасы въ Грузіи вздорожали; курсъ золота чрезвычайно понизился, а серебра вовсе не стало. Всъ вообще служащіе ощущали нужду, а въ особенности войска. Жалованье войскамъ производилось червонцами по курсу 4 р. 80 к. Червонецъ же въ Тифлисв упалъ до 13 абазовъ 1), что составляло 2 р. 60 в. При всёхъ благопріятныхъ условіяхъ за червонецъ можно было получить только 4 р. Пока можно было мънять червонецъ на серебро, ропота еще не происходило, хотя каждый и теряль не мене 80 к.; но когда размёнь червонцевь вовсе прекратился, тогда ропотъ послышался отовсюду. Солдать, имън надобность по большей части въ мелочныхъ вещахъ, не могь ничего купить на рынкт, потому что у него, кромт червонца, ничего не было. Купцы сдачи не давали, а отобравъ проданный товаръ возвращали покупщику деньги. Гражданскіе чиновники получали жалованье серебромъ и потому находились въ лучшемъ нъсколько положении. Впрочемъ большая часть гражданскихъ чиновниковъ жалованья вовсе не получали со времени своего прибытія въ Грузію по октябрь місяць. Правитель Грузін назначиль жалованье большей части чиновниковь мен'е, чемь они получали во внутреннихъ губерніяхъ Россіи на соотв'єтственныхъ мъстахъ. Не пользуясь кредитомъ, многіе изъ нихъ были доведены до такого состоянія, что не им'вли ни пищи, ни одежды, ни обуви. Снискивая себъ пропитаніе продажею оставшагося имущества, чиновники перестали ходить въ должность. Къ тому же Коваленскій приказаль выдавать жалованье не деньгами, а сукнами. Бъдные чиновники считали себя счастливыми, если усиввали продать его за одну треть стоимости, и потому терпъли крайнюю нужду во всемъ.

Всѣ суммы находились въ распоряжении правителя Грузіи, который выдаваль ихъ по своему произволу. Денежные сборы, поступавшіе въ приходъ, показывались по вѣдомостямъ безъ всякаго порядка. Въ статьяхъ писалось, что «столько-то денегъ въчисло такой-то подати взысканы правителемъ Грузіи и зачтены имъ себѣ въ число жалованья 2).» Изъ 10 т. суммы, назначенной на содержаніе канцелярскихъ служителей, былъ представленъ отчетъ, къ которому приложенъ безъименный списокъ съ простою оговоркою, «что чиновники сіи удовольствованы жалованьемъ по 1-е ноября, а нѣкоторые изъ нихъ и далѣе.» Въ спискѣ между канцелярскими служителями, были показаны такіе чинов-

<sup>1)</sup> Абазъ равняется нашему двугривенному.

Арх. мин. внут. дълъ, дъла Грузін ч. П, 271—276.

ники, которые употреблялись правителемъ для его собственныхъ услугъ, «а одинъ изъ нихъ неръдко бывалъ въ ливрев 1)».

Въ казенной экспедиціи, со дня ея отркытія, ни разу не происходило свидътельствованіе денежныхъ суммъ. Казна хранилась не въ экспедиціи, а на квартиръ казначея и безъ всякаго караула. Уголовная экспедиція просила объ ассигнованіи и отпускъ ей суммы необходимой для расходовъ, но отпуска не послъдовало. Не смотря на свои жалобы Коваленскому и Кнорингу, уголовная экспедиція, со времени ея открытія, не имъла ни вахмистра, ни сторожа, «и въ ней, какъ она доносила, не метутся и не топятся комнаты <sup>2</sup>).»

Всѣ деньги шли на удовлетвореніе прихотей правителя. Онъ отдѣлаль себѣ квартиру, платиль щедрое жалованье своимъ прислужникамъ и выводиль его въ расходъ подъ скромнымъ обозначеніемъ—на содержаніе караульныхъ для наблюденія за хищниками около Тифлиса, въ которомъ стояло нѣсколько батальоновъ пѣхоты.

Крупныя злоупотребленія повели въ болье мелвимъ, — правителя обвиняли въ сдълкъ съ самымъ богатымъ купцомъ въ Тифлисъ, Бегтабековымъ, который былъ сдъланъ губерискимъ казначеемъ. Бегтабековъ, еще во времена царей грузинскихъ, всегда монополизировалъ курсомъ въ Грузіи, теперь же, когда всъ казенныя деньги были въ безотчетномъ его распоряженіи, онъ еще болье злоупотреблялъ ими. Въ домъ Бегтабекова и правителя открыто размѣнивалась серебрянная монета, собираемая съ жителей въ казенное въдомство. Въ небольшой промежутовъ времени своего правленія правитель нашелъ средство, чтобы скупить всю шерсть въ Грузіи, имъя въ виду сбыть ее съ выгодою на строившуюся въ Тифлисъ суконную фабрику.

Всёмъ извёстно было, что фабрика эта строится подъ именемъ казенной, на землё принадлежащей казнѣ, а между тѣмъ на постройку ея употребляется матеріалъ изъ стѣнъ бывшаго царскаго дворца, разореннаго въ послѣднее вторженіе въ Грузію Аги-Магометъ-Хана и принадлежавшаго царевичу Давыду.

Царевичъ жаловался на произволъ правителя, на расхищеніе его собственности, но стѣны по прежнему ломали и строили изъ нихъ фабрику. Коваленскій отговаривался тѣмъ, что получилъ на то разрѣшеніе Кноринга, и что будто стѣна дворца, стѣсняя улицу, угрожаетъ паденіемъ ³). «Главнѣйшее то, доносилъ

<sup>1)</sup> Следственное дело надъ Коваленскимъ.

<sup>2)</sup> Акт. Кав. арх. ком:, изд. 1866 г. т. I, 506.

з) След. дело надъ Коваленскимъ.

Соколовъ 1), что правитель для употребленія въ хозяйственныя заведенія привезъ сюда мастеровыхъ людей иностранцевъ, которые, не получая отъ него платы по контрактамъ, скитаются здёсь по міру. Люди сіи неоднократно являлись ко мнѣ съ неотступными просьбами оказать имъ помощь и избавить ихъ отсюда».

О приведеніи въ извъстность доходовъ никто и не думалъ. Только въ сентябръ мъсяцъ 1802 г., когда въ Грузію быль назначенъ уже новый главнокомандующій, было предписано полицейскимъ чиновникамъ обратить на это вниманіе. До этого же времени дъло шло какъ попало. Поступившіе въ оброчныя статьи два сада въ Тифлисъ, принадлежавшіе царевичамъ Іулону и Александру, были отдаваемы на откупъ. Гр. Мусинъ-Пушкинъ предлагалъ за одинъ изъ нихъ дать 300 руб. откупной суммы. Коваленскій отказалъ графу и передалъ ихъ другому. По отчетамъ сады эти за полтора года принесли доходу 23 руб. 7 коп., тогда, когда опредъленный къ нимъ смотритель получалъ жалованья по 300 руб. въ годъ.

Со времени учрежденія верховнаго грузинскаго правительства до 1803 года, оно имѣло только одиннадцать общихъ собраній. Дѣла поступали въ домашнюю канцелярію правителя и по девяти мѣсяцовъ оставались безъ всякаго исполненія. «Въ шестой день по пріѣздѣ моемъ сюда, писалъ вн. Циціановъ министру внутреннихъ дѣлъ, посѣтилъ я присутственныя мѣста верховнаго грузинскаго правительства, и въ исполнительной экспедиціи не нашелъ ни одного изъ присутствующихъ, кромѣ правящаго должность секретаря, который, вмѣсто настольнаго реестра, подалъ мнѣ приватную записку съ ложнымъ показаніемъ, что правитель Грузіи, прибывъ въ присутствіе 5-го числа въ 8 часовъ пополуночи, слушали и проч., когда, по собственному признанію секретаря, Коваленскій въ присутствіе не являлся....

«Въ казенной экспедиціи встрѣтилось такое же неустройство и совершенное бездѣйствіе, поелику всѣ дѣла по казенной части отъ предмѣстника моего также препоручены были правителю Грузіи, коего домашняя канцелярія управляла, въ видѣ присутственныхъ мѣстъ, всѣми въ Грузіи дѣлами, съ самовластіемъ, кавого и управляющій имѣть не можетъ» <sup>2</sup>).

«Однимъ словомъ, писалъ кн. Циціановъ въ другомъ донесеніи, домъ г. Коваленскаго былъ верховнымъ мъстомъ прави-

<sup>1)</sup> Кн. Куракину. Арх. Минис. Иностр. цель.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Отнош. гр. Кочубею 10 февр. 1803 г. Арх. М. В. Д. по деп. общ. дель, д. Грузін ч. II, 271—276.

тельства, откуда разсылались повелёнія, розыски, аресты и конфискаціи» <sup>1</sup>).

Злоупотребленіе чиновниковъ доходило до крайнихъ предѣловъ. Грузія, избѣгая отъ ига многочисленной царской фамиліи, ее разорявшей, по свидѣтельству современника, получила тягчайшее для себя иго, наложенное родственниками Коваленскаго, которые занимали главнѣйшія мѣста въ правительствѣ 2).

«Коваленскій угнетаеть людей въ Россіи приверженныхъ, состоя въ тёсныхъ связяхъ съ фамиліею царскою, которая, покровительствуя участниковъ въ своихъ замыслахъ, ходатайствуетъ за нихъ у правителя». Исправники, объёзжая деревни, запрещали крестьянамъ повиноваться и платить подати помёщикамъ, говоря, что они поступили въ составъ государственныхъ крестьянъ, обязанныхъ податью только одной казнё, но это не мёшало самимъ исправникамъ брать съ крестьянъ все, что только можно. Грузины должны были исполнять всё требованія ихъ безпрекословно, потому что въ нуждахъ своихъ не могли имёть ни къ кому прибёжища, «ибо, куда ни обратятся, вездё находятъ или родственниковъ Коваленскаго, или его приверженцевъ, или судей изъ князей и дворянъ, преданныхъ царской фамиліи, коими наполнилъ Коваленскій верховное правительство» 3).

Правило, изложенное въ инструкціи управ'я земской полиціи, чтобы нивто не см'яль отягощать народь никакими поборами, кром'я установленныхъ 4), съ самаго начала не исполнялось. Точно также не исполнялось и то постановленіе, по которому члены вемской полиціи обязаны были, для производства сл'ядствія, отправляться на м'ясто происшествія для того, чтобы не отривать жителей отъ ихъ работь. Напротивъ того, по одному только подозр'янію, жителей хватали, связывали назадъ руки, накидывали на шею петлю, и какъ уголовныхъ преступниковъ, отводили п'яшкомъ за 50 верстъ и дал'яє. Чиновники и офицеры силою увозили женщинъ и д'явицъ изъ селеній и насиловали ихъ.

Общее ослабленіе и несостоятельность тамошняго правленія все болье и болье обнаруживались 5). Грузины съ каждымъ днемъ терпъли большія притъсненія. Военные начальники вмъшивались

<sup>1)</sup> Письмо его же гр. Кочубею, 27 февр. Тамъ же.

<sup>2)</sup> Следственное дело надъ Коваленскимъ.

Арх. Министер. Внут. дѣлъ, дѣла Грувін, ч. ІІ, 360 — 363.

<sup>4)</sup> Акты Кавк. Арх. Ком., изд. 1866 г. Т. І, 451.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Неизвъстный авторъ писемъ съ Кавказа (Русскій Въст. 1865. № 10, стр. 713) котя и говоритъ, что при Коваленскомъ формы правленія были проще, «расходы меньше и виъсть съ тъмъ меньше запутанности въ дълахъ», но съ нимъ, къ сожальнію, нельзя согласиться.

во внутреннее управленіе страны. Самовольно по своимъ прихотямъ дѣлали нарядъ подводъ и лошадей; при проѣздахъ не платили прогоновъ, допускали похищеніе у жителей «скота, живности, плодовъ и прочаго». Лазаревъ долженъ былъ написать строгій приказъ и объявить войскамъ, что виновные въ оскорбленіяхъ и насиліяхъ жителямъ подвергнутся примѣрному наказанію 1).

Положеніе страны было неестественно. Народъ былъ врайне недоволенъ и жаловался «на многочисленность мелкихъ чиновниковъ,
снъдающихъ жалованьемъ своимъ доходы здъшніе». Простой народъ терпъль разореніе, преданные намъ внязья были недовольны тъмъ, что остались не только не награжденными, но даже
ишились тъхъ отличій и доходовъ, которые по мъстамъ своимъ
имъли. Напротивъ того, многіе «изъ противниковъ россійскихъ
награждены или отличіями или жалованьемъ» 2). Раздача должностей и жалованья лицамъ враждебной партіи нисколько не
привязывала ихъ въ намъ. Короче свазать, всъ состоянія грузинскаго народа были недовольны и отягощены до такой степени, что ръшились сами выдти изъ столь стъснительнаго положенія и заявить о своемъ состояніи русскому императору.

### IX.

Начало волненій и участіє въ нихъ членовъ царскаго дома, бывшихъ въ Грузіи.

Можно-ли обвинять грузинь, которые, какъ мы видёли, имёли весьма своеобразные и нравы и порядки—обвинять въ томъ, что они привыкли смотрёть, наприм., на своего царя своими особими, имъ только однимъ свойственными глазами, что они не понимали нашего правленія, порядка нашего судопроизводства; но такъ полагали наши первые администраторы, призванные императоромъ для того, чтобы показать благость русскаго правленія, а явившіеся въ сущности для того, чтобы извлечь личния выгоды изъ управленія краемъ. Для народа были чужды твадминистративныя мёры, которыя были хороши для великорусскихъ губерній. Нётъ сомнёнія въ томъ, что въ самоуправленіи Грузіи существовали не меньшія злоупотребленія, чёмъ допустило ихъ верховное правительство; что произволь царскій и кня-

¹) Акты Кав. Арх. Ком., изд. 1866 г. Т. І, 412, № 516.

Письно гр. Мусина-Пушкина Трощинскому, 20 августа 1802 г., № 61.—Тамъ же, стр. 398, № 502.

жескій ложился тяжелымь гнетомь на народь; но произволь этотъ вылился изъ народнаго характера, быль освященъ обычаями и въковою давностію, сроднившею его съ политичесвимъ теломъ Грузіи. И при всемъ томъ, нивто изъ внязей не ръшился бы заикнуться, а тъмъ болье заставить грузина внести подать такую, какую онъ прежде не вносиль; никто не заставиль бы его исполнять такую службу, которую его предки не исполняли. Верховное же правительство, съ первыхъ дней своего правленія, нарушило этоть народный обычай и темъ породило множество недовольныхъ и обиженныхъ. Грузины отстаивали старый порядовъ, наше правительство требовало повиновенія новому. Отъ этого, съ самаго же начала, почти со дня объявленія манифеста, стали высказываться недоразумінія и народное неудовольствіе. Злоупотребленія же, вкравшіяся въ администрацію края, подавали новый поводъ къ безпорядкамъ и броженію умовъ.

Жители Кахетіи не повиновались судамъ, хотѣли устранить русское правительство и согласились сами управлять собою. Многіе изъ князей удалились даже въ Эривань, къ бывшему тамъ царевичу Александру. Въ Карталиніи— «дѣла на такой же ногѣ», доносилъ Лазаревъ. Татары, непривычные къ военному постою, были недовольны тѣмъ, что у нихъ расположены войска, собирались бѣжать и перекочевать за границу Грузіи. Кочующій народъ казахи, магометанскаго закона, были недовольны на наше правительство за желаніе перемѣнить ихъ моурава.

Со времени признанія надъ собою власти грузинскаго царя, казахи всегда управлялись моўравами изъ роду князей Чавчавадзе 1). Узнавъ еще при жизни Георгія XII, что управленіе ими хотятъ поручить другому лицу, они тогда уже объявили, что не останутся на степяхъ Грузіи и перекочують за границу.

Тоже самое было и теперь. Правитель Грузіи, желая устранить князя Чавчавадзе оть управленія казахами, призваль къ

<sup>1)</sup> Казахи вочевали въ Грузіп съ самыхъ древнихъ временъ еще до Шахъ-Аббаса Великаго. Трудно опредълить время поселенія этого народа въ Грузіи. Они платили дань грузинскимъ царямъ и для управленія ими назначались грувинскіе князья, сверхъ ихъ собственныхъ старшинъ. — Шахъ-Надиръ одталъ казаховъ въ въчное владъніе Ираклію ІІ, а тотъ поручилъ управленіе ими роду князей Чавчавадзе.

Находясь въ концѣ прошлаго столѣтія въ Петербургѣ, кн. Чавчавадзе получилъ свѣъѣнія, что казахи откочевали въ Персію, а вслѣдъ за тѣмъ письмо отъ Ираклія, который требоваль, чтобы онъ пріѣхаль въ Тифлисъ. Съ разрѣшенія нашего правительства, кн. Чавчавадзе отправился сначала въ Грузію, потомъ въ Персію, уговорилъ казаховъ вернуться и самъ привель ихъ на прежнія мѣста. Предоставивъ управленіе своему сыну, онъ опять вернулся въ Петербургъ. См. Арх. мин. внутр. дѣлъ, дѣла Грузіи, ч. П, 199.

себъ старшинъ народа и вымогалъ отъ нихъ, чтобы они высказали неудовольствіе на своего моурава. Казахи отказались исполнить такое требованіе и предъявили нросьбу объ оставленіи ихъ подъ управленіемъ князя Чавчавадзе, объщаясь въ противномъ случав удалиться изъ Грузіи 1).

Произвольныя, ни на чемъ не основанныя дъйствія правителя, увеличивали число недовольныхъ. Тифлисскіе купцы отказались платить дань и, въ день отъйзда Кноринга въ Георгіевскъ, заперли всй лавки. Графъ Мусинъ-Пушкинъ писалъ Лазареву, прося его поспъшить изъ лагеря въ Тифлисъ, для возстановленія порядка. Графъ прибавлялъ, что объ этомъ просятъ его многія лица изъ первъйшихъ княжескихъ фамилій. Прибывъ въ столицу Грузіи, Лазаревъ увидалъ, что царская фамилія «есть первая пружина всёмъ волненіямъ».

Лица, приверженныя къ Россіи, притеснялись; въ городе народъ волновался. Царица Дарья отправила посланнаго въ Эривань къ сыну Александру съ новымъ платьемъ и 1 тыс. рублей денегъ. Царевичъ Вахтангъ, бывшій въ Душетъ, запретиль своимъ подвластнымъ повиноваться душетскому исправнику. Парнаозъ писалъ изъ Имеретіи, что скоро прибудеть въ Грузію съ значительными войсками лезгинъ, имеретинъ и турокъ. Онъ приглашалъ народъ присоединиться къ нему. Царевичъ Давыдъ, подъ предлогомъ устройства мёднаго завода, намёренъ былъ собрать себъ приверженцевъ, подъ скромнымъ именемъ рабочихъ. Для удобнъйшаго исполненія своихъ намъреній, онъ собирался оставить Тифлись и убхать въ Борчалы, гдб будто бы отыскаль уже прінски м'том руды. Для отвода всякаго подозр'тыя, онъ писалъ графу Мусину-Пушкину, спрашивалъ его мнѣнія и совътовъ, но тотъ сначала медлилъ отвътомъ, а потомъ совътовалъ оставить эти изысканія. Тогда Давыдъ отправился чрезъ горы къ борчалинскимъ татарамъ, подъ предлогомъ лучшаго тамъ воздуха и для поправленія разстроеннаго своего здоровья, въ сущности же для оказанія содъйствія своимъ дядямъ и братьямъ, къ которымъ присоединился.

Католикосъ царевичъ Антоній, хотя и быль «челов'єкъ необыкновенно тяжелаго сложенія, но за вс'ємъ т'ємъ не посл'єднее д'єствующее лицо съ царицею Дарьею» 2).

<sup>1)</sup> Докладная записка Лошкарева вице-канцлеру, 9-го іюля 1802 г.— Прошеніє кн. Чавчавадзе Г. И., въ іюль 1802 г., Арх. минист. внутр. дель, дела Грузіи, ч. П, 199 и 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рап. Соколова кн. Куракину, отъ 20-го сентября 1802 г.: Арх. мин. иностр. дълъ.

Будучи зачинщицею всёхъ замысловъ, царица Дарья ободряла приверженныхъ къ себѣ, и напротивъ стращала всякаго рода слухами и угрозами лицъ преданныхъ къ Россіи. Энергичная и искусившаяся въ интригахъ женщина, не стѣснялась въ выборѣ средствъ для достиженія цѣли. Такъ, разсказывали, что сгорѣвшій авлабарскій мостъ, былъ подожженъ подосланнымъ ею человѣкомъ; что выстрѣлы, слышанные въ предмѣстьи Тифлиса, были произведены ея же людьми для устрашенія жителей и распространенія слуховъ о мнимомъ дерзкомъ вторженіи лезгинъ въ самую столицу Грузіи.

Дарья нъсколько разъ подсылала своихъ приверженцевъ къ сардарю кн. Орбеліани, съ цълію привлечь его на свою сторону. Она старалась доказать ему, что русскіе ограбили его совершенно, отняли званіе сардаря и салхтхуцеса. Царица спрашивала: гдъ его деревни? богатство? — и, указывая на то, что они будто бы отняты русскими, объщалась возвратить ему все, если онъ будетъ принадлежать ея партіи. Орбеліани требовалъ письменнаго объщанія. Дарья соглашалась исполнить это только тогда, когда Орбеліани присягнеть ей. Бывшій сардарь отказался исполнить такое желаніе, а царица отказалась излагать свои объщанія на бумагъ.

Царица Марія, будучи до сихъ поръ въ ссоръ съ царевичемъ Давыдомъ, своимъ пасынкомъ, теперь помирилась и стала часто посъщать его.

Казахскіе агалары получили письмо Александра. Говоря о скоромъ вступленіи своемъ въ Грузію съ войсками, царевичъ просилъ ихъ не опасаться этого. Александръ увърялъ, что идетъ вовсе не съ тъмъ, чтобы разорить страну, но съ единственною цълію выгнать русскихъ изъ Грузіи. Нъкоторые агалары отправились къ царевичу съ подарками и выраженіемъ своей преданности. Борчалинскіе татары смотръли на казахскихъ и думали слъдовать ихъ примъру.

Теймуразъ, находившійся въ это время въ своихъ владѣніяхъ въ Сурамѣ, волновалъ народъ и князей 1). Князья Абашидзевы, преданные царевичу, вошли въ переписку съ имеретинами и просили помощи.

- Что ты ко мнѣ въ домъ не ходишь, спрашивалъ Теймуразъ Хадырбекова, — видно преданъ русскимъ.
- Преданъ, отвѣчалъ Хадырбековъ, потому что принялъ присягу.
  - Ну, я могу еще бить тебя, зам'ьтилъ Теймуразъ. Я донесу

<sup>1)</sup> Рап. капит. Бартенева, 29-го іюня 1802 г.

царевичу Давыду, и ты будешь посаженъ подъ караулъ. Не надъйся на капитана <sup>1</sup>) и на русскихъ; черезъ двадцать дней совсъмъ здъсь русскихъ не будетъ.

— Гдъ будутъ русскіе, тамъ буду и я.

— Отецъ мой отдаль царство русскимъ, говорилъ Теймуразъ черезъ три дня тому же Хадырбекову, потому что былъ глупъ, а я умнъе его и буду владъть всъми кръпостями.

Въ церквахъ, по приказанію того же царевича, поминали, во время службы, его и брата его Давыда. Князья Абашидзевы продолжали переписку съ ахалцыхскимъ пашею и имеретинами. 5-го іюля, сурамскій житель Николай Чубадзе донесъ, что царевичъ Теймуразъ получилъ письма изъ Тифлиса и Имеретіи. Прочтя письма, онъ спряталъ ихъ подъ постель и говорилъ Абашидзе, что отрядъ русскихъ, расположенныхъ въ Бомбакахъ, потерпитъ отъ нападенія персіянъ, и по своей незначительности будетъ, конечно, уничтоженъ.

Князь Абашидзе съ своими приверженцами разглашалъ, что Кнорингъ, возвращаясь въ Георгіевскъ, былъ убитъ горцами и что бывшіе съ нимъ казаки также перебиты <sup>2</sup>).

Слухи эти казались тёмъ болёе вёроятными, что царевичъ Вахтангъ, жившій въ Душетё, также подтверждаль ихъ. Говорили, что онъ быль и причиною мнимаго несчастія, случившагося съ Кнорингомъ.

- Справедливы ли эти слухи? спрашивали Вахтанга душетскій судья и убздный исправникъ.
- Я полагаю, что я одинъ о семъ свъдъніе имъю, отвъчалъ двусмысленно царевичъ.

Зная въроломство и нравъ тагаурцовъ, грузины върили въ возможность несчастія Кноринга. Вскоръ Лазаревъ узналъ источникъ, изъ котораго исходили такія извъстія и самый поводъ къ ихъ разглашенію.

Грабежи въ тагаурскомъ ущельи, разбои и нападенія на пробъжающихъ заставили Кноринга принять мёры къ наказанію одного изъ главныхъ старшинъ тагаурскаго народа, Ахмета Дударуку. Главнокомандующій приказаль одной ротѣ кавказскаго гренадерскаго полка, изъ двухъ расположенныхъ во Владикавказской крѣпости, двинуться на 25 верстъ впередъ, внутрь дефиле кавказскихъ горъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы рота могла прибыть на назначенное ей мѣсто къ 20 іюня, т. е. къ тому

<sup>1)</sup> Т. е. Бартенева.

<sup>2)</sup> Рап. кап. Бартенева Симоновичу, 29-го іюня и 2-го іюля.—Письмо ему же, 5-го іюля.—Рап. Лазарева кн. Циціанову, 18-го февраля 1803 г. Акт. Кав. Арх. Ком., Т. І.

времени, когда самъ Кнорингъ прибудетъ туда же съ вазачьимъ вонвоемъ, при возвращении своемъ изъ Грузіи.

20-го іюня, отряды соединились, и Кнорингъ остановился на высокой горъ. Нанротивъ отряда, также на возвышеніи, раскинулось селеніе Дударуки Ахметова. Главнокомандующій потребоваль къ себъ Дударуку для объясненій. Ахметовъ въ отвътъ на это приспособляль къ оборонъ три каменныя сакли, въ которыхъ засъль съ своими сообщниками. Рота и 200 казаковъ отправлены для атаки селенія. Тагаурцы встрътили наступающихъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ. Селеніе сожжено, многія сакли разрушены, опасность грозила атакованнымъ. Дударука просиль остановить наступленіе, объщая исполнить всъ требованія. Шесть осетинскихъ старшинъ поручились и приняли на себя отвътственность въ томъ, что Дударука прекратитъ грабительства и выдастъ все захваченное. Съ своей стороны Дударука выдаль аманатовъ.

Обезпеченіе сообщенія кавказской линіи съ Грузією было такъ важно, что Кнорингъ, не смотря на этотъ успѣхъ въ августѣ, заключилъ съ тагаурцами письменное условіе, по которому предоставилъ имъ право: 1) владѣльцамъ десяти тагаурскихъ фамилій, владѣющихъ проходомъ отъ Балты до Дарьяла, брать пошлины съ проѣзжающихъ купцовъ, грузинъ и армянъ; 2) за каждый построенный нами мостъ во владѣніяхъ тагаурцовъ обязался платить по 10 рублей въ годъ; 3) обѣщалъ обезпеченіе ихъ отъ притѣсненій и набѣговъ кабардинцовъ; 4) дозволилъ свободный проѣздъ тагаурцамъ въ Моздокъ и Тифлисъ, гдѣ обѣщано имъ покровительство и обезпеченіе отъ притѣсненій со стороны мѣстнаго населенія 1).

Въ залогъ върности и сохраненія заключенныхъ условій, онъ взяль аманата, которому объщаль выдавать жалованье по 120 рублей въ годъ.

Таковы въ дъйствительности были происшествія съ Кнорингомъ, которыя переиначивались въ своей сущности и въ измъненномъ, ложномъ видъ распускались по Грузіи.

Лазаревъ, сообщая о всѣхъ ходившихъ слухахъ Коваленскому, просилъ вызвать царевичей изъ ихъ помѣстій въ Тифлисъ, и въ особенности царевича Теймураза.

Не дождавшись однако же отвёта, Лазаревь самъ отправился въ Сурамъ, чтобы сначала убъдиться въ справедливости слуховъ, а потомъ, если они дъйствительно существовали, то арестовать князей Абашидзевыхъ, какъ главныхъ сообщниковъ царевича.

<sup>1)</sup> Условіе, подинсанное Кнорингомъ, 30-го августа 1802 г.

13-го іюля, не довзжая до Сурама, онъ встрѣтиль Теймураза возвращающагося въ Гори. Царевичъ и Лазаревъ старались предупредить другъ друга. Теймуразъ получиль наканунѣ извѣстіе о скоромъ прибытіи Лазарева въ Сурамъ, въ тотъ же день собирался выѣхать въ Гори, и избѣжать тѣмъ свиданія. Опасность проѣзда отъ лезгинъ заставила его выѣхать на слѣдующее утро, что и было причиною ихъ встрѣчи. Не объяснивъ другъ другу настоящей цѣли своего путешествія, каждый отправился своею дорогою, Теймуразъ поѣхаль въ г. Гори, а Лазаревъ, — въ Сурамъ. Здѣсь Лазаревъ призвалъ къ себѣ одного изъ князей Абашидзе.

— Какая причина, спрашиваль онъ князя, заставляеть вась дёлать поступки противные присягё, данной государю императору? Абашидзе отвёчаль, что никакихъ проступковъ за собою

не знаетъ, и заперся во всемъ.

— Почему же вы не повинуетесь суду? спросиль его Ла-заревъ.

— Потому, что мы всѣ сравнены теперь съ мужиками, отвѣчалъ Абашидзе.

Лазаревъ приказалъ арестовать князя Абашидзе и всъхъ его приверженцевъ. Царевичъ же Теймуразъ оставленъ въ Гори до времени <sup>1</sup>).

Среди такихъ безпорядковъ, положеніе Грузіи становилось съ каждымъ днемъ болье затруднительнымъ, отъ разорительныхъ набъговъ лезгинъ. Въ этомъ случав нельзя не согласиться съ Лазаревымъ, полагавшимъ, что особенно частые грабежи и вторженія лезгинъ происходятъ по проискамъ царской фамиліи. Царевичамъ и царицамъ хотълось указать народу, что при всей бдительности и попеченіи о его спокойствіи, русское правительство мало успъваетъ въ этомъ. Старались возбудить недовъріе въ народъ и показать, что, вступивъ въ подданство Россіи и не пріобрътя спокойствія, онъ потерялъ многое.

«...Дабы скорѣе, писалъ Лазаревъ 2), и гораздо ощутительнѣе видѣть въ предпріятіи своемъ успѣхи, всесильно стараются они разсѣивать разные слухи, умножать въ жителяхъ здѣшнихъ странъ ропотъ противу насъ, стараясь также вперить въ мысли ихъ, сколь не выгодно для нихъ возстановленное ныңѣ правленіе россійское».

Бъжавшіе въ Имеретію царевичи очень нуждались въ содъйствіи Вахтанга, который, находясь въ сосъдствъ съ жителями

<sup>1)</sup> Рап. Лазарева Кнорингу, 18-го іюля 1802 г., № 355.

<sup>2)</sup> Рапор. Лазарева Кнорингу, 20-го іюля 1802 г.

горъ, долженъ былъ помочь имъ возмущеніемъ горскихъ племенъ и пресъченіемъ сообщенія съ кавказскою линіею.

Войдя въ сношеніе и переписку, они уб'єдили царевича, подъвидомъ защиты себя отъ лезгинъ, никогда не д'єлавшихъ впрочемъ наб'єговъ на его влад'єніе, собрать толігу вооруженныхъ, какъ-бы готовясь на ихъ отраженіе. Вахтангъ велъ переговоры съ тагаурцами и осетинами, жившими по ущельямъ горъ, по которымъ пролегала дорога изъ Россіи въ Грузію. Онъ склонялъ ихъ къ возмущенію.

Дъятельная переписка между членами царскаго дома, поселившимися въ разныхъ пунктахъ Грузіи и внъ ея, охватила всю страну какъ сътью и имъла одну цъль, — уничтожение русскаго владычества въ краб. Первое время успъхи ея были удовлетворительны. Тифлисъ, какъ центръ интригъ, волновался. Легковърный народъ увърили о скоромъ и сильномъ нападеніи на городъ. Говорили, что русскіе, увнавъ о вначительныхъ силахъ непріятеля, и не будучи въ состояніи съ нимъ бороться, думають отступить. Отступленіе это, по словамъ недоброжелателей, должно быть скорое и поспъшное, такъ какъ нельзя было разсчитывать, по ихъ словамъ, на помощь съ линіи, потому что народы, живущіе въ горахъ, по совъту Вахтанга, всъ возстали и занявъ дороги отръзали путь, по которому могли бы следовать русскія войска въ Грузію. Народъ ронталъ, терялъ присутствіе духа и представляль въ преувеличенномъ видъ предстоящія бъдствія отъ вторженія лезгинъ. По приказанію царицы Дарьи, произведено нъсколько выстръловъ въ предмъстьи Тифлиса. Они произвели свое дъйствіе и увеличили страхъ народа, услышавшаго на утро, что то была партія лезгинъ, безнаказанно пробравшихся въ столицу.

«Изъ князей и дворянъ здёшнихъ, доносилъ Лазаревъ 1), кои всё имёютъ преданными имъ нёсколько подданныхъ своихъ, осталась усердствующихъ самая малая часть; да и изъ сихъ кажущихся, безъ сомнёнія, найдутся и такіе, кои равно преданы намъ и противной партіи, й при случаё пристанутъ они къ той сторонё, которая въ виду ихъ будетъ выгоднёйшею. Казахи, борчалинцы и вообще татары намъ весьма не вёрны и не упустятъ при чаямой перемёнё, явно противустать намъ, къ коимъ присоединится также и ханъ ганжинскій, неблагонамёреніе свое и прежде оказавшій. Я полагаю, что и эриванскій ханъ за лучшее разсудитъ пристать къ партіи ихъ, хотя теперь и кажется къ нимъ непричастнымъ...»

<sup>1)</sup> Рап. Лазарева Кнорингу, 20-го іюля 1802 г.

При такомъ состояніи нельзя было одними словами усповоить народъ, необходимо было показать ему д'вйствительную, фактическую защиту, и прежде всего охранить отъ всякихъ вторженій, хищничества и разоренія. Охраненіе границъ Грузіи было первою и самою насущною необходимостію.

Объвхавъ границу Грузіи, побывавши въ селеніяхъ Бомбакской провинціи, посвтивъ татарскіе народы: казахъ и борчалинцевъ, селенія шамшадыльскія и шулаверскія, прилегавшія къ владвніямъ ганжинскаго хана, нельзя было не убъдиться въ бъдственномъ положеніи жителей. Повсюду встрвчалась земля плодородная, но селенія, отъ внішнихъ вторженій хищниковъ и внутреннихъ крамоль, были крайне разорены. Часть, прилегающая къ ганжинскому и эриванскому ханствамъ, потерпъла наибольшія бъдствія. Бомбаки и Шамшадыль требовали наибольшаго обезпеченія войсками, какъ по важности своего положенія, такъ и въ защиту наиболье разоренныхъ жителей.

Въ первомъ пунктѣ были расположены только двѣ роты мушкетерскія, одна егерская и одно орудіе, а въ Шамшадылѣ не было вовсе войскъ. Кнорингъ въ бытность свою въ Грузіи усилилъ постъ въ Бомбакахъ еще одною егерскою ротою и 80-ю казаками, назначивъ командующимъ всѣмъ отрядомъ 17-го егерскаго полка полковника Карягина. Въ Шамшадыль отправлены одна рота мушкетеръ, восемь ротъ егерей 1), 70 казаковъ, и три орудія подъ начальствомъ шефа 17-го егерскаго полка генералъ-маіора Лазарева.

Обезпечивъ такимъ образомъ границу Грузіи со стороны Персіи, защиту ея съ прочихъ сторонъ Кнорингъ по необходимости долженъ былъ оставить до болѣе удобнаго времени, т. е. до увеличенія войскъ, ихъ укомплектованія и приведенія полковъ въ трехь-баталіонный составъ, вмѣсто бывшаго двухъ-баталіоннаго. Кнорингъ уѣхалъ изъ Грузіи. Лазарева, обстоятельства вызвали въ Тифлисъ. Волненія въ враѣ требовали присутствія войскъ въ разныхъ пунктахъ и выше приведенное расположеніе ихъ оказалось неудобнымъ и не соотвѣтствующимъ цѣли. Теперь надо было расположить такъ, чтобы можно было уничтожить внутреннія волненія, обезпечить отъ вторженія лезгинъ и выставить на границу Персіи на показъ шаху, что покушенія его противу Грузіи не останутся безнаказанными, что русскія войска всегда готовы его встрѣтить.

Въ случав покушеній Баба-Хана, Лазареву вменено въ обя-

Сформированныхъ по новымъ штатамъ изъ одного баталіона и ожидавшихъ укомплектованія.

занность собрать тотчасъ отрядъ и двинуться на границу Эривани, требовать отъ правителя Грузіи, чтобы всё народы воинственные какъ-то: жители Кизиха (Сигнаха), Казахи и Бомбаки были присланы въ отрядъ въ наибольшемъ числъ.

Военныя дъйствія, во избъжаніе новыхъ разореній народа, приказано переносить за границы Грузіи, и встръчать персидскія войска во владъніяхъ эриванскаго хана. Это послъднее приказаніе крайне стъсняло Лазарева, при весьма незначительной боевой силъ бывшей въ его распоряженіи.

Въ Грузіи были полки: кавказскій гренадерскій, тифлисскій и кабардинскій мушкетерскія и 17-й егерскій полкъ. Кавалерія состояла изъ двухъ донскихъ полковъ: Тарасова 2-го и Щедраго 2-го. Все число п'яхоты доходило до 7,000 челов'якъ 1).

Безнокойства и волненія внутри царства, опасность грозившая Грузіи отъ вн'вшнихъ нападеній, заставили Лазарева, по необходимости, разбросать войска по всему пространству Грузіи незначительными отрядами.

Взглянувъ на карту Грузіи и на расположеніе войскъ, легко видѣть, что съ такою горстью войскъ и при столь большой ихъ разбросанности, все-таки было трудно предупредить по границамъ грабежи и хищничество лезгинъ, прокрадывавшихся незначительными партіями и нерѣдко одновременно въ нѣсколькихъ пунктахъ.

Среди такого грабежа и безпокойствъ всякого рода между народомъ распространялось уныніе, а иногда и отчаяніе. Поселяне, видя со всёхъ сторонъ и даже подъ самымъ Тифлисомъ разоренныя селенія, не смёли приступать къ сельскимъ работамъ. Путешественники отправлялись въ путь свой со страхомъ и какъбы украдкою, прокрадываясь по ночамъ отъ селенія къ селенію. Русскіе чиновники и должностныя лица ёздили не иначе, какъ съ сильнымъ конвоемъ.

<sup>1)</sup> Хотя по существовавшимъ штатамъ полковъ, числительность пъхоты и должна была бы доходять до 8,064 человъкъ (въ каждомъ гренадерскомъ и мушкетерскомъ полку полагалось по штату 2,160 человъ, а въ егерскомъ 1,584 человъка); но полки были не комплектные. 26 марта 1802 года, Кнорингъ доносилъ императору Александру I, что войска, расположенныя въ Грузіи, весьма частыми поисками и преслъдованіемъ хищниковъ «по труднымъ утесамъ, стремнинамъ и по лъсамъ», лишаются обуви прежде срока, а потому и просилъ «повелъть коммисаріату хотя на половинное число войскъ Грузію облегающихъ, т. е. на 3,500 человъкъ отпускать ежегодно въ распораженіе мое по одной паръ сапогъ натурою», сверхъ отпускаемыхъ прочимъ войскамъ. (См. Арх. Мян. Внут. Д., дъла Груз. Ч. II, 34). Ходатайство Кноринга было утверждено (См. П. С. 3.), и кавказскія войска пользовались этимъ пренмуществомъ почти до настоящаго года. Такиъь образомъ, Кнорингъ самъ опредълить число пъхоты въ 7,000 человъкъ. Нътъ сомньнія, что опредъленіе это върно. Лица, долго служившія на Кавказъ и извъстныме

«Таковыя неудовольствія, доносиль гр. Мусинь - Пушкинь 1), не мало не могуть быть приписаны какому - либо недостатку въбдёніи со стороны военнаго начальства. Напротивь того, войска здёшнія въ безпрерывномъ движеніи и, по истинѣ сказать можно, что въ Кавказскомъ гренадерскомъ полку подъ Тифлисомъ стоящемъ, и егерскомъ генералъ-маіора Лазарева едва проходить не токмо недѣля, но и единый день, чтобы не гонялися разными отрядами за таковыми хищниками, — рѣдко однако же съ успѣхомъ; ибо возможно ли пѣхотѣ догнать конницу, на персидскихъ лошадяхъ воюющею?»

Просьба нѣкоторыхъ лезгинскихъ обществъ, жившихъ на восточной границѣ Грузіи о дозволеніи имъ вести торгъ съ Грузією, была принята какъ надежда на возможность къ мирнымъ сношеніямъ съ лезгинами и какъ средство къ прекращенію грабежей. Грузинское купечество само просило о пропускѣ къ нимъ лезгинскихъ каравановъ. Кнорингъ разрѣшилъ обоюдную просьбу съ условіемъ, что лезгины прекратятъ набѣги, дадутъ въ залогъ аманатовъ и тѣ, которые будутъ пріѣзжать для торгу въ Грузію не будутъ служить проводниками хищникамъ <sup>2</sup>).

Лезгины подписали условіе, но об'єщанных аманатовъ не прислали. Въ іюлѣ, лезгинскій караванъ прибылъ къ границамъ царства и былъ пропущенъ во внутрь страны.

Желаніе нѣкоторыхъ обществъ на мирное и торговое сношеніе съ Грузіею не было обязательно для прочихъ лезгинскихъ обществъ, потому усиленіе отряда признавалось всеже необходимымъ, тѣмъ болѣе что и властитель Персіи заявлялъ свои притязанія на Грузію.

Имеретинскій царь Соломонъ успѣлъ отправить Александра къ Баба - Хану, снабдиль его открытымъ баратомъ къ ханамъ эриванскому, ганжинскому и шушинскому и владѣльцамъ Дагестана. Онъ просилъ ихъ поднять оружіе противъ русскихъ войскъ находившихся въ Грузіи, для изгнанія ихъ соединенными силами, для возстановленія царства и возведенія на престолъ царевича Іулона.

Къ Ахалцыхскому пашѣ Соломонъ писалъ, прося его содѣйствовать лезгинамъ. Шерифъ-паша ахалцыхскій не только изъявилъ полную готовность, но и снабдилъ царевича Александра

своем опытностію, говорили мит, что по сапогамъ точите всего можно опредтлить во всякое время числительность войскъ кавказскаго корпуса.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Письмо гр. Мусина-Пушкина Трощинскому, 20 авг. № 61. Акты Кавк. Арх. Ком. т. I, № 502, 395.

<sup>2)</sup> Письмо Кноринга лезгинскимъ обществамъ 15 мая. — Рап. Коваленскаго Кнорингу, 13 июля № 701.

фирманами утвержденными, какъ оказалось впосл'єдствій, ложною печатью султана, ко всёмъ ханамъ по пути сл'єдованія царевича. Фирманы гласили, что если ханы будутъ сод'єйствовать къ изгнанію русскихъ изъ Грузій, то и султанъ окажетъ имъ помощь своими войсками. Въ Грузію же, подъ видомъ просьбы о принятіи Имеретіи въ подданство Россій, Соломонъ отправилъ своего дивана (писца) кн. Леонидзе, снабдивъ его письмами ко всёмъ князьямъ и товадамъ кахетинскимъ, и хвалясь своимъ усп'єхомъ у хановъ, приглашалъ ихъ къ совокупному д'єйствію 1).

Для лучшаго отвода подозрѣній, Соломонъ прислаль въ Тифлись съ кн. Леонидзе фирманы, полученные имъ отъ Баба-Хана, призывающіе его къ дѣйствію противъ Грузіи. Посланный Имеретинскаго царя, какъ-бы подъ секретомъ объявилъ Коваленскому, что Соломонъ, ставъ независимымъ отъ Порты, желаетъ передать свое царство въ верховную власть русскаго императора. Леонидзе увѣрялъ, что царь желаетъ присоединить Имеретію къ Грузіи, съ одною только просьбою—сохранить Соломону до смерти почести и самый титулъ царя.

— Будучи бездѣтенъ, говорилъ кн. Леонидзе, царь далѣе не простираетъ своихъ претензій и, если бы имѣлъ удостовѣреніе въ его просъбѣ, то прислалъ бы полномочныхъ ко двору.

Кнорингъ, думая, что желаніе Соломона искренне, что онъ въ самомъ дёлё готовъ вступить въ подданство Россіи, — старался отклонитъ его отъ такого намёренія, боясь возбудить тёмъ вниманіе Порты, въ наружной зависимости которой находилась Имеретія <sup>2</sup>).

Пока длились переговоры съ кн. Леонидзе, онъ успѣлъ привести въ исполнение главное поручение и цѣль поъздки своей въ Грузію. Письма были розданы по принадлежности.

Царевичъ Александръ, передъ отъйздомъ своимъ въ Шушу, получилъ письмо отъ матери своей царицы Дарьи, просившей сына посибшить выполнениемъ предпринятаго ими дъла. Царица извъщала сына, что теперь самое удобное время для нападенія, по малочисленности русскихъ войскъ 3).

Персидскія войска расположились у урочища Осіанъ, въ 60 верстахъ отъ Нахичевани. Царевичи Іулонъ и Парнаозъ находились, по-прежнему, въ Имеретіи. Изъ Дагестана въ Бълоканы

<sup>&#</sup>x27;) Изъ донесенія Соколова кн. Куракину, 30 августа Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ 1—5, 1802—1803 г. № 1.

<sup>2)</sup> Рац. Кноринга Г. И., 19 іюля 1802 г.

<sup>3)</sup> Рап. Лазарева Кнорингу, 20 іюля, № 356.

собирались лезгины <sup>1</sup>). Ганжинскій ханъ присоединился къ сторонъ непріязненной Россіи. Эриванскій ханъ сохраняль глубовое молчаніе. Казалось, небо Грузіи заволакивалось тучами и надъ бъдною страною готовъ разразиться новый и сильный громъ съ его послъдствіями....

### X.

Развитіе безпокойствъ и ихъ усмиреніе. — Арестованіе царевича Вахтанга. — Назначеніе вн. Циціанова главнокомандующимъ въ Грузію.

Оставивъ Грузію посл'в открытія правленія й приведенія къ присять народа, Кнорингъ увхаль въ Георгіевскъ и не прівзжаль съ техъ поръ ни разу въ Тифлисъ. Главнокомандующій не поняль важности для нась занятія Грузіи, не поняль того административнаго и боеваго значенія, которое предназначено было стран' этой им'ть въ деле покоренія Кавказа. Предоставивь право правителю распоряжаться въ Грузіи по своему произволу, Кнорингъ предпочелъ мелкіе и ни къ чему не ведущіе переговоры съ горцами, дъйствительному умиротворенію края. Горцы на первыхъ же порахъ не исполняли данныхъ объщаній и завлюченных условій, но это не мішало главнокомандующему заключать съ ними новыя, надёясь въ этомъ случай на авось, всегда вывозившее русскаго человъка изъ затруднительнаго положенія. На Грузію Кнорингъ смотріль изь Георгіевска въ тів ложныя очки, которыя были подставляемы правителемы ея, и за то заслужиль, впоследствіи, много нареканій, хотя вовсе не заслуженныхъ имъ лично, но допущенныхъ по слабости ли характера или почему-либо другому. Хотя злоупотребленія, вкравшіяся въ верховное грузинское правленіе и нельзя ни въ какомъ случав отнести къ личности Кноринга, но народъ смотрълъ на него, какъ на главнокомандующаго, во власти котораго было уничтожить ихъ. Грузины прежде всего укорали Кноринга въ своихъ бъдствіяхъ, и укоряли справедливо. Слабость и безтактность иногда вреднее, чемъ твердость и сила воли, хотя бы и направленныхъ въ дурную сторону. Отъ последней можно устраниться, тогда какъ первою могутъ завладъть сотни лицъ неблагонамъренныхъ, отъ наброшенной съти которыхъ трудно избъжать. Такъ было въ этомъ случав и съ Кнорингомъ. Грузинамъ была тяжела его административная деятельность, и они

¹) Рап. Лазарева ему же, 12 авг. № 409. Акт. Кавк. Арх. Ком. т. I, 380.

пріискивали средства въ тому, чтобы выйти изъ такого непріятнаго положенія. — «Главнокомандующій, писалъ современнивъ, какъ кажется неумышленно, по единой слабости и по неограниченному дов'єрію въ правителю, упустилъ изъ виду весьма много предметовъ, къ доставленію народу грузинскому благосостоянія, какого онъ над'ялся получить отъ монарха, сострадательнымъ окомъ на судьбу его воззр'євшаго.»

Въ концѣ іюля, въ Кахетіи обнаружилось нѣкоторое волненіе народныхъ умовъ. Князья, недовольные присоединеніемъ Грузіи къ Россіи, стали распускать слухи о томъ, что русское правительство намѣрено всѣхъ князей вывезти въ Россію; что всѣ грузины будутъ переселены, а на мѣсто ихъ заселятъ казаками; что въ непродолжительномъ времени будетъ рекрутскій наборъ; что церковныя недвижимыя имѣнія будутъ отобраны, а съ народа потребуютъ сразу двугодичную подать 1).

«Если ты любопытенъ о здѣшнихъ вѣстяхъ, писалъ неизвѣстный кн. Ивану Орбеліани манифестъ, — конечно, ты уже видѣлъ, а теперь Дмитрію Орбеліани дали сардарьство, ты-жъ не имѣешь уже онаго. Царевичей обратно не отпускаютъ, да слышалъ я, что и тѣхъ, которые находятся у васъ, требуютъ сюда; а когда они будутъ переведены, то расположено дѣло такъ, что и всѣхъ родственниковъ и свойственниковъ Богратіоновыхъ перевесть сюда-жъ, а притомъ и всѣхъ знатныхъ людей, князей, дворянъ и мужиковъ тамошнихъ хотятъ перевесть и поселить здѣсь, а здѣшнихъ казаховъ 14 тысячъ дворовъ переводятъ въ Грузію. Если хочешь знать, все сіе сдѣлано вашимъ Герсеваномъ. Ему дали генеральскій чинъ, а вы погибли. Я ѣдалъ хлѣбъ отца твоего и пишу къ тебѣ справедливо 2).

Царевичъ Давыдъ разсказывалъ, что всѣ татары обращены будутъ въ казаки, и что начальникомъ надъ ними будетъ назначенъ бывшій сардарь кн. Орбеліани, который будетъ имѣть отъ того 40 тысячъ доходу. Татары получили объ этомъ также письмо царевича.

- Почему же вы не искали этого мъста? спрашивали князья царевича Давыда.
- Я ни зачто на свътъ не надъну казачьяго платья, отвъчаль онъ.
- Лучше носить казацкій мундирь, который есть императорскій, чемъ грузинскій кафтань.
  - Я имъю генералъ-лейтенантскій мундиръ.

<sup>1)</sup> Изъ письма князю Герсевану Чавчавадзе Т. А. К. Н.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) З янв. 1802 г. — Ак. Кав. Ком. Т I, 442, № 557.

- Почему же вы носите грузинскую шапку, шаровары и туфли съ такимъ почетнымъ мундиромъ, а не хотите имътъ тотъ же почетный мундиръ и при немъ 40 тысячъ доходу?
- Да, говориль царевичь, шутите, а татары будуть казаки. Воть каково просить русскихь.
- Лучше быть въ бъднъйшемъ состояніи у христіанъ, чъмъ богатъйшему у магометанъ, или при такомъ правленіи, какое было при царяхъ, отвъчали князья.

На другой день болье двадцати князей собрались къ Лазареву для узнанія истины <sup>1</sup>). Подобныя разглашенія находили такихъ, которые върили имъ вполнъ, и тъмъ болье, что тамошнее правительство какъ-бы подтверждало всъ нельпые слухи, ходившіе по Грузіи. Такъ, телавскій капитанъ-исправникъ разсказывалъ, что отъ князей будутъ отобраны моуравства и ихъ удалятъ отъ всъхъ должностей. Грузины, «какъ народъ весьма вътренный, легковърный и любящій весьма частыя перемъны, а особливо гдъ они видятъ на тотъ разъ свои выгоды, върятъ всему, что имъ говорятъ и отъ сего иногда происходятъ непріятные слухи» <sup>2</sup>).

Исправникъ, объъзжая деревни, объявлять жителямъ, что онъ моуравъ, что имъ слъдуетъ обращаться къ нему со всъми жалобами, ръшеніе которыхъ зависитъ только отъ него. Князья, коихъ жизнь и содержаніе зависъли отъ одной должности, конечно, не могли оставаться равнодушными къ такимъ разглашеніямъ, которыя для нихъ становились вопросомъ о жизни и смерти. Князья сознавали, что нропитаніе ихъ состоитъ въ доходѣ, получаемомъ отъ должности, лишившись которой, говорили они, намъ все равно, что жить, что умереть «потому что мы содержать себя не можемъ» 3). Они просили императора Александра, оставить ихъ при занимаемыхъ должностяхъ 4), и когда узнали, что прошеніе это не отослано по назначенію, просили правителя Грузіи о томъ же, но и тутъ получили отвътъ, не соотвътствовавшій ихъ просьбъ 5). Тогда князья и дворяне обратились съ просьбою къ генералъ-маіору Гулякову. Они жалова-

<sup>1)</sup> Письмо Лазарева Кнорингу, 11 марта Ак. Кав. Арж Ком. Т. I, 352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Акт. Кавк. Арх. Ком. Т. I, 245.

<sup>8)</sup> Изъ прошенія Кахетинск. кн. и дворянъ Коваленскому. Ак. Коммис. 1866 г. Т. I, 388.

<sup>4)</sup> Прошеніе императору, тамъ же.

<sup>5)</sup> Коваленскій отвічаль на это очень неудачно. Вмісто того, чтобы опровергнуть эти ложные слухи, онь писаль, что собираеть свідінія и справки о правахъ каждаго изъ князей съ тімь, чтобы ходатайствовать у государя о соотвітственномъ вознагражденіи каждаго. Этимъ сообщеніемъ онъ какъ будто подтверждаль слова телавскаго исправника.

лись ему, что не исполняются объщанія, данныя въ манифестъ о присоединеніи Грузіи къ Россіи. — «Безопасность намъ объщана, но въ чемъ она видна? Села и деревни терзаются лезгинами, а вы ни о чемъ не заботитесь; вельно возвысить честь церквей и епископовъ, а вы отобрали отъ нихъ всь вотчины и крестьянъ; вельно прибавить почести князьямъ, а между тъмъ мы, которые были почтены отъ нашихъ владътелей и черезъ то кормились, лишены и этой чести. Права тъхъ изъ насъ, которые управляли деревнями за свои великіе подвиги и пролитіе крови, нарушены; крестьянамъ Государь объщалъ милость — не требовать съ нихъ въ теченіе 12 лътъ подати 1); также повелълъ остатки отъ жалованья правителямъ обращать на возстановленіе нашего разрушеннаго города 2), но и это не сбылось....»

У урочища Кельменчуры собрались кахетинскіе князья, тушинскіе и кизихскіе старшины. Они пришли сюда поговорить o предстоящей имъ участи, о грозящемъ новомъ бъдствіи. Здъсь ръшено было защищать свои права и привилегіи. Князья видъли, что защита ихъ безъ содъйствія и согласія народа не можеть быть сильною и упорною; необходимо было опереться на желаніе народа. Тогда по окружнымъ селеніямъ производился по ночамъ закликъ (приглашеніе), чтобы всё жители шли на общее совъщание. При этомъ, какъ и во всъхъ подобныхъ случаяхъ, не обходилось безъ насилій. Кто не хотель идти на совещаніе, того выгоняли силою 3). Въ Кельменчурскомъ собраніи князья, духовенство и народъ составили подписку, письменный актъ, и новлялись передъ св. Троицею, чтобы просить русскаго императора утвердить духовное завъщание покойнаго царя Ираклія ІІ, и поставить надъ ними царя изъ дома Богратіоновъ, который бы находился во всегдашней зависимости и покровительствъ русскаго императора.

«Кто же отъ обязательства сего отстанетъ, сказано въ подпискъ 4), тотъ да будетъ отъ св. Троицы проклятъ, Богратіоновскому дому измънникъ, коего и повинны мы вообще наказать». Кельменчурская подписка была тотчасъ разослана князьями ко всъмъ кахетинскимъ жителямъ, Царевичу Іулону отправлено письмо, которымъ онъ приглашался скоръе пріъхать въ Грузію для принятія царства. Для большаго убъжденія жителей не участво-

<sup>1)</sup> Такого объщанія никогда даваемо не было.

<sup>2)</sup> Хотя въ Актахъ Кав. Археогр. Коммис. сказано, что слова «разоренный городъ» относятся къ Телаву, но едвали это върно. По моему мифнію, они относятся къ Тиф-лису, разрушенному Агою-Магометъ-Ханомъ.

<sup>3)</sup> Рап. Соленіуса Лазареву, 26 іюля.

<sup>4)</sup> Приложенной къ письму къ князю Чавчавадзе. Арх. Мин. Внут. Делъ.

вавшихъ въ собраніи, распущенъ слухъ, что князь Соломонъ Аваловъ писалъ изъ Петербурга, будто императоръ Александръ отправилъ въ Грузію тайнаго совътника Лошкарева, спросить народъ, не имъетъ ли онъ желанія имътъ по прежнему своего царя 1). Основываясь на этомъ извъстіи, многія лица считали свои поступки правильными и законными.

Въ разныхъ мѣстахъ Кахетіи стали собираться внязья и народъ для переговоровъ о предстоящихъ дѣйствіяхъ. Нѣвоторыя собранія соглашались слѣдовать безусловно всему тому, что было постановлено въ Кельменчурскомъ совѣщаніи, другіе, напротивъ, прочитавъ подписку, возвращали ее посланнымъ говоря, что «они дѣлаютъ весьма не похвальное дѣло, противное Богу и Государю» <sup>2</sup>).

Въ этомъ случав съ наибольшимъ тактомъ и смысломъ велъ себя простой народъ; онъ оставался «искренне преданнымъ и върнымъ» 3). Жители цълыми деревнями приходили къ генералъмаюру Гулякову спрашивать наставленій, какъ поступать имъ въ такихъ смутныхъ обстоятельствахъ. Жители дер. Калаури объявили, что не только «не покусятся на таковой бунтъ и возмущеніе противу присяги и върности русскому императору, но даже и мыслить объ ономъ не хотятъ».

Такимъ образомъ, волненіе это было дѣломъ однихъ князей и выраженіемъ ихъ простого протеста противу распущенныхъ ложныхъ слуховъ объ ограниченіи ихъ вѣковыхъ привилегій. Протестомъ этимъ, какъ увидимъ ниже, воспользовались лица недоброжелательныя Россіи и всѣ члены царскаго дома.

25 іюля, кахетинскіе князья въ присутствіи вытребованнаго ими митрополита Іоанна Бодбельскаго, сначала присягнули императору Александру, а потомъ царевичу Іулону 4), какъ законному царю Грузіи. Зам'вчательно то, что присягавшіе просили Некресскаго митрополита ободрить народъ и обязать его быть усерднымъ императору и царю Іулону.

Происшествія въ Кахетіи скоро стали изв'єстными и въ Тифлисъ. Коваленскій писалъ Лазареву <sup>5</sup>), что получилъ достов'єрное св'ядъніе «о составленномъ въ Кахетіи соглашеніи и даже о подпискъ, для нарушенія общаго спокойствія и ниспроверженія существовавшаго правительства».

<sup>1)</sup> Изъ показанія кн. Симона Кабулова А. К. К. Т. І, 370.

<sup>2)</sup> Показаніе Андрея Швили. 29 іюля. Ibid.

<sup>3)</sup> Акты Кавказск.: Арх. Ком. 1866 г. Т. I, 392.

<sup>4)</sup> Рап. Гулякова Лазареву, 26 іюля № 181. Показаніе митрополита и письмо кахетинськую князей Лазареву, 27 іюля. Акт. Кав. Арх. Ком. Т. I, № 476, 364.

<sup>5)</sup> Письмо Коваленс. Лазареву, 22 іюля 1802 г., № 49.

Вслъдъ за тъмъ въ Тифлисъ получено прошеніе на имя императора Александра, подписанное 69 лицами.

«Когда мы присягали на вѣрность вашего императорскаго величества, писали подписавшіеся <sup>1</sup>), тогда объявленъ быль намъ высочайшій манифесть, въ которомъ между прочимъ изображено, якобы мы донесли высочайшему двору, что царя не желаемъ имѣть, и будто бы безъ царя поступили мы подъ покровительство и верховное управленіе вашего величества.

«Сіе уподоблялось бы французской республикъ! Наши цари никакой вины передъ нами не сотворили и намъ отъ нихъ нечего отрекаться. Болъе тысячи лътъ, какъ родъ Богратіоновъ есть царственный; многіе изъ нихъ за Христа и за насъ мученіе воспріяли и кровь свою проливали и мы при нихъ умирали.

«Итакъ, отрицаніе отъ нихъ не есть наше дѣло, а выдумка обманщиковъ; наше желаніе и просьба въ томъ состоитъ, чтобъ духовное завѣщаніе, ознаменовавшагося великими подвигами на пользу отечества, покойнаго царя Ираклія было утверждено, и по силѣ онаго данъ былъ бы намъ царь, съ которымъ оставались бы мы подъ высочайшимъ покровительствомъ вашимъ и по мѣрѣ силъ нашихъ употребили бы себя на службу вашего величества. Сего просимъ съ колѣнопреклоненіемъ и воздыханіемъ».

Съ письмомъ этимъ думали отправить въ Петербургъ царицу Дарью <sup>2</sup>), которая, въ предупрежденіе подозрѣній, ранѣе этихъ происшествій заявила Коваленскому желаніе ѣхать въ нашу столицу съ двумя своими дочерьми.

Изъ показаній князей видно, что рішившись просить о возведеніи на царство Іулона, они думали приступить къ этому не раніве, какъ по разсмотрівній этой просьбы императоромъ Александромъ.

Совъщанія и съъзды между тьмъ продолжались; князья манавскіе тядили каждый день на сборное мъсто за гору, гдъ ожидали царевича Александра, и стращали жителей разореніемъ ихъ деревень, если не присоединятся въ нимъ. Оставансь непревлоннымъ, народъ просилъ защиты. Тогда ръшено было арестовать князей 3). Посланная въ Манаву команда успъла арестовать двухъ князей, остальные четыре, отстръливансь, скрылись въ густомъ лъсу, приказавъ сказать жителямъ, что «они отъ рукъ ихъ не уйдутъ и будутъ разорены».

<sup>1)</sup> Акты Кавк. Арх. Комис. 1866 г. Т. I, 387.

<sup>2)</sup> Донес. кн. Челокаева Коваленскому, 15 іюля 1802, тамъ же стр. 385.

в) Рап. ген.-маіора Леонтьева, 28 іюля, № 138. Манава лежить не подалеку отъ Сагореджо, гдѣ стояль Леонтьевъ.

Въжавшіе внязья, боясь преслъдованія, собирались для совъщаній по ночамъ, и по прошествіи однихъ или двухъ сутовъ назначали другое мъсто для сборовъ 1).

Необходимо было принять мёры къ тому, чтобы лица неблагонамёренныя не могли волновать народь и грозить ему новымъ разореніемъ. Совётники Корнёевъ и Лофицкій отправлены изъ Тифлиса въ Телавъ для изслёдованія. Правитель Грузіи просилъ Лазарева, назначить имъ конвой и приказать начальникамъ войскъ тамъ расположенныхъ, арестовать лицъ, признанныхъ ими виновными.

Получено извъстіе, что нъсколько князей и жителей деревень Сигнахскаго увзда ушло къ царевичу Александру. Коваленскій конфисковаль ихъ имѣніе и приказалъ арестовать ихъ сообщниковь 2), что и было исполнено Корнѣевымъ при содъйствіи генералъ-маіора Гулякова. Князья протестовали противу такого рода дъйствій. «Что было намъ повелѣно отъ всемилостивъйшаго государя, писали они, присяга или другое что, — все мы исполнили, что доказываютъ и наши подписки, а вы предали насъ такой скорби». Князья просили показать повелѣніе императора, а «безъ повелѣнія государя, писали они, не хватайте князей, — это не въ порядкъ вещей» 3).

Аресты продолжались по прежнему. Князья снова обратились съ просьбою къ Гулякову. — «Передъ симъ мы къ вамъ писали и все подробно доложили, а вы подателя нашего письма заарестовали 4). Даже и государь не изволиль бы этого сдёлать. Кром'в сего, вы еще задержали князей, которые ни въ чемъ не виновны. Мы досель были весьма довольны вами, такъ какъ вы за нашу землю много потрудились и въ другихъ отношеніяхъ хорошо обращались; не думали, что вы безъ вины обидите нашихъ братьевъ. Если наши речи толкують вамъ иначе, то это ложь. Какъ наша ръчь, такъ и ихъ (арестованныхъ), заключается вотъ въ чемъ: покойный царь Ираклій, много за насъ подвизавшійся, оставиль завъщаніе, на которомь мы присягали. — чтобы послів царя Георгія быть царемъ надъ нами Юлону (Іулону). Мы и стоимъ на этомъ завъщании и на нашей клятвъ; мы — вообще Андрониковы, Вачнадзе, Джандіеровы, весь Кизикъ и другіе князья и простой народъ, сперва присягнули на върность государю, а

¹) Pau. ero æe, 29 imas, № 139.

<sup>2)</sup> Предпис. Коваленскаго, 22 іюля № 51.

Письмо кн. кахетинскихъ Гудякову, 21 іюдя. Акты Кав. Арх. Ком. Изд. 1866 г.
 Г. 1, 389.

<sup>4)</sup> Письмо Кахетинскихъ внязей ему же, 25 іюля, тамъ же стр. 369.

затъмъ Іулону, а этотъ въ свою очередь намъ, и мы, по мъръ возможности, будемъ служить... Сперва мы присягали на върность государю, а потомъ наслъдственному нашему владътелю... Нынъ мы вамъ докладываемъ, ради Христа, не предавайте насъ несчастію и не вводите въ измъну противу государя... Еще умоляемъ освободить задержанныхъ нашихъ братьевъ, чтобы успокоились и наши сердца и народныя».

Нѣкоторые изъ князей хотѣли силою освободить арестованныхъ, подговаривали къ тому народъ, но, неуспѣвъ въ этомъ, раздѣлились на незначительныя партіи и скрывались днемъ въ лѣсахъ, а ночью въ селеніяхъ. Затѣмъ всѣ они собрались въ Кизикѣ (Сигнахѣ). Не получивъ удовлетворительнаго отвѣта отъ генералъ-маіора Гулякова, они обращались съ протестомъ къ подполковнику Соленіусу, прося его прекратить аресты. Лазаревъ писалъ Гулякову, чтобы онъ производилъ аресты съ осторожностію, чтобы не арестовать невинныхъ и не возбудить тѣмъ справедливаго негодованія народа. Онъ думалъ самъ двинуться въ Кахетію съ батальономъ егерей, однимъ орудіемъ и съ нѣсколькими казаками.

29 іюля, кн. Луарсабъ Орбеліани объявиль Лазареву, что партія, противная Россіи, воспользовавшись волненіемъ въ крат, писала къ царевичу Вахтангу, прося его не пропускать въ Грузію нашихъ войскъ, сломать по дорогамъ мосты и вообще пресъчь всякое сообщеніе съ Россією. Лица царской фамиліи старались казаться не принимающими никакого участія въ этихъ безпорядкахъ. Теймуразъ прівхаль въ Тифлись и жиль въ столицв Грузіи. Католикось царевичь Антоній старался наружно казаться преданнымъ намъ, хотя извъстно было, что принималъ весьма дъятельное участіе въ интригахъ царскаго дома 1). Царица Дарья заявила генераль-мајору Тучкову свое желаніе имъть въ своемъ дом' русскій карауль. Лазаревь воспользовался этимь заявленіемь царицы и тотчась же отправиль къ ней 12 человекъ солдать, съ приказаніемъ следить за ея действіями. Царица казалась довольною такою предупредительностью, хотя и не оставила своихъ интригъ, средоточіемъ которыхъ на этотъ разъ былъ царевичъ Вахтангъ.

Находясь въ Душетѣ, онъ велъ переписку съ царицею Дарьею и съ царевичами Тулономъ и Александромъ. Первый изъ нихъ бълъ въ Имеретіи, а второй — въ Персіи. Вахтангъ сообщалъ имъ обо всемъ происходящемъ въ Грузіи, получалъ отъ нихъ разныя свѣдѣнія, велъ переписку со многими князьями, давалъ имъ по-

<sup>1)</sup> Рап. Лазарева Кнорингу, 29 іюля 1802 г.

собіе, сов'яты и «д'ялая сверхъ сего комуникацію изъ Россіи сюда весьма трудною» 1).

Бывшіе въ Петербургъ царевичи Іоаннъ и Багратъ также не оставались праздными.

«Почему такъ позабыли меня и уже не вспоминаете единокровія! писалъ Іоаннъ кн. Мокашвилову <sup>2</sup>). Въ какомъ находитесь состояніи? Всякъ, ищущій большаго, намъревается пасть, и вы сему должны послъдовать. Нътъ уже столько разума, — кому что лучше. Ежели имъете какое либо насиліе, или кто-либо васъ чъмъ нибудь безпокоитъ, то всъ вообще пишите и подъ прошеніемъ Государю секретно приложите печати четырехъ или пяти князей и пришлите ко мнъ. Я здъсь подамъ ихъ съ письмомъ къ Лошкареву, со всъми подробностями; потомъ я знаю, что сдълать. Имъйте сіе за секретъ и исповъдь, чтобы никто не узналъ. Если вы желаете своего имъть царя — пишите и о томъ; будетъ сдълано. Я все предоставляю вамъ, а то горестнъе перваго будетъ воля ваша»....

Для возстановленія полнаго спокойствія, Лазаревъ признаваль необходимымъ и почти единственнымъ средствомъ, арестовать царицу Дарью и царевича Вахтанга, какъ средоточіе всѣхъ интригъ и волненій.

На совъщании положено, Лазареву двинуться въ Кахетію, а генераль-маіору Тучкову съ кн. Тархановымъ, — въ Душетъ, пригласить Вахтанга пріъхать въ Тифлисъ, а если онъ не согласится, то арестовать царевича <sup>3</sup>).

Прибывъ 2-го августа на р. Лагбе и узнавъ, что неподалеку отъ мѣста его расположенія происходило собраніе князей, Лазаревъ отправилъ 3-го августа письмо ко всѣмъ кахетинскимъ князьямъ, которымъ требовалъ, чтобы они, сознавшись въ своихъ заблужденіяхъ, прибыли къ нему въ Сигнахъ къ 5 августа.

3-го августа Лазаревъ подошелъ къ Сигнаху и расположился въ селеніи Нукреянахъ ожидать результата своего письма. Чрезъ два дня явился къ нему митрополитъ, кн. Мокашвиловъ и съ ними нъсколько князей изъ знатнъйшихъ фамилій.

Князья объявили Лазареву, что являются къ нему съ полнымъ раскаяніемъ, какъ нарушители присяги, сознаютъ свои проступки какъ противные долгу и будутъ «всесильно стараться заслужить вину ихъ<sup>4</sup>)». На другой день, 6-го и 7-го авгу-

<sup>1)</sup> Tamb me.

<sup>2)</sup> Переводъ письма отъ 8-го августа. Тиф. Арх. Канц, Намест.

<sup>8)</sup> Акты Кавказ. Арх. Ком. изд. 1866 г. Т. I, 270.

<sup>4)</sup> Рап. Лазарева Кнорингу, 11-го августа.

ста, являлись и остальные князья кахетинскіе съ такимъ же точно объясненіемъ.

Приведя ихъ снова къ присягѣ и узнавъ, что они писали письмо царевичу Гулону, призывающее его на царство, Лазаревъ совѣтовалъ написать царевичу о теперешнемъ ихъ рѣшеніи. Князья тотчасъ же согласились и написали новое письмо Гулону, въ которомъ отказывались отъ данной ему присяги, какъ противной русскому императору.

Лазаревъ возвратился въ Тифлисъ (10-го августа), куда въ своръ прибылъ и генералъ-маіоръ Тучковъ съ царевичемъ Вахтангомъ.

Въ отклоненіе всякаго подозрѣнія, наканунѣ, въ домѣ кн. Орбеліани, находившемся въ предмѣстьи Тифлиса, назначенъ вечеръ, на который приглашены Тучковъ и кн. Тархановъ. Съ наступленіемъ ночи, Тучковъ оставилъ домъ Орбеліани и выѣхалъ изъ города. Казаки, назначенные ему въ конвой, высланы за городъ заранѣе, черезъ разныя ворота и въ разное время небольшими партіями. Въ близълежащемъ лѣсу собрался отрядъ и соединился съ Тучковымъ. Рано утромъ 1-го августа, Тучковъ прибылъ въ Душетъ. Осмотръ роты его полка, квартировавшей въ Душетѣ, былъ видимою цѣлію пріѣзда Тучкова въ этотъ городъ. Онъ послалъ сказать царевичу, что желаетъ посѣтить его. Посланному отвѣтили, что царевичъ еще спитъ. Послѣ того Тучковъ три раза посылалъ къ царевичу, но тотъ подъ разными предлогами откладывалъ свиданіе.

Стоявшіе въ отдаленіи отъ замка казаки зам'єтили, между тімь, что изъ вороть вы халь одинъ конно-вооруженный грузинъ, котораго они хотіли задержать, но тоть біжаль, быль поймань и приведень къ Тучкову. Приказавь его допросить, самъ Тучковь отправился къ царевичу Вахтангу. На пути ему донесли, что изъ задней калитки замка вышли два человіка, и за тімь, что царевичь біжаль. Вскочивъ на лошадь, Тучковь съ казаками бросился въ погоню, приказавъ гренадерамъ, бывшимъ въ Душеть, занять замокъ царевича Вахтанга.

Вдали, въ глазахъ казаковъ, Вахтангъ, въ сопровождени одного всадника, спѣшилъ къ замку верстахъ въ трехъ отъ Душета и принадлежавшему дворянину Глахи Челадзе.

Царевичъ сврылся въ оградъ, которая тотчасъ же была окружена вазаками. Приказавъ выбить ворота, Тучковъ нашелъ всъ двери запертыми и самыя комнаты пустыми. Повидимому, ничто не изобличало присутствія людей въ замкъ. Въ комнатахъ найдены однако събстные припасы, значительное количество ружей,

пороху и свинцу.— «Наконецъ, отыскали мы, пишетъ Тучковъ 1), спрятавшуюся старуху, которую допросивъ принудили показать погребъ и отъ онаго подземный ходъ, простирающійся до сосъдняго лъса. Царевичъ ушелъ такимъ образомъ отъ нашего преслъдованія. Не оставалось ничего болье, какъ начать наши поиски въ горахъ вооруженною рукою».

Цёль побъга Вахтанга была скрыться въ неприступныя мъста своего владънія, лежавшаго по ръкамъ Арагвъ и Тереку въ ущельяхъ, примыкающихъ къ пути на кавказскую линію. Окруживъ себя толпою вооруженныхъ, онъ думалъ поддерживать возмущеніе. Поэтому онъ прежде всего бросился къ тіулетинцамъ, какъ къ народу, наиболъе воинственному изъ всъхъ его подданныхъ.

Оставивъ у замка караулъ, Тучковъ бросился въ близълежащій лѣсъ, но и тамъ не нашелъ царевича. Вернувшись обратно въ Душетъ, онъ зашелъ къ царевнамъ супругамъ: Вахтанга I-го умершаго, и племянника его, бъжавшаго царевича Вахтанга, но и отъ нихъ не узналъ ничего о мъстъ пребыванія царевича.

Подходя къ дому, въ которомъ остановился, Тучковъ замътилъ до 10-ти человъкъ конно-вооруженныхъ грузинъ, скакавшихъ по окружнымъ горамъ, дълавшихъ закликъ на народное собраніе и на всеобщее вооруженіе. То были близкіе царевича.

Въ Душетѣ было 60 человѣкъ гренадеръ и 50 казаковъ. Послѣднимъ, не смотря на утомленіе отъ долгихъ поисковъ, приказано, если не переловить скачущихъ, то, по крайней мѣрѣ, не допустить до деревень, гдѣ они могли взволновать народъ. Рота егерей, стоявшая въ Гартискаро и двѣ гренадерскія роты, бывшія въ Тифлисѣ, получили приказаніе немедленно прибыть въ Душетъ. Скликальщики разогнаны; одинъ изъ нихъ, тіонетскій моуравъ, приведенъ къ Тучкову.

По увздамъ душетскому и горійскому разослано объявленіе, въ которомъ говорилось, что если кто осмълится принять сторону царевича Вахтанга, то съ семействомъ того поступлено будетъ «съ неожидаемою жестокостію 2)». Вмъстъ съ тъмъ всъ имънія царевича конфискованы. Къ хевсурамъ, пшавамъ и тушинамъ отправлено также обвъщеніе и увъщаніе не содъйствовать замысламъ царевича.

Тучковъ потребовалъ въ себъ дворянина Мурвазева, извъстнаго своею преданностію въ царевичу Вахтангу. Отдавъ ему письмо, Тучковъ приказалъ доставить его непремънно царевичу

<sup>1)</sup> Записки Тучкова, стр. 132. Арх. Глав. Шт. въ СПБ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рап. Ген. М. Тучкова Лазареву, 12-го августа 1802 г., № 117.

подъ опасеніемъ, въ противномъ случав, быть наказаннымъ, какъ измвнику, семейство котораго будетъ подвергнуто всвиъ несчастіямъ. Хитрость удалась. Испуганный угрозами, дворянинъ пустился въ путь и черезъ двадцать четыре часа привезъ Тучкову отвътъ царевича.

- Гдъ̂ же находится царевичъ? было первымъ вопросомъ Тучкова.
- Я нашель его въ лъсу, отвъчалъ Мурвадзе, верстахъ въ тридцати отъ Душета. Царевичъ болъе двухъ часовъ не остается на одномъ мъстъ.

Посланный въ указанное мъсто разъвздъ не отыскалъ тамъ царевича. Тучковъ ограничился тъмъ, что завелъ, до времени, переписку съ Вахтангомъ, убъждая его возвратиться, но царевичъ отвъчалъ отказомъ.

Усиливъ отрядъ свой прибывшимъ подкрѣпленіемъ, Тучковъ отправилъ въ дер. Казбекъ команду изъ 80 человѣкъ казаковъ и грузинъ, съ цѣлію предохранить тагаурцевъ отъ возмущенія и подговоровъ Вахтанга.

Разосланные по одиночкъ и по разнымъ направленіямъ люди, успъли узнать, что царевичъ находится въ ущельи тіулетинскихъ горъ, извъстномъ подъ именемъ гудомакарскаго ущелья. Къ нему прилегали жилища хевсуръ, пшавовъ и тушинъ, къ которымъ царевичъ хотя и засылалъ своихъ посланныхъ, но безуспъшно.

8-го августа получено извъстіе, что Вахтангъ намъренъ пробраться къ тіулетинцамъ. Капитанъ-исправникъ Переяславцовъ съ казаками направленъ въ Коби для пресъченія ему пути 1). Тіулетинцы—народъ храбрый отъ рожденія, исповъдывали особую религію, хотя и видны были у нихъ во многихъ мъстахъ христіанскіе храмы.

«Я вызваль деканозовъ къ себъ, пишетъ Тучковъ, склоналъ этихъ бородастыхъ священниковъ ласками, подарками, на выдачу мнъ царевича, но они отвъчали: 2) — «Онъ Богратіонъ и былъ у священнаго дуба. Это не помъшало однако деканозамъ указать на всъ тъ мъста, занявъ которыя можно было пресъчь путь Вахтангу, если бы онъ вздумалъ уйти отъ нихъ.

Занявъ отрядами всѣ выходы, Тучковъ самъ сталъ у входа въ самое главное ущелье — Гудомакарское. «Пушечные выстрѣлы и звуки барабановъ при вечерней зарѣ слышны были со всѣхъ сторонъ пребыванія царевича». Не прерывая начатой переписки, Тучковъ писалъ Вахтангу и просилъ посланнаго сказать царе-

<sup>1)</sup> Рап. Тучкова Лазареву, 9 августа. Ак. К. А. К. Т. I, 274.

<sup>3)</sup> Записки Тучкова, 134. Арх. Глав. Шт. въ С. Петерб.

вичу, что если онъ, на честное слово, не выбдетъ къ нему для переговоровъ, то пойдетъ къ нему съ войсками, гдѣ бы онъ ни находился. Вахтангъ жаловался Кнорингу на причиненную ему обиду и описывалъ свою невинность. Главнокомандующій совѣтовалъ ему отправиться во всякомъ случаѣ въ Тифлисъ и тамъ уже оправдаться въ своихъ поступкахъ. Тогда царевичъ написалъ правителю Грузіи — и соглашался пріѣхать въ Тифлисъ только тогда, когда будутъ исполнены три условія: 1) возвращено и передано ему въ управленіе конфискованное имѣніе; 2) онъ не будетъ удаленъ изъ Грузіи, и 3) во время пребыванія его въ Тифлисѣ не будетъ дѣлаемо ни ему, ни его свитѣ никакого оскорбленія 1). Въ отвѣтъ на это царевичъ получилъ простое приглашеніе, безъ всякихъ ограниченій, пріѣхать въ Тифлисъ.

Имъ́я при себъ только 20 человъкъ приверженныхъ, зная, что всъ пути ему отръзаны, Вахтангъ выслалъ своего посланнаго на шесть верстъ передъ ущелье, приказавъ сказатъ Тучкову, что скоро и самъ явится лично.

10-го августа, онъ прівхаль къ Тучкову со всею своею свитою. Спявъ съ пояса саблю и пов'єсивъ ее, по азіятскому обычаю на шею, Вахтангъ въ такомъ вид'є подошель къ Тучкову.

— Вотъ голова моя, вотъ и сабля, проговорилъ онъ. Ему отвъчали, что требуютъ только покорности и прибытія въ Тифлисъ, и что онъ можетъ вполнъ положиться на великодушіе императора.

Царевичъ, принятый со всѣми почестями, приличными его званію, былъ препровожденъ сначала въ Душетъ, а потомъ въ Тифлисъ.

Вахтангъ, повидимому, сознавалъ свою вину и раскаявался въ своихъ поступкахъ.

- За многую мою службу <sup>2</sup>), говориль онъ, можно одну вину простить. Мать моя и всѣ родственники, если что и сдѣлали, я не виновать и въ томъ не участвовалъ.
- Въ побътъ своемъ, говорилъ онъ впослъдствіи, я не имълъ никакого злого намъренія, но сдълаль это, опасаясь безславія быть препровожденнымъ изъ Душета въ Тифлисъ въ видъ арестанта.

Въ Тифлисъ Вахтангъ поселился въ домъ матери, царицы Дарьи. Для лучшаго присмотра за ними, сверхъ караула, нахо-

<sup>1)</sup> Акт. Кав. Арх. Ком. т. I, 273 и 274, изд. 1866 г.

<sup>2)</sup> При проход'в войскъ съ кавказской линіи въ Грузію, Вахтангъ впосл'ядствін, въ подтвержденіе своей преданности и невинности, выставляль то, что онъ быль первый изъ паревичей, которые присягнули на в'врность Россіи.

дившагося у царицы, въ Авлабаръ, гдѣ былъ домъ ея, поставленъ батальонъ егерей. Царевичу разрѣшено пользоваться доходами съ имѣній, но запрещенъ выъздъ изъ Тифлиса 1). Запрещеніе это было равносильно тому, какъ-бы имѣніе оставалось конфискованнымъ. Вахтангъ сознавалъ, что не могъ принять личнаго участія въ управленіи имѣніемъ. Онъ бросался теперь ко всѣмъ болѣе или менѣе вліятельнымъ лицамъ, жившимъ въ Тифлисѣ, успѣлъ написать старшинамъ своего имѣнія, прося дать ему свидѣтельство въ томъ, что не участвовалъ въ происходившихъ въ Кахетіи волненіяхъ. Старшины спрашивали совѣта Лазарева, дать-ли такое свидѣтельство царевичу или нѣтъ? Имъ сказано, что это зависитъ отъ нихъ; что имъ лучше извѣстно, былъ-ли онъ участникомъ въ волненіяхъ или нѣтъ? Не отвѣтивъ прямо на вопросъ, старшины отказались однакоже выдать свидѣтельство 2).

Вахтангъ не терялъ все-таки надежды на возвращение имънія; онъ по прежнему старался доказать свою невинность.

- Не заслуживаете-ли вы названія безумныхъ, говорилъ ему гр. Мусинъ-Пушкинъ, если разсчитываете на то, что всѣми по-кушеніями дому вашего и вооруженіями скитающихся хищнивовъ и разслабленныхъ войскъ азіятскихъ можете противустоять могуществу россійской имперіи и войскамъ, отъ которыхъ неоднократно трепетала Европа? Какія могутъ быть послѣдствія для васъ и единомышленниковъ вашихъ отъ такихъ посушеній, на которыя, кромѣ нѣсколькихъ мятежныхъ князей, народъ грузинскій никогда не согласится? Не нанесете-ли, наконецъ, при гибели союзниковъ вашихъ, и разоренія вашему отечеству, которое, какъ думаю, любите?
- Вы утверждаете, продолжаль графъ, равно какъ и царица, что никакого доказательства намъреній вашихъ нътъ. Я и самъ увъренъ, что вы черезъ-чуръ остроумны, чтобы ввърить таковыя доказательства, а особливо письменныя, въ руки постороннихъ; но, отвъчайте искренно, можно-ли благоразумному человъку положиться на увъренія ваши?
  - Нельзя, отвъчаль смъявшись царевичъ.
- На что же вы жалуетесь? и какія должно было принять мъры правительство противу такихъ покушеній совершенно противныхъ государю императору? Какія послъдствія для васъ и дому вашего всъ произшествія эти имъть будутъ?

<sup>1)</sup> Рап. Кноринга Г. И. 25-го августа, арх. минист. внутр. дыль.

Рап. Соколова кн. Куракину, 20-го сентября 1802 г. Арх. минист. инострандълъ.

- Весьма гибельныя, отв'йчалъ Вахтангъ. Я весьма тревожусь положеніемъ моимъ.
- Напрасно сомнъваетесь вы въ милосердіи императора, но если хотите, чтобы я подаль вамъ дружескій совѣтъ, то заслужите его, отнесяся прямо къ е. и. в. съ чистымъ признаніемъ какъ со стороны вашей, такъ и ея высочества царицы. Я увѣренъ, что гораздо пріятнѣе будетъ для государя, если, оставя всѣ косвенныя дороги, довѣренностію вашею передъ императоромъ стараться будете пріобрѣсти его прощеніе, а притомъ и объявите, чего вы желаете въ замѣнъ короны изъ дому вашего вышедшей ¹). Постарайтесь усмирить мятежи, Грузію изнуряющіе, и уговорить братьевъ вашихъ, изъ царства сего удалившихся, къ покорности. Я увѣренъ, что по вліянію вашему на нихъ не безуспѣшно сіе предпримите. Вотъ единственная дорога, которую, по истинной къ вамъ дружбѣ, предложить могу, къ отвращенію той гибели; которая безъ того вамъ и соучастникамъ вашимъ угрожаетъ.
- Не навлечемъ-ли мы своимъ признаніемъ, спрашивалъ царевичъ, еще болѣе страшнаго для насъ гнѣва е. и. в.?
- Развѣ вы думаете, что ваши поступки скрыты отъ государя? они извѣстны ему многими путями. Что же пріятнѣе будеть для него: узнать ли о нихъ отъ постороннихъ, или видѣть собственное раскаяніе ваше въ чистомъ и искреннемъ признаніи?
- Всячески стараться буду, говориль царевичь передь образомъ, висѣвшимъ на груди и взятымъ въ руки, переговоря съ матерью моею, убѣдить ее къ признанію. Къ братьямъ напишу также.

Такимъ образомъ, участіе лицъ царской фамиліи, въ бывшихъ волненіяхъ въ Кахетіи, выразилось фактически. Трудно было прекратить имъ на будущее время всѣ способы къ такого рода дѣйствіямъ. По мнѣнію всѣхъ представителей Россіи 2), было одно только средство, — удалить ихъ навсегда изъ Грузіи. Кнорингъ нѣсколько разъ просилъ о томъ императора Александра, который не раздѣлялъ однакоже этого мнѣнія о необходимости къ принятію столь строгихъ мѣръ. Даровавъ Грузіи всѣ тѣ права и преимущества, «каковыми всѣ прочіе подданные великой имперіи

<sup>&#</sup>x27;) Вахтанть воспользовался этимъ совътомъ, но обратно. Выставляя свои заслуги русскому правительству, онъ жаловался, что отъ него отняли имъніе и что Тучковъ, прибывъ неожиданно въ Душетъ со множествомъ казаковъ, «поколебалъ каждаго изъ народовъ, тутъ находившихся и изобразилъ на сердцахъ ихъ сумнъніе». Просьба царевича императору 10-го сентября 1802 г. Арх. мин. внутр. дълъ, ч. V. 51—57.

<sup>2)</sup> См. рапорты Лазарева, Кноринга, Коваленскаго, гр. Мусина-Пушкина, Сокодова и другихъ.

пользуются», Александръ разрѣшилъ царевичамъ, бывшимъ въ Россіи, имѣть полную свободу и, если пожелають, то ѣхать въ Грузію. Вслѣдъ за тѣмъ онъ приказалъ Кнорингу употреблять добровольное соглашеніе лицъ царскаго дома къ выѣзду въ Россію, «безъ чего подстреканіямъ ихъ конца видѣть не можно» 1). Принудительный же вывозъ ихъ изъ Грузіи, ка́зался императору «весьма крайнимъ», такимъ средствомъ, къ которому можно прибѣгнуть только въ самомъ послѣднемъ и необходимомъ случаѣ.

Стараніе отправить царевича Вахтанга въ Россію оставалось

напраснымъ. Царевичъ отвъчалъ отказомъ.

«Правда, писалъ онъ грузинскому священнику Алексъю Гаврилову<sup>2</sup>), жизнь въ Россіи должны мы принять за первое счастіе; но если бы были въ молодыхъ лътахъ, конечно бы было хорошо. Мнъ уже наступилъ 40-й годъ; время - ли теперь пуститься мнв изъ своего отечества на странствованіе? Если по сіе время жили мы въ нашей землъ и никуда не переселились, когда были столько угнетаемы и порабощаемы окружающими врагами, то почему делать это съ нами теперь, когда приспело къ намъ вѣчно успокоивающее покровительство сильной десницы нашего всемилостивъйшаго государя? Далъе, если даже при бытности моей здёсь, уже не буду имёть во владёніи моемъ, которое пожаловано мнв покойнымъ родителемъ моимъ и утверждено за мною въ высочайшемъ манифестъ, того голоса, какой имъю я теперь, а лишь буду имъть содержание изъ однихъ доходовъ, то можеть-ли быть больше сего какое-либо несчастіе, хотя бы земля наша изобиловала богатствомъ доходовъ? Я въ рабской подданнической върности моего государя Александра І-го со всёмъ моимъ вожделеніемъ быль, есмь и по гробъ мой пребуду. Я, какъ Бога признаю за Бога, такъ равно и императора Александра І-го—за моего государя, ибо какъ и отъ своего Создателя за добрыя дёла мои ожидаю въ будущемъ вёкё вёчной славы, такъ и отъ его величества въ настоящей жизни ожидаю благоленствія».

Извъстіе о томъ, что царевичамъ, бывшимъ въ Россіи, разръшено возвратиться въ Грузію опечалило народъ и весьма ободрило партію, противную Россіи. Въ Тифлисъ приготовлялся домъ для помъщенія царевичей. Народъ, радовавшійся тому, что въ Грузіи было менъе тремя особами царской фамиліи, допытывался: справедливо-ли то, что царевичи уже на пути въ Грузію? Лица, стоявшія во главъ управленія, должны были отго-

<sup>1)</sup> Рескриптъ Кнорингу 20-го августа, арх мин. внутр. дълъ.

<sup>3)</sup> Акты кавк. арх. ком. т. І, 268, № 277.

вариваться незнаніемъ. Различнаго рода толки стали распространяться по городу. Партія, желавшая возстановленія царя, объясняла ихъ по своему. «Въ теченіи тридцати лѣтъ, говорили они, русскіе были въ Грузіи при царяхъ и всегда, по окончаніи защиты, нашимъ царямъ оставляли страну. Нынѣшнее пребываніе войскъ — также временное и продолжится только до того времени, пока императоръ Александръ не назначитъ кого-либо изъ царскаго поколѣнія царемъ. Намѣреніе императора, продолжали они убѣждать народъ, доказывается тѣмъ, что онъ не только не вызываетъ изъ Грузіи членовъ царскаго дома, но, напротивъ того, и бывшихъ уже въ Россіи отпускаетъ въ свое отечество. Партія, преданная Россіи, при распространеніи такихъ слуховъ, страшилась за свою будущность и думала, въ случаѣ справедливости ихъ, искать спасенія въ Россіи.

Среди такого говора, въ октябръ мъсяцъ, прибылъ въ Грузію изъ С. - Петербурга бывшій посоль князь Герсеванъ Чавчавадзе. Фамилія князей Чавчавадзе пользовалась особымъ уваженіемъ народа. Князья изъ этого рода всегда занимали самыя важныя и видныя мъста въ административномъ управленіи страны при ея царяхъ. Почти всъ агалары казахскаго народа, находившагося въ управленіи князя Герсевана Чавчавадзе, вытали къ нему на встръчу въ дер. Казбекъ, въ сопровожденіи двухъ сотъ человъкъ татаръ. Такая встръча въ обычать азіятскихъ народовъ— она была и въ характерт казаховъ. Никакія объясненія къ волненію не могли имъть здъсь мъста. То была простая привычка, способъ выражать свое уваженіе человъку, — любимому народомъ. Не такъ смотръло на это тамошнее правительство; оно объяснило этотъ поступокъ началомъ новыхъ волненій.

По прівздв въ Тифлисъ, ни кн. Чавчавадзе, ни сопровождавшіе его князья не явились къ правителю, какъ это было имъ заведено. Онъ потребоваль отъ князя Чавчавадзе письменный видь и приказалъ исполнительной экспедиціи привести какъ его, такъ и всвхъ прибывшихъ съ нимъ князей къ присягв на вврность. Чавчавадзе, присягавшій уже въ Петербургв, исполнилъ требованіе. Прівхавъ въ экспедицію, онъ присягнулъ вторично на вврность русскому императору, хотя и не избъжалъ тъмъ наговоровъ, возведенныхъ на него вноследствіи.

Прівздъ изъ нашей столицы такого лица, очень естественно, возбуждаль вниманіе грузинъ, желавшихъ разъяснить свое положеніе. Народъ сталь сходиться со всвхъ сторонъ и просилъ свиданія къ княземъ Герсеваномъ Чавчавадзе. Между князьями начались сходбища, обмёнъ мыслей, а между народомъ — разговоры. Коваленскій писаль, что кн. Чавчавадзе нарушаетъ обще-

ственное спокойствіе и издаль прокламацію, которою запрещаль всякія сходбища, скопы и сов'ящанія 1). Недоброжелательныя лица, для производства волненія въ народ'ь, стали распускать слухъ, что князь Чавчавадзе уполномоченъ составить новое предположеніе объ участи Грузіи. Это еще болье привлекло къ нему народъ. Кнорингъ, со словъ правителя Грузіи, составилъ обвинительный акть противъ кн. Чавчавадзе. — «Князья грузинскіе, писаль онъ 2), предавшись его внушеніямъ и стекаясь отовсюду, по его называмъ начали дёлать сходбища, скопы и совёщанія, являя новое движеніе умовъ въ нарушеніи общественнаго спокойствія.... Князь Чавчавадзе и супруга его съ братьями своими и прочими ихъ сообщниками были и суть источниками колебанія народнаго... Кн. Чавчавадзе, сверхъ развлеченія князей грузинскихъ, вошель въ переписку за границу, вступилъ самъ собою въ управленіе казахскихъ и шамшадыльскихъ татаръ, что онъ имълъ при покойномъ царъ Георгіъ, кои по невъдънію, движимы будучи его внушеніями, ослушны оказались даже приказаніямъ правителя Грузіи и явно не повинуются приставленному къ нимъ чиновнику, черезъ что происходить затруднение въ сборъ съ татаръ сихъ подлежащихъ въ казну податей, а по ихъ примъру и другіе въ повинности сей колеблются»....

Кн. Чавчавадзе не скрывалъ своего мивнія и высказываль открыто, что грузины должны быть счастливы твмъ, что присоединены къ Россіи, но что благополучіе ихъ не будетъ имъть мъста и твердаго основанія, пока они должны будутъ повиноваться настоящему образу правленія 3). Коваленскому не нравились эти разглашенія. Правитель Грузіи зналъ, что кн. Чавчавадзе быль однимъ изъ первыхъ лицъ, устранившихъ его вліяніе на Георгія XII, въ то время, когда онъ былъ назначенъ полномочнымъ министромъ при дворѣ царя грузинскаго. Онъ былъ нерасположенъ къ князю Чавчавадзе. Князь зналъ объ этомъ нерасположеніи, но надъялся на репутацію, составленную имъ въ Петербургѣ, какъ о лицѣ искренно преданномъ Россіи.

Чавчавадзе не скрываль о всеобщемъ неудовольствии и ропотъ народа на тамошнее правленіе; говориль, что не знаеть, какъ избавиться отъ посътителей, пріъзжающихъ къ нему отовсюду, приносящихъ ему жалобы и требующихъ мъръ, къ заявленію всеобщаго желанія перемънить правительство, которое для народа чрезъ-мъру тягостно.

<sup>1)</sup> Акт. кавказс. арх. ком. изд. 1866 г. т. І, 405.

Рап. Кноринга Г. И. 30-го ноября, арх. мин. внутр. делъ, дела Грузін, ч. ІІ, стр. 225.

<sup>3)</sup> Донесеніе Соколова гр. Воронцову, 1 ноября 1802 г. Арх. Мин. Иностр. Діаль,

- Такой образъ мыслей, говорилъ Соколовъ князю Чавчавадзе, будетъ сочтенъ не иначе, какъ поступкомъ несообразнымъ съ высочайшею волею, постановившею правленіе въ Грузіи. Это будетъ явнымъ нарушеніемъ присяги, данной русскому императору.
- Мы охотно подвергаемъ себя всякому наказанію, отвъчаль Чавчавадзе, если только поступимъ противно высочайней воль, но желанія и намъренія наши не къ тому вовсе клонятся. Мы хотимъ только повергнуть къ стопамъ милосердаго монарха всенижайшую просьбу, съ объясненіемъ въ ней всего горестнаго положенія нашего. Просьбу эту хотимъ отправить съ избраннимъ отъ общества княземъ.

«Лучше бы было гораздо, писалъ онъ Лошкареву 1), если бы перемѣнился планъ здѣшняго правительства и учинился бы другой родъ порядка. Съ моей же стороны, какъ вѣрный рабъ и подданный, буду стараться исполнять все то, что мнѣ будетъ приказано. Если продолжится на такомъ же основаніи правленіе, я не предвижу никакой пользы, и потому прошу васъ убѣдительно пещись обо мнѣ, чтобы я могъ съ семействомъ моимъ имѣть свое тамъ жительство подъ протекціею моего всемилостивѣйшаго государя, ибо нѣтъ для меня возможности жить здѣсь ни подъ какимъ видомъ».

Слухи о безпорадкахъ и злоупотребленіяхъ, существовавшихъ въ управленіи Грузією, обратили на нее вниманіе петербургскаго кабинета. Отправляя въ Имеретію коллежскаго совътника Соколова, по вопросу объ освобожденіи царевича Константина изъ заключенія, императоръ Александръ поручилъ ему принимать прошенія и жалобы отъ всъхъ горскихъ князей, владъльцевъ и вообще отъ всъхъ азіятскихъ народовъ, какого бы званія и въроисповъданія они ни быди. Ему же поручено обратить вниманіе на причины неудовольствія и ропота грузинскаго народа противу нашего правительства, «нътъ ли особеннаго какого у нихъ въ виду предмета, къ коему духъ народа имъетъ большую наклонность 2)».

Донесенія различных лицъ, посланных въ Грузію, разсказы путешественниковъ, посътившихъ страну, и, наконецъ, письма самихъ грузинъ къ нъкоторымъ лицамъ, стоявшимъ во главъ нашего правительства, убъждали одинаково въ безпорядочности верховнаго грузинскаго правительства, и свидътельствовали о крайнемъ порабощеніи грузинскаго народа. Безпорядочность правленія

<sup>1)</sup> Отъ 30 нояб. 1802 г. Арх. Мин. Внут. Д. Дъла Грузін ч. ІІ, стр. 232.

<sup>2)</sup> Изъ Инструкціи Соколову.—Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ.

происходила сколько отъ своеволія нѣкоторыхъ лицъ, столько же и отъ изолированнаго, чуждаго народному характеру порядка веденія дѣлъ. Правленіе не слилось съ народомъ, не вошло въ изученіе привычекъ, характера и обычая народнаго. Оно дѣйствовало при томъ искреннемъ убѣжденіи, что не правленіе существуетъ для блага народнаго, но грузины созданы для произвола правленія; что не правитель призванъ въ Грузію, для устройства страны и благоденствія каждаго, но Грузія создана для того только, чтобы Коваленскій былъ правителемъ ея. Очевидно, что при такомъ взглядѣ, не могло быть порядка въ управленіи страны, народъ не могъ быть доволенъ правленіемъ и, естественно, желаль его перемѣны.

Для лучшаго водворенія порядка и спокойствія, необходимо было поставить во глав'в управленія такого челов'вка, который, зная народный характерь, войдя въ его нужды и потребности, могъ бы очистить страну отъ накопившагося въ ней сору; сл'вдовательно им'влъ бы твердый характерь и достаточную степень энергіи. Такимъ являлся генералъ-лейтенантъ князь Павелъ Дмитріевичъ Циціановъ.

Въ сентябръ 1802 г., императоръ Александръ призналъ необходимымъ отозвать отъ управленія краемъ генерала Кноринга <sup>1</sup>), смѣнить Коваленскаго, и назначилъ кн. Циціанова главнокомандующимъ на Кавказѣ. Грузинъ по происхожденію, князь Циціановъ былъ призванъ для устройства порядка въ управленіи и оправдаль выборъ императора самымъ блестящимъ образомъ.

## Н. Дубровинъ.

<sup>1)</sup> Въ газетѣ «Кавказъ» 1847 года № 16 помѣщены: «Матеріалы для біографія генералъ-лейтенанта Карла Өедоровича Кноринга». Свѣдѣнія, сообщаемыя авторомъ весьма кратки — не болѣе, какъ перечень названій тѣхъ должностей, которыя исполнялъ Кнорингъ съ 1799 года по 1802 годъ. Основанныя на словахъ старожила, они въ нѣкоторыхъ мѣстахъ невѣрны. Не Ираклій ІІ отдалъ Грузію въ подданство Россіи, а сынъ его Георгій XII. Присоединеніе Грузіи къ Россіи совѐршилось вовсе не такъ тихо и спокойно, какъ говоритъ статейка, и Кнорингъ, при всѣхъ своихъ лично отличныхъ качествахъ, умѣ и благородствѣ, не съумѣлъ однакоже заслужить любовь и благодарность жителей. Грузины никогда не называли его миротворцемъ, какъ говоритъ авторъ статьи; напротивъ, изъ имѣющихся письменныхъ актовъ видно, что они были недовольны его правленіемъ.

## ГАБСБУРГСКАЯ

# СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕПИСКА

ВЪ ХУПІ ВЪКЪ.

#### Ш\*).

Собираясь — весною 1777 г. — навъстить сестру Марію-Антуанету, Іосифъ указываль матери на важность посъщенія Франціи, на необходимость изученія тамъ двухъ весьма различныхъ предметовъ — двора и страны.—«Что касается двора, должно быть весьма интересно современнику, человъку въ моемъ положеніи, узнать лично короля, его главныхъ советниковъ, увидеть своими глазами, какъ управляется машина, какъ она обставлена, что заставляеть ее двигаться, и чего можно ждать отъ нея или чего должно страшиться.» Съ другой стороны, желая видъть не одинъ Парижъ, но и Францію, Іосифъ избъгалъ ошибки не только иностранцевъ, но и большей части французовъ: «Страна и обозрѣніе ся только одни могутъ ознакомить съ дъйствительными силами государства, разсвять иллюзін, которыя могла бы породить столица, и указать на все, что можно бы еще сделать въ ней.» Іосифъ говорилъ, кромъ того, о понятномъ желаніи увидъть сестру и ея положеніе, дать ей разные совыты, пригодные въ будущемъ; и наконецъ, высказывалъ матери намфреніе вести себя во Франціи сдержанно, какъ можно менъе говорить и какъ можно болъе слушать, и вообще, сохраняя по возможности инкогнито, «не воображать и не питать мысли объ успъхъ въ такой странь.» Въ половинъ апръля, Госифъ, подъ именемъ графа Фалькенштейна, явился въ Парижъ, остановился

<sup>\*)</sup> См. выше, т. II, стр 763 — 787.

въ маленькой скромной гостинницъ, и принялся осматривать все, что представлялось ему интереснымъ. Его удивленіе было не малое, когда онъ узнадъ, что самъ король никогда не былъ въ Домв Инвалидовъ. А удивление парижанъ было еще больше, когда они узнали, что скромный графъ-родной брать пышной королевы - посъщаеть госпитали, присутствуеть при перевязки раненыхь, пробуеть супь нищихь, и особенно когда услышали, что графъ не выдержалъ инкогнито и рагразился императорскимъ гитвомъ, увидтвъ брошенными на ту же самую постель — одного поправлявшагося бъдняка вмъстъ съ другимъ, бредившимъ въ горячкъ, съ третьимъ — умиравшимъ, и съ четвертымъ трупомъ! Рано утромъ видели графа сидевшимъ терпеливо на скамъе у одного общественнаго сада и ждавшаго, пока сторожъ откроетъ входъ; вечеромъ его замізчали въ простонародныхъ трактирахъ, прислушивавшагося къ общественному говору. Разсказывали, что онъ спитъ на шкурв какого-то дикаго зввря; что опъ встъ вовсе не окруженный придворною роскошью, а даже часто не садясь за столъ, стоя. Въ Версали его встрътили любезно, но, повидимому, не очень радушно; самыя привычки его должны были казаться тамъ живымъ протестомъ противъ двора.... Въ концъ концовъ, взаимное впечатлъніе было не очень благопріятно: Іосифу не понравились парижане и Версаль; и въ свою очередь они отнеслись къ нему не съ большей симпатіей. Къ пребыванію въ Парижъ относится одно замъчаніе Іосифа, особенно смутившее французское общество и вызвавшее нападки, перешедшіе въ исторію 1). Въ то время, все предавалось сочувствію къ американскому дълу. На одномъ вечеръ, гдъ находился Іосифъ, шли восторженныя желанія успъха. Одна дама, види, что Іосифъ молчить, вздумала обратиться къ нему съ вопросомъ: — «А вы, графъ, какъ думаете объ этомъ, и чью сторону держите вы?» — «Сударыня, ответилъ спокойно Іосифъ — мое ремесло состоить въ томъ, чтобъ быть роялистомъ.» И Іосифъ былъ совершенно правъ, и конечно поступалъ гораздо добросовъстиве, чъмъ всякіе популярные Фридрихи, говорившіе одно и дълавшіе совершенно другое. Въ словахъ Іосифа заключался урокъ тогдашнему французскому обществу о полезности не забывать положенія, ремесла, какъ говориль Іосифъ, той или другой особы, того или другого государственнаго слоя 2).

Въ перепискъ находится всего нъсколько сужденій Іосифа о Фран-

<sup>1)</sup> Sismondi u др.

<sup>2)</sup> L. Blanc, во П томъ «Исторін Франц. Революціи», принисываеть путешествію Іосифа пагубное вліяніе на отношеніе французовь къ Марін-Антуанств, на заподозръніе ся въ австрійскихъ симпатіяхъ и на прозвище, данное ей: l'Autrichienne. L. Blanc ошибается, преувеличивая тогдашнее положеніе. Названіе Австрійки явилось гораздо позже, а недовъріе и несочувствіе — не народа, а Лудовика XVI къ Австрій существовало уже ранъе.

ціи; но и они очень поучительны въ устахъ лица, столь близкаго въ французскому трону. Отлагая въ сторону мивнія Іосифа о вітренности своей сестры, о немощи своего шурина, укажемъ на его общее впечатленіе. — «Мне не особенно надобдають — писаль онь брату — несколько человъкъ у дверей, когда я выхожу, вотъ и все... Дворъ и городъ, составляющіе два предмета совершенно отдільныхъ, наполнены бездною любопытнаго, поучительнаго и интереснаго.... Все здесь заключается во вижшности, и когда идешь далже и ищешь лействительно полезнаго, то остаешься весьма обманутымъ... Здёсь ищутъ внёшности даже великихъ чувствъ, что еще не составляетъ добродътели, и довольствуются пріобрітеніемъ сдавы за свою внішность, хотя бы на неделю. Для этой цели жертвують всемь, и въ этомъ Вавилоне совершенно не знаютъ ни законовъ природы, ни законовъ общества, а только одинъ извъстний лоскъ въжливости.... Версальскій дворъ совершенно другое дело; тамъ царитъ аристократическій деспотизмъ. хотя это и кажется противоръчащимъ (общему настроенію). Каждый въ своемъ въдомствъ абсолютный господинъ, только со страхомъ — быть смъщеннымъ съ своего мъста. Отъ этого каждый заботится только о сохранении себя, и все творится только согласно съ такой заботою. Тв, которые хотели поступать иначе, стали жертвою и тотчасъ же были изгнаны. Король — абсолютный господинъ только для того, чтобъ переходить изъ одного рабства въ другое рабство. Онъ можетъ переманить министровъ, но никогда не можетъ, если онъ не чрезвычайный гевій, стать господиномъ въ веденін діль.... Я вижу, что всів мелкія личныя дівла обдівлываются ловко въ то время, какъ важныя государственныя дёла остаются въ полномъ пренебрежении... Все дворянство и чиновничество, въ которыхъ каждый добивается стать министромъ, постоянно кричатъ противъ техъ, кто занимаетъ главныя места; но еслибъ захотели рушить эту отвратительную форму ужаснаго деспотизма, въ которомъ каждый участвуетъ, сидя на своемъ мъстъ, то всъ соединились бы, чтобъ воспрепятствовать тому, ибо важдый надвется пробиться впередъ».

Върный своему намъренію, Іосифъ отправился изъ Парижа въ провинціи, и остался ими гораздо болье доволенъ. Въ мемуарахъ знаменитаго жирондиста Бриссо 1) встръчается разсказъ о свиданіи Іосифа въ Ліонь съ однимъ изъ друзей Тюрго, и въ тоже время шефомъ полиціи въ Ліонь — съ Простъ-де-Ройе. Разсказъ въ висшей степени интересный, еслибъ даже въ немъ и не была соблюдена полная точность. Ройе упрекалъ Іосифа за худое отношеніе къ французамъ, за ея опредъленіе имъ, какъ nation charmante и не болье, что очень не понравилось французамъ. — «Да, отвъчалъ Іосифъ, глядя на дворъ и столицу,

<sup>1)</sup> Mémoires de Brissot. Bruxelles, 1830. T. II, crp. 223 u ca,

видинь пріятную націю и больше ничего. Но въ кабинетахъ администраторовъ, у ученыхъ, у нашихъ друзей (этимъ онъ обозначалъ нъкоторыхъ изъ знакомыхъ своего собеседника, въ томъ числе и Тюрго 1), въ мастерскихъ артистовъ, нетъ народа более интереснаго во всехъ отношеніяхъ, а вы должны знать, что я путешествую, чтобъ избавиться отъ предразсудновъ воспитанія и всюду учиться ». 1 Ройе заговориль съ Іосифомъ о системъ управленія, и Іосифъ заключилъ ръчь признаніемъ: -- «Увы! я ничего не могу подвлать; я только первый сов'ятникъ моей государыни» Іосифъ быль правъ, и такое положение перваго совътника не переставало преследовать его целые долгіе годы съ того случая первой размолвки, о которой мы разсказывали выше, и до самаго возвратнаго пути изъ Парижа. Каждый разъ, когда онъ возврашался въ Вену, и оставался тамъ более или менее долго, онъ все нальялся на измънение въ отношенияхъ, но напрасно. Дъло сводилось на объясненія и упреки, и онъ снова искаль случая вырваться изъ тяжелой обстановки. Въ письмахъ къ брату онъ не перестаетъ жаловаться на свое двусмисленное положение сорегента; отъ мелочей и до серьёзныхъ мітрь всюду проникало несогласіе; одно огорчало Іосифа, при другомъ онъ угрожалъ публичной оглаской. Такъ, въ 1771 г., по поводу разныхъ военныхъ производствъ къ новому году, оказалось много недовольныхъ. Марія-Терезія свалила отвітственность на Іосифа, а у него лежали въ столъ именные списки представленныхъ въ наградь и доказывавшіе, что мать поступила по своему усмотрівнію:-«Такимъ образомъ меня считаютъ за фальшиваго и двуличнаго мои хорошіе знакомые, и даже за лгуна, и я обязанъ казаться таковымъ. не имъя возможности разубъждать изъ уваженія и долга. Мнъ весьма тяжело переносить все это.» Въ тоже самое время изъ-за несогласій по внішней политики, когда Марія-Терезія считала недобросовістнымъ и нехристіянскимъ затівать войну съ Россіей изъ-за Турцім. Іосифъ писалъ брату: --- «Если здъсь ничего не хотятъ дълать и, предавъ все на жертву случайности, засвидетельствовать темъ свою полную слабость, — я долженъ буду произвести скандаль и показать обществу, что я вовсе не составляю половины въ правленіи.» Въ октябрѣ 1772 г., онъ сообщаетъ брату о засухв, о боязни нищеты еще худшей, чвыъ за годъ предъ темъ, и--- «никто ничего не делаетъ, и это приводитъ меня въ отчание. Но надо теривть; повидимому, Богъ такъ хочетъ,

<sup>1)</sup> Известно, что Іосифъ быль между прочемъ у Бюфона, настоятельно прося не покидать халата, въ которомъ Бюфонъ и приняль гостя, будучи нездоровъ. Иначенель себя Іосифъ съ Вольтеромъ, и выразивъ сначала намереніе побывать у него въ Гегпеу, возле женевы, кончиль темъ, что не котель его видеть и не поехаль кънему. Вольтеръ быль безутемень целыя две недели отъ такого непочтенія къ его знаменитости, и доказаль темъ, по выраженію Бриссо, "que les plus grands génies ont parfois de bien petites faiblesses".

ибо когда у меня спрашивають мнёнія о полутораста тисячахь мелочей, надь которыми коптить ежегодно государственный совёть, я всегда отвёчаю, что пока основаніе не будеть другое, все побочное безполезно, и это совершенно все равно, какъ еслибы я совётоваль явычнику обратиться для спасенія души къ Юпитеру, Юнонё или другимъ богамъ.»

Сама Марія-Терезія тоже видить, что діла идуть несогласно и нестройно, что сынъ не сочувствуетъ общему управленію страной, и лично обращается въ нему съ своимъ сомниніемъ:--«Я берусь за перо. потому, что мое сердце слишкомъ удручено всевозможными чувствами, чтобъ я могла устно объясниться, ясно и не растрогивансь.... Отвуда происходить, что, при правдивыхь, одинаковыхь намфреніяхь, дфла принимаютъ совсемъ другой оборотъ; что мы часто рознимся въ нашихъ мивніяхъ, что мы споримъ, что даже изъ этого произошло недовольство? Это уже давно занимаеть меня и делаеть еще более убитой и сомнъвающейся, чъмъ обыкновенно.... Каждый изъ насъ слыдуеть своей склонности. Мы ваняты недостатками другь друга, не ища и не исправляя своихъ собственныхъ.... У меня начинаетъ недоставать бодрости; вы полны ею; вы только начинаете свою карьеру; я же кончаю мою гораздо еще несчастиве, чвиъ начала ее. Я кочу двлить съ вами трудность нашего положенія.... Я была бы совершенно уничтожена, еслибъ не имъла такого сына, какъ вы, коего мнъ дало Провиденіе; и пока вы не впадете въ порокъ и сохраните веру и верность ея святому закону, я не могу не надвяться, чтобъ вы не стали спасителемъ вашихъ народовъ». Въ отвътъ на находившуюся въ этомъ нъжномъ письмъ просьбу-сообщить матери тъ основанія и принципы, по которымъ следовало бы организовать общее движение дель въ государствъ, Іосифъ отвъчаетъ ей указаніемъ на необходимость совершенно преобразовать государственное устройство и измінить составъ лицъ въ правленіи, такъ, чтобы не было ни преимуществъ, ни предпочтеній той или другой части, той или другой особі, и чтобъ всів земли, всв департаменты, всв лица, всв сословія, безъ исключенія, содъйствовали одному общему благу. Но ни старые годы Маріи-Терезіи, ни ея нервшительный характерь, ни ея сложившіяся понятія, ни ея личныя привычки не допускали ея подчиненія мивніямъ сына, и Іосифъ снова жалуется брату:--«Мелкіе резоны, интриги, которыя долго дурачили меня, останавливають и мешають всему, и все идеть въ дьяволу! Проміняемся, мой другь, я уступаю вамь и безь чечевичной похлебки право старшинства, ибо меня одолеваетъ черная тоска и отсутствіе віры въ будущее.... Прощай имя и слава! Я противъ воли участвую въ этомъ общемъ разложении, и мое патріотическое сердце разрывается». Съ такимъ чувствомъ относился Іосифъ къ старой габсбургской монархіи. Не съ меньшимъ горемъ относилась Марія-Теревія къ видамъ смна. Въ концѣ 1773 года, неловкость положенія, недоразумѣнія дошли до того, что даже Кауницъ, вѣрный слуга и другъ императрицы, хотѣлъ подать въ отставку, «не считая себя долѣе способнымъ отправлять службу съ желаемою поспѣшностью». Марія-Терезія отвѣтила ему собственноручнымъ отказомъ въ отставкѣ:— «Я не могу и не хочу принять вашего желанія, и я жду отъ вашей преданности и даже дружбы, что вы не покинете меня въ моемъ жестокомъ положеніи. Посмотримъ, есть ли еще средство спасти государство и не потерять напрасно 33-хъ лѣтъ тяжелой и вѣрной службы, которую мы вмѣстѣ принесли ему; и если имть средство, то оставимъ его вмѣстѣ, но не иначе, и полагайтесь на мою дружбу, уваженіе и признательность такъ точно, какъ я полагаюсь на вашу преданность».

Когда Іосифъ узналь о поступкъ Кауница и о мижнія матери, то тоже рышился подать въ отставку и послаль ей длинное объяснение:-«Не съ сего дня боялся я и предвидълъ всв почти неодолимия препятствія, которыя должно было причинить мое положеніе и обязанность, возложенная на меня... Я предвидель, что по моему положению п. можеть быть, по образу мыслей моихъ, я не могъ играть роли моего покойнаго августвишаго отца... Я старался и путешествовать, и удаляться даже отъ драгоцівной ніжности вашего величества.... Я зналь, что двъ воли никогда не могуть оставаться столь соединевными, чтобъ не представить колебаній и не отврыть чрезъ то доступъ проискамъ, интригамъ и партіямъ.... Вы иначе смотрите на меня, считаете меня другимъ, нежели я есть и каковъ я долженъ быть. Вы несправелливы во меть, если считаете меня самолюбивымъ и желающимъ повелъвать. Я отъ всего сердца желаю даже не имъть никогда подобной перспективы». Далье, онъ напоминаеть ей о ея нерышительности; увыряеть, что дело шло бы лучше, еслибь она полагалась на самоё себя, а не на своихъ министровъ, и совътуетъ не задумиваться надъ выборомъ между нимъ и министрами, если онъ не впущаетъ ей полнаго довърія, если она вполнъ полагается на ихъ опытность. — «Если вы бонтесь огорчить меня (отставленіемъ отъ діль), убідитесь, что я жедаю только добра и возможности остаться безупречнымъ предъ собой: отбросьте мои идеи, и, увъряю васъ, это не причинить мив горя; но если вы обращаетесь ко мить съ вопросомъ, то допустите, чтобъ монин единственными руководителями были мое убъждение и мой разумъ.... Если лица, окружающія васъ, не исключая и меня, не могуть служить вамъ какъ должно - перемъните ихъ, возьмите другихъ. Если моя особа отдаляеть отъ васъ людей, которые во-сто разъ полезнъе и способиве меня, то дозвольте мив, во имя Бога и вашей славы, вашего долга и нъжности, то удаленіе, котораго я желаю.... Я люблю на свъть только васъ и государство; ръшайте, и пусть такъ будетъ! Еслибъ я думалъ только о себѣ, я хорошо знаю, какъ поступилъ бы!...»

Марія - Терезія отвічаеть Іосифу тоже предложеніемъ своего собственнаго удаленія и предоставленіемъ ему полной власти; но, едва висказавъ такую мысль, она торопится указать на нежеланіе покидать его одного среди всвхъ трудностей. Странно и поучительно слимать оть Маріи-Терезіи признаніе не только въ равнодуміи, но почти и въ отвращения къ власти: -- «Я еще разъ предлагаю вамъ мое удаленіе — пишетъ она -- какъ единственное, что можетъ успокоить и утвшить меня. Не бойтесь никакого сожальнія съ моей сторони. Я слишкомъ испытала, что такое свътъ, чтобъ не оставить его съ величайшей готовностью. Только два обстоятельства останавливають меня: ваша оппозиція и наши дела, которыя я нахожу въ такомъ худомъ состоянів, что не хотва бы отяготить ими вась одного противь вашей вом (?).... Я должна признаться вамъ, что мои способности, эръніе, слухъ, сообразительность страшно падають, и является тотъ недугъ, котораго я стращилась всю жизнь — нерешительность, рядомъ съ уныніемъ, и недостаткомъ увъренности.... Оставленіе меня вами, Кауницомъ, смерть всъхъ монкъ близкихъ совътниковъ, упадовъ религіи, развращеніе нравовъ, річи, которыя говорятся теперь и которыя я съ горечью слушаю — все это причины слишкомъ достаточныя для обремененія меня!... Я предлагаю вамъ работать съ къмъ пожедаете, надъ устройствомъ государственнаго совъта, возвращаясь къ первой мысли объ установленій началь правленія, но безь изминенія въ должностяхъ и мицахъ... Скажите же, что хотите вы, чтобъ я сдёлала, и ничто не будетъ дорого стоить мив въ томъ ужасномъ состояніи, отъ котораго я страдаю уже шесть літь».

Страданіямъ ея не суждено было еще кончиться. Обмънявшись взавиными предложеніями отреченія, мать и сынъ остались попрежнему выператрицею и императоромъ, и распръ суждено было тянуться еще долже года. И чемъ дальше шла она, темъ более обозначалась сущность розни, которая является въ началь весьма смутною и касается, повидимому, только изміненія въ нікоторыхъ лицахъ. Но уже въ представленномъ здісь отрывкі изъ письма Маріи-Терезін высказываются жалобы на общее настроеніе той эпохи, на то, что она считала безвърјемъ и извращенјемъ нравовъ. Въ ея словахъ слышится протесть противь новаго созерцанія, идущаго на сміну старому, привычному ей; въ словахъ Іосифа сказывается твердая, непоколебимая увъренность въ правотъ своихъ понятій, и ръшительная невозможность отказаться отъ своихъ «руководителей — убъжденій и разсудка». Она-тревожна и разбита боязнью за паденіе «того дізла, которому служила 33 года»; она упорно держится за свое и не хочетъ выпустить изъ рукъ послъдней надежды на возвратное торжество ея

понятій, на покореніе имъ сына! Онъ — спокоенъ и держится только за простую логику; какъ-бы зная, что его время не уйдеть, что его понятія должны взять свое! А пока, въ ожиданіи лучшаго, положеніе оставалось все тёмъ же запутаннымъ, и Іосифъ продолжалъ изливать предъ братомъ всю накипавшую злобу: — «Нетерпѣніе овладѣваетъ одними, интрига другими; эти торопять, тѣ мѣшаютъ, и вотъ какъ дѣла путаются. Люди опутываютъ императрицу, бранятся въ выраженіяхъ дѣйствительно-неприличныхъ; въ ту минуту, какъ какое-нибудъ дѣло рѣшено и даже опубликовано, его снова отмѣняютъ и измѣняютъ. Все это отвратительно, и такъ какъ я стою твердо на своемъ и противлюсь интригамъ, — то меня нещадно поносятъ, и при этомъ—лица, съ которыми я встрѣчаюсь самымъ дружескимъ образомъ. Я знаю то, но я смѣюсь надо всѣмъ и иду своимъ путемъ, относительно дѣлъ и общества, какъ-будто бы ничего не происходило».

Подобная картина канцелярскаго управленія, за отсутствіемъ общественнаго, даетъ весьма ясное понятіе о томъ, какъ всѣ частныя семейныя распри изъ-за различныхъ воззрѣній должны были отвываться на состояніи страны, и нечего прибавлять, долженъ ли быль народъ терпѣть отъ всего подобнаго.

Грустное свидътельствование Іосифа относится къ іюлю 1775 года. Въ декабръ того же года снова вскипаетъ наружу долго-сдержанная буря, и снова идуть взаимные упреви, увъренія и отреченія. Только на этотъ разъ Марія-Терезія прямо ставила въ вину Іосифу его религіозную терпимость, его требованіе религіозной свободы, свободнаго отправленія каждаго культа. Она объявила ему, что «слишкомъ стара, чтобъ подчиниться подобнымъ принципамъ», и грозила темъ, что подобные принципы, «недозволенные никакому католическому принцу», повели бы къ уничтожению существующого величія (а за два года предъ тъмъ, мы видъли, какъ она сама признавала паденіе старой Австрін!) и къ его собственному несчастію. Іосифъ отвѣчалъ прямымъ объявленіемъ, что не чувствуетъ себя ни въ чемъ виновнымъ, ни въ чемъ не можетъ упрекнуть себя, и потому, принимая ея неодолнмое недовъріе къ его мивніямъ за неизбъжную судьбу, онъ снова повторяетъ и требуетъ отставки, объщаетъ ей совершенно удалиться отъ дълъ, безъ всякаго шума и огласки:---«Освободите меня, вашего сына, молодого человъка безъ опытности, отъ жестокаго бремени, никогда на свъть никого столь не тяготившаго, лаже среди частныхъ людей; увольте меня отъ мъста коррегента... Мнъ нечего дълать... Измънить моимъ принципамъ? Я охотно то сделалъ бы, не смотря на весь трудъ переработки, еслибъ только я могъ убъдиться, что мои принципы пагубны для отечества и оскорбительны для вашего величества. Этого признать я ни въ какомъ случав не могу. Но такъ какъ ваше величество во всехъ моихъ устныхъ и письменныхъ объясненияхъ видитъ

столь опасные принцепы, то даже все то, что могло бы между ними найтись хорошаго — все это будеть отброшено вами.... Я нахожу въ себъ волю и силы повиноваться, но отнюдь не возможность измънить моимъ принципамъ и убъжденіямъ».

Грустное Рождество приплось встрътить Маріи-Терезіи; она все еще надъялась на исправленіе сына, на оставленіе имъ своихъ «старыхъ предразсудковъ», и снова сталкивалась въ его упорствъ съ послъднимъ терминомъ всъхъ споровъ, съ готовностью отреченія.—«Между нами существуетъ великое несчастіе!» — обращалась она къ нему 25 декабря 1775 г. — «съ наилучшей волей мы не понимаемъ другъ друга.... я не встръчаю ни довърія, ни откровенности. Зб лътъ занята я только вами; 26 лътъ я была счастлива, но я не могу сказать того же въ настоящій часъ, не будучи въ состояніи примириться съ слишкомъ распущенными началами въ дълъ религіи и нравовъ. Вы слишкомъ выказываете вашу антипатію ко всъмъ старымъ обычаямъ и ко всему духовенству, и выражаете слишкомъ свободныя начала морали и поведенія. Это справедливо тревожитъ мое сердце за ваше особое положеніе, и заставляетъ содрогаться за будущее».

• Еще прошли годы. Іосифъ, какъ мы видели, искалъ выхода въ частыхъ путешествіяхъ; но и вдали отъ Віны, на пути, тянулась старан распря, все более облекаясь въ клерикальный оттенокъ. Распря въка съ католицизмомъ, поглотившая въ то время, повидимому, всъ другіе интересы, произведшая союзъ самыхъ противоположныхъ сторонъ - роялизма и энциклопедіи, фаворитокъ и философовъ, распря эта преследовалась между нашими лицами съ той же энергіей и почти съ твиъ же ожесточеніемъ. Изъ Франціи, въ іюнь 1777 года, Іосифъ пишетъ матери: — «Имъю честь возвратить в. в-ству прилагаемое извлечение изъ богемской канцелярии. Я не присоединяю никакого размышленія. Ваше в-ство знаетъ мой образъ мыслей по этому предмету; я никогда ему не измъню.... съ политической точки зрънія, различіе религій въ государстве тогда только представляеть зло, когда является фанатизмъ, разъединеніе и духъ партій; но эти свойства падають сами собой, когда обращаются съ последователями той и другой религіи совершенно равно, и когда предоставляють все остальное Тому, кто одинъ управляетъ сердцами». Въ это же время Марія-Терезія спішить поділиться съ сыномь страшными извістіями, увіренная, что теперь, наконецъ, онъ пойметъ свое затрудненіе; его отвътъ объясняетъ дъло: — «Открытіе, сдъланное въ Моравіи касательно нерелигіозности, утверждаеть меня еще болве въ моихъ принципахъсвобода въры! и тогда будетъ только одна религія, состоящая въ томъ. чтобъ вести одинаково все населеніе ко благу государства. Безъ этой системы, вы всечже не спасете души, и только потеряете весьма многихъ полезныхъ и необходимыхъ существъ. Дълать вещи на половину — не входить въ мои принципы; или нужно дать полную свободу культа, или же имъть возможность изгнать всёхъ тёхъ, которые не върять тому, чему вы върите, и не принимають тъхъ же самыхъ формъ для поклоненія и служенія тому же Богу и тому же ближнему. Наконецъ, для того, чтобъ души не терзались после смерти, изгонять и препятствовать всемъ выгодамъ, кои можно извлечь изъ прекрасныхъ земледвльцевъ, изъ хорошихъ подданныхъ въ теченіе ихъ жизни-какую же власть надо взять на себя для того? И развъ она можетъ распространяться такъ далеко, чтобъ судить о божественномъ милосердін, хотъть спасать людей помимо ихъ желанія, и, навонецъ, повелевать совести?... О, светские администраторы! что вамъ за налобность входить въ стороннія обстоятельства, если только служеніе государству совершается, если законы природы и общества соблюдаются, если не оскорбляють, а почитають и преклоняются предъ верховнымъ существомъ? Духъ святой долженъ просвътить сердца: ваши же законы ничего не сделають, кроме отдаления его действия».

 -- «Какъ? -- спрашиваетъ съ ужасомъ Марія-Терезія, нѣсколько позже, — безъ господствующей религи? Терпимость, индиферентизмъ именно составляють върныя средства, чтобы подо все подкопаться и лишить насъ всякой опоры; мы сами первые же попались бы.... Я говорю только политически, не какъ христіанка, ничего натъ спасительнае и необходимъе религи (подразумъвается, единственно католической).... безъ опредвленнаго культа, безъ подчиненія одной церкви, что сталось бы съ нами?... Подобныя ръчи ваши могутъ причинить величайшія бъдствія, и сдівлать вась отвітственнымь за многія тысячи душъ. Посудите же, какъ должна и страдать за васъ, за ваши ложные принципы?.. Дъло уже не идетъ о благъ государства, ни о вашемъ сохраненіи.... дівло идеть о спасеніи вашей души.... Видя и слушая, мъщая въ себъ духъ противоръчія и духъ созданія въ одно время, вы гибнете и влечете за собою всю монархію, со всёми великими заслугами вашихъ предковъ, которые передали намъ съ такими трудностями эти провинціи, и много улучшили ихъ, введя нашу святую віру не такъ, какъ наши противники, съ насиліемъ и жестокостью, а съ заботами, трудами и тратами (знающіе исторію габсбургскаго дома, помнящіє Карла V, Филиппа II, тридцатильтиюю войну, могутъ подивиться смелымъ увереніямъ католической императрицы!). Не надо духа гоненія, но еще менте — индиферентизма и терпиности, на что я и надъюсь, пока останусь въ живыхъ, съ надеждою унести въ гробъ утвшеніе, что сынъ мой будеть столь же великь, столь же религіозенъ, какъ и его предки, и покинетъ ложныя сужденія, худыя книги и техь, которые щеголяють блескомъ ума насчеть всего самаго святого и хотять ввести воображаемую свободу, никогда не могущую существовать и только ведущую къ распутству и совершенному мизвержению всего».

Предчувствіе «совершеннаго низверженія», подобное предсказанію Людовика XV о грядущемъ потопъ, было вполнъ справедливо; но насколько основательно было отрицаніе Маріей-Терезіей духа гоненія, это другой вопросъ, отвътъ на который находится въ позднъйшемъ письмів въ ней Іосифа (сентябрь 1777 г.):---«Мівры, которыя хотять предпринять противъ религіозныхъ раскольниковъ въ Моравін, столь глубоко противоръчатъ всему, что во всякое время было признаваемо за начала, требуемыя нашею религіею и хорошей администраціей, и я скажу болве, требуемыя здравымъ смысломъ, что я не сомнвваюсь въ вашей проницательности для принятія иныхъ міръ. Можно ли вообразить что-либо безобразиве данныхъ распоряженій? Какъ? для обращенія людей — дізлать ихъ солдатами? посылать ихъ въ рудники или на тяжелыя работы?! Это не видано, со времени преследованій при началь лютеранизма, и это повело бы къ невообразимымъ последствіямъ.... Я считаю себя обязаннымъ объявить весьма положительно, и докажу то, что человъкъ, задумавшій и сочинившій тв приказы, есть самый недостойный изъ вашихъ слугъ, и следственно, человъкъ, заслуживающій только мое презрівніе, ибо онъ столько же глупъ, какъ и гадокъ.... Надъясь на измъненія, я долженъ весьма почтительно увърить васъ, что, если подобныя вещи должны совершаться при моемъ коррегентствъ, то вы дозволите мнъ прибъгнуть къ давно - выраженному намфренію, и, отрівшась отъ всіхъ діль, показать всему свету, что я не вхожу въ нихъ решительно нисволько; того требують моя совъсть, мой долгь, мое доброе имя....»

Вследъ за темъ, религіозный предметь распри сменился предметомъ военнымъ, когда началась война за баварское наследство, о чемъ н было уже сказано. Распри перешла на область государственныхъ учрежденій, когда Іосифъ возвратился изъ утомительнаго похода ж снова сталъ указывать матери (май 1779 г.) на необходимость коренного преобразованія всей правительственной системы. Она потребна была, по его словамъ, для прочнаго и плодоноснаго утвержденія мира; настоятельно необходимымъ представлялась ему реформа «въ предметъ финансовъ, и установленіе истинной прочной системы.» А для этого онъ опять указываль на измёненіе лиць, безъ всякаго вниманія къ старимъ привычкамъ и предпочтеніямъ. -- «Односторонне думающіе люди, если они не могуть преклоняться или быть руководимы, должны быть оставлены въ сторонъ; всв прочіе должны быть поставлены въ возможность действовать пелесообразно, при посредстве вернаго, центральнаго пункта... люди должны забыть свой личный мелкій интересъ и служить общему двлу.» И эта попытка опять ни къ чему не повела. Онъ работалъ, составлялъ проекты, распредълялъ обязанности; мать осталась при своемъ.—«Я ничего новаго не нашелъ здѣсь (Іосифъ къ Леопольду, 14 ноября 1779 г.); безпорядокъ, непослѣдовательность, интрига, все тѣ же самыя дѣла, подлежащія изслѣдованію, въ самой страшной запутанности. Ея величество мѣшается во все частнымъ путемъ; мелкіе люди окружаютъ ее совѣтами и толкаютъ ее по своему; она ничего не можетъ понять, и оттого слѣдуютъ вѣчныя колебанія и перемѣны, къ великому ущербу службъ и дѣлъ...»

Это писано въ ноябръ 1779 года, и представляется уже одною изъ последнихъ жалобъ; скоро распря должна была разрешиться безапеляціоннымъ путемъ смерти-ровно чрезъ годъ, Марія-Терезія умерла, и тотъ годъ Іосифъ снова почти весь провель въ путешествіяхъ. Сюда принадлежить повздка въ Россію на свиданіе съ Екатериною ІІ. Въ Могилевъ — который своею грязью, убогими деревянными домишками нагналь на путешественника тоску, -- онь встретился съ Екатериною. Онъ увидъль ее въ первый разъ при ся торжественномъ въбздъ. -- «Она была прекрасна; все польское дворянство на коняхъ; гусары, кирасиры, бездна генераловъ, окружавшихъ карету; наконецъ, она сама въ двухмъстной каретъ съ своей Kamerfräulein Энгельгардъ.» — Здъсь-то и завязались тв переговоры, которые, по мивнію Екатерины ІІ-й, должны были представить совершенно новое, особое разръшение восточнаго вопроса; указаніе въ перепискъ по этому предмету тьмъ болье важно, что историки не согласны, кому принадлежить первая мысль о завоевательномъ торжествъ-обоимъ ли монархамъ вмъстъ, одному ли изъ нихъ, и кому первому? Іосифъ, въ письмъ къ матери, отдаетъ всю принадлежность мысли одной Екатеринъ. -- «Она заговорила объ Италіи и особенно о папскихъ владъніяхъ - правидись-ли бы они мив какъ владенія римскаго императора и притомъ въ столь прелестной странь? Я сначала отвътиль шуткой, но потомъ сказалъ серьезно только то, что status quo въ Италін—дело столь интересующее все державы, что я никогда не могъ бы заявить своего права, еслибъ оно даже шло отъ Августа; а вотъ ея Римъ, т. е. Константинополь, его гораздо легче завоевать! Она извинилась за свой вопросъ, повидимому, смутилась, уверяя, что она желаеть только мира, а не побыть.» Темъ не менње разговоръ снова возобновился, потому что изъ Смоленска, куда онъ отправился вмёстё съ Екатериной, Іосифъ сообщиль матери (14 іюня 1780 г.) разговоръ о турецкихъ дълахъ и о союзъ Екатерины съ Фридрихомъ; она говорила ему, что сея нація была болве чъмъ она сама удивлена нашимъ отказомъ ей въ помощи противъ турокъ»; вивств съ твиъ, она котвла указать Іосифу на средство ослабить союзъ съ Пруссіею, но не сочла нужнымъ распространяться и лици. Всв эти частные намеки въ разныхъ видахъ на Италію заставляють меня думать, что она замышляеть какіе-нибудь планы... Замѣчу еще, что когда она говорить мнѣ о Римѣ, я всегда, смѣясь, говорю ей о Константинополѣ. Она даже разъ отвѣтила мнѣ положительно, что еслибъ даже завоевала его, то не удержала бы для себя самой... Все это заставляетъ меня приноминать ту мечтательную идею, по которой она еще думаетъ раздѣлить свою имперію и дать внуку Константину восточную имперію,—конечно, когда завоюетъ ее.» Нѣсколько недѣль спустя, давая отчетъ матери о своихъ переговорахъ въ Петербургѣ, Іосифъ снова сообщилъ, что какъ только зайдетъ рѣчь объ Италіи, и особенно о Римѣ, Екатерина—«съ жаромъ повторяетъ мнѣ, что тамъ должна быть моя столица, тамъ я имѣлъ бы широкое поле для славы и безсмертія, и много подобнаго, что я всегда оставляю безотвѣтнымъ, ограничившись тѣмъ, что слѣдовало въ первыхъ разговорахъ; но это химера или эта приманка держится въ ея головѣ.»

Наконецъ, на возвратномъ пути изъ Петербурга, получивъ письмо отъ Екатерины и пересылая его матери, Іосифъ обращалъ ея вниманіе на одну фразу:—«Вы замѣтите въ письмѣ фразу о благословеніяхъ двужъ церквей, это опять намекъ на ту безумную идею о соединеніи завоеванія для нея Константинополя съ завоеваніемъ Рима для насъ.» Въ письмѣ Екатерины (помѣщенномъ въ изданіи Арнета) дѣйствительно находится слѣдующее выраженіе:— «Если вы станете нашимъ апологистомъ на словахъ и на дълю, то не только пріобрѣтете верхъ нашей признательности, но и соедините на себѣ благословенія церкви восточной и церкви западной.»

Не смотря на высказываемое здісь скептическое и небрежное отношение Іосифа къ подобнымъ планамъ, въ сущности они запали въ его голову весьма глубоко, и должны были слишкомъ серьёзно безпокоить его честолюбіе; изъ-за нихъ онъ совершенно измъниль свое возэрвніе на восточный вопрось, сталь союзникомь на сторонъ Россіи, и, держа върно свое слово, фатально запутался, какъ увидимъ, во витшнихъ дълахъ, въ то время, каеъ всего вниманія требовали дъла внутреннія. Кромъ этого главнаго предмета свиданія, имфвшаго вообще цфлью установленіе дружеских отношеній, въ перепискъ интересно свидътельство о впечатлъніи, которое Іосифъ винесъ изъ Москвы:--«Москва гораздо общирнъе всего, что я до сихъ поръ виделъ: Парижъ, Римъ, Неаполь не могутъ сравниться съ ней. Правда, внутри ея есть много скверныхъ домовъ, среди которыхъ разсвяны чрезвычайно врасивые дворцы. Улицы — хороши, широки, удобно проложены и, наконецъ, городъ этотъ весьма интересенъ по своимъ различнымъ костюмамъ и нравамъ... Послъ объда я отправился посмотреть на родъ праздника, посвященный Троицыну дию, который греки (т. е. греческаго исповеданія) вчера праздновали. На лугу было по крайней мёрё 50 тысячь душь, собравшихся, чтобъ пить, плясать, пёть и забавляться на вертящихся качеляхъ — любимая забава народа. Веселость и оригинальность того праздника не могуть быть описаны... После я быль въ дворцовомъ саду, составляющемъ общественную прогулку; тамъ я видель все светское общество, и конечно тысячу дамъ или женщинъ, всехъ весьма корошо одетыхъ по французски, и изъ которыхъ множество было весьма красивыхъ.» Этотъ комплиментъ нашимъ бабушкамъ темъ боле лестенъ, что Іосифъ вообще строго относился къ женскому полу и, не смотря на то, въ следующемъ письме онъ снова возвращается къ тому же заявленію:—«Мое пребываніе въ Москве было весьма пріятно; это прекрасный городъ; его окрестности плодоносны и миловидны; общество очень хорошее, особенно женщими, изъ нихъ много весьма красивыхъ.»

Пэъ Петербурга Іосифъ унесъ особенно дружеское расположение къ женъ тогдашняго наслъдника престола, къ в. к. Маріи Осодоровнъ, и пророчилъ ей о ея будущей важной роли:— «Это принцесса, которой можетъ прійдтись играть большую роль... Она ръдкаго ума и характера, и при этомъ, съ весьма симпатичной наружностью и превосходнымъ поведеніемъ. Еслибъ десять лътъ тому назадъ я могъ встрътить или подумать о существованіи подобной принцессы, я женился бы на ней не задумываясь, и она соотвътствовала бы мосму званію и положенію: это значитъ сказать все» 1).

Въ августъ 1780 года, Іосифъ возвратился въ Въну, и мы снова встръчаемъ въ письмахъ въ брату:— «Здъсь все по прежнему путаница, неръшительность, грабежъ, мелочные виды, наглые, подъ прикрытіемъ покровительства, подчиненные...»

Въ октябръ его уже опять не было въ Вънъ, и онъ сообщиль матери свой взглядъ на состояние Богемии:— «Крестьяне въ лучшемъ состоянии нежели въ прошломъ году, но ткачи остаются безъ работы. Помъщики, разоренные своими кръпостными, вовсе не находятся въ такомъ положении, чтобъ ваше в-ство оказывало имъ денежныя ссуды. В. в-ство говорить, что хочетъ помочь въ общности, а не отдъльнымъ лицамъ; я никогда не сдълалъ бы иного предложения. Принцъ Шварценбергъ, наприм., отдъльное лицо,—ав. в-ство ссудило ему милліонъ; если онъ обязанъ заплатить этотъ милліонъ, чрезъ то не станотъ бъднъе; ему стоитъ только продать часть земли для того, уплачивая проценты; а между тъмъ, съ этимъ милліономъ тысача ткачей могла бы быть употреблена въ дъло, и промышленность страны поддержана.»

Въ этихъ словахъ можно было видёть, какъ будетъ действовать

<sup>1)</sup> Т. ПІ, стр. 271, 280, 290. Тамъ же приведены письма великой княгини и ел мужа къ Іосифу. Іосифъ вообще остался очень доволенъ повядкою, только одно обстоятельство една не испортило дёла, по его мижнію, и поставило его въ затрудневіе: Потемкинъ передалъ австрійскому посланнику желаніе императрицы получить орденъ Золотого Руна, въ знакъ знакомства и дружбы; затрудневіе состояло въ томъ, что орденъ тотъ викогда не давался ни одной женщинъ.

Іссифъ, чьи интересы будуть ему дороже, когда онъ станетъ самостоятельнымъ правителемъ. Время самостоятельности пришло. Въ послъднихъ числахъ ноября, Марія-Терезія расхворалась, начавъ простымъ насморкомъ; простуда затруднила давно уже страдавшее дыханіе, и она кончила почти неожиданною смертью. Съ смертью кончилась долгая распря. Оставшись одинъ, Іссифъ почувствовалъ всю свою привязанность къ старой матери, «къ старому другу Терезъ.»—«Сорокалътняя привязанность, предметъ моей жизни и моей благодарности за всъ ея благодъянія,—утрата ея почти выше моего разсудка. Вотъ моя система жизни, все наконецъ разрушено, и я чувствую себя почти одинокимъ на свътъ! Судьба вырвала у меня женъ, дътей, отца, мать. Пусть же мнъ останется хоть ваша дружба, я искренно прошу васъ о ней.»—Просьба, обращенная къ брату Леопольду, и какъ увидимъ, оставшаяся тщетною!

Три больше тома переписки, съ которою мы старались довольно подробно познакомить читателя, какъ съ интереснымъ и важнымъ историческимъ матеріаломъ для истиннаго понятія о жизни одного изъ замѣчательныхъ дѣятелей XVIII-го вѣка, — заканчиваются письмомъ Екатерины II-й къ Іосифу II-му, полнымъ одобренія и надеждъ:—«Для вашихъ высокихъ добродѣтелей открывается широкое поле; весь міръ ждеть отъ васъ примѣровъ, и я нисколько не сомнѣваюсь въ нихъ.»

#### IV.

Оставшись одинъ, ставъ единодержавнымъ властелиномъ, Іо сифъ могъ наконецъ отдаться безъ помѣхи осуществленію своихъ реформъ. Изъ предъидущихъ главъ становится понятнымъ, что чѣмъ ранѣе были вадуманы тѣ реформы, и чѣмъ долѣе оставались неприложимыми, тѣмъ нетерпѣливѣе долженъ былъ хотѣть Іосифъ ихъ немедленнаго примѣненія. Другая психологическая причина его поспѣшности, за которую каждый историкъ считаетъ долгомъ попрекнуть коронованнаго новатора, — лежала, повидимому, въ его болѣзненномъ состоянія; опъ какъ будто сознавалъ близость своей кончины, и жаловался, что многіе удары и пораженія въ жизни преждевременно состарѣли его 1). Овъ боялся теперь не успѣть привести въ исполненіе свои планы, и въ этой боязни пробивалось сомнѣніе въ его преемникахъ; онъ вѣрилъ только въ свое личное дѣло, сдѣланное его руками, его головой.

Передъ нимъ стояла по истинъ трудная задача. На землъ, составлявшей пеструю амальгаму, зовущуюся Австрійской имперіей, — жило

<sup>1)</sup> Въ письмъ къ Леонольду, 14 декабря 1780 г. — «Tout cela me fait sentir que je suis vieux et que de pareils coups m'ont abattu, en ayant malheureusement ressenti les plus cruels.»

24 милліона народа, различных нарвчій, обычаевь, правовь, подъ различными экономическими условіями, съ различными умственными и моральными свойствами, и все это было связано только однимъ обобщающимъ факторомъ, только однимъ единствомъ, -- единствомъ гнета и эксплуатаціи, въ силу привилегій католичества и дворянства. Средневъковой феодальный правежъ царилъ во всемъ бевобразіи. Дворянство гуляло на счетъ народнаго труда; католичество богатело на счетъ народной совъсти; городское сословіе не имьло почти никакого значенія; крестьянство, въ большей части земель, нищало въ рабствѣ; н надъ всемъ этимъ міромъ господствовала, прикрывавшая все злоупотребленія, канцелярская витрига въ Вінів. Внівшнія отношенія всеобщаго управленія выражались въ містных собраніях каждой провинціи, состоявшихъ преимущественно изъ духовенства и дворянства, съ немногими городскими депутатами. Въ принадлежность техъ собраній входила почти вся м'встная юрисдивція и право постановленія налоговъ и податей. То и другое вмёсть давало всесильное орудіе привилегін противъ народа, и понятно, какою тяжестью падали суды и налоги на бъдные безсловесные классы.

Іосифъ слишкомъ корошо зналъ все зло существовавшей ісрархів; всв его помыслы были обращены цвлые пятнадцать леть на одно и тоже положеніе, на необходимость коренного преобразованія. Уже, въ 1765 году, онъ изображалъ 1) матери общественное положение аркими. но правдивыми красками: -- «Нельзя даже и представить себъ страшной расточительности, небрежности и лівности, господствующих в между нашими министрами и совътнивами. Люди, получающіе 400 флориновъ, управляють государствомъ, въ то время, какъ получающіе 4 и 12 тысячь флориновъ-тянутъ изъ него всё соки. Они только портятъ все, часто воображая, что все знають, ничего не читая и не имъя опытности... Такимъ образомъ, всъ эти охоты, увеселительныя прогулки, большіе объды, собранія и спектакли не должны бы твориться между людьми, которые, вытягивая изъ бъднаго крестьянина столько денегъ за то, чтобъ посвящать ему по крайней мірів 12 часовъ изъ 24-хъ — обязаны оказывать ему справедливость, защищать его, помогать ему. Требовать отъ людей труда не только справедливо, но и необходимо.»

Та же забота о трудящихся классахъ высказывается Іосифомъ по поводу финансовъ: — «Взиманіе доходовъ и расходы составляють двъ рубрики, на которыхъ все основывается. Въ первомъ случав, финансистъ долженъ соблюдать, чтобъ доходы собирались съ наименьшими издержками, върно, добросовъстно, и наименъе тягостно для общихъ интересовъ; чтобъ повинности были равны; чтобъ помъщикъ, горожа-

<sup>1)</sup> Denkschrift der Kaisers Joseph über den Zustand der Österreichischen Monarchie (Ende 1765). Въ приложени къ 3-му тому у Арнета.

нинъ и крестьянинъ участвовали въ справедливой пропорціи. Еслибъ встрітились тамъ или сямъ ніжоторыя лица, пребывающія въ слишкомъ большомъ довольстві, слітдовало бы уравномітрить ихъ съ другими. Справедливость требуеть въ свою очередь подобной же мітры, еслибъ встрітились люди слишкомъ обремененные... Положеніе: дважды два — четыре, не вітріте того, по которому сто фіториновъ въ каждомъ изъ различныхъ десяти кармановъ стоютъ больше и полезніте, чітмъ тысяча въ одномъ... Нужно, чтобъ расходы были сокращены сколь возможно, чтобъ безполезные и всіт не необходимые были уничтожены, ибо я никогда не въ состояніи буду признать справедливымъ—душить двітети хорошихъ крестьянъ для обогащенія какого-нибудь літниваго синьора.»

Такой взглядъ Іосифъ решился провести и въ жизнь, когда въ первый же годъ самостоятельного правленія освободиль крестьянь отъ помъщичьей зависимости, преобразоваль поземельный налогъ, уничтожиль всв помъщичьи права, какъ десятинный поборъ (dîmes), баршину, -- считая при этомъ ненужнымъ и безправнымъ вознагражденіе помъщиковъ; въ то же время дано сёламъ право выбора своихъ сборщиковъ податей, обязанныхъ подъ общною ответственностью вносить подати въ государственную казну. Уничтожено право старшинства; вычеркнуты изъ расходовъ императорскія охоты. Вмёстё съ темъ, шло уничтоженіе містныхь частныхь юрисдикцій; монархія раздівлена на 13 управленій подразділенных на округи. Во главі каждаго округа поставлено особое должностное лицо, съ обязанностью блюсти за исполненіемъ законовъ и ограждать крестьянъ отъ покушеній феодаловъ. Учреждены новые суды съ восходящими инстанціями въ высшему трибуналу въ Вънъ. Торговля получила живительный толчовъ чрезъ устройство путей, проведение каналовъ. Въ первый разъ тогда осуществился вывозъ пшеницы изъ Венгріи и смежныхъ земель внизъ по-Дунаю для снабженія итальянскихъ и французскихъ портовъ.

Невъжество и мракъ — съ колыбели и до высшихъ ступеней — не мирились съ надеждами Іосифа на преобразование государства, и онъ взядся за основание школъ 1), библютекъ, университетовъ; обратилъ особенное внимание на доступность къ изучению медицины, хирурги, ботаники, физики и вообще естествознания; учредилъ обсерватории и лаборатории. Но образование, просвъщение встръчало, по воззрѣнию

<sup>1)</sup> Историки, единодушно обвиняющіе въ посившной непосивдовательности, должны будуть обратиться теперь къ указанному проекту Іосифа, писанному въ 1765 г., и удивиться, увидвить съ какой энергической последовательностью брался онъ за осуществление всего уже заранве обдуманнаго и начерченнаго. Такимъ образомъ, и вопросъ воспитания занималь его уже тогда, и онъ осуждаль бывшую систему, говоря, что оно было бы прекрасно — «si notre Etat était un monastère et nos voisins des chartreux.»

Іосифа, суровое препятствіе въ закоснівлости іскунтскаго католическаго духовенства. Іосифъ, подобно французскимъ революціонерамъ, тоже не ръшился прямо отказать католической церкви въ признаніи ел господствующею, но все же поступиль съ присвоенными ею прерогативами не менъе ръшительно, чъмъ и французы. На епископовъ было наложено обязательство не признавать никакой папской буллы помимо утвержденія правительствомъ; религіозные ордена подвергнуты общей обычной юрисликціи: болье двухь тысячь монастырей і) уничтожено въ одномъ 1780-мъ году, и въ томъ числъ закрыты всъ женскіе монастыри, за исключеніемъ только двухъ, посвященныхъ дітскому воспитанію. Вообще, всв монастырскія зданія отданы подъ школы, казармы, госпитали <sup>2</sup>). Наконецъ, 13-го октября 1781 г., обнародованъ эдикть, признаваемый славнъйшимъ актомъ царствованія Іосифа: «Уб'ьжденный въ пагубномъ дъйствій всьхъ насилій надъ совъстью и въ существенныхъ преимуществахъ истинно-христіанской терпимости, его импер. корол.-апостолическое величество повелёваеть, чтобъ частное отправленіе религіи было допущено всемъ его подданнымъ протестантамъ гельветическаго и аугсбурскаго исповъданій, равно и всвиъ его подданнымъ религіи греческой — во всёхъ частяхъ австрійской имперіи... Тѣ, которые не исповѣдують католическую религію, отнюдь не будутъ принуждены приносить присягу по формуль, противной начадамъ ихъ секты, точно также какъ и присутствовать въ процессіяхъ и церемоніяхъ господствующей церкви. Возлагая государственныя обязанности, государь не будетъ обращать никакого внаманія на различіе религіи, а только на способность и прилежаніе. Смешанные браки разръшаются. Никто не можетъ быть наказанъ по дълу религін, если только онъ не нарушилъ закона гражданскаго.» Реформа относительно брака не ограничивалась тъмъ и шла глубже: Іосифъ отказалъ браку въ признаніи за нимъ религіознаго характера, провозглашая его гражданскимъ контрактомъ, предоставляя большую свободу разводу и признавая права наслёдія за побочными дётьми. Не забыты были и загнанныя дети Израиля: прежде лишеннымъ всехъ божескихъ и человъческихъ правъ, евреямъ разръшено было заниматься искусствами и ремеслами, становиться земледівльцами, посінцать шволы и даже университеты. Съ ликованіемъ ободренныхъ евреевъ слидся скрежетъ дрогнувшаго ісзуитства. А Іосифъ вырывалъ у него и послъднее ору-

<sup>1)</sup> Въ томъ же проектѣ Іосифъ возставалъ противъ монастырей и раннихъ обътовъ: «Pour conserver à l'Etat plus d'hommes de génie, capables de le servir, j'établirais, quoiqu'en pourrait dire le Pape et tous les moines de l'univers, qu'aucun de mes sujets ne pût embrasser aucun état ecclésiastique avant l'âge de majorité de 25 aus accomplis.»

<sup>2)</sup> Іосифъ пощадиль только бенедиктинцевь изъ уваженія къ ихъ ученымь трудамь. Въ остальномъ, изъ 36 тысячъ монадовь уцелело только 2,700.

діе-влерикальная цензура была отивнена, после ся векового разгула надъ человъческой мыслыю 1). Ропотъ клерикаловъ встревожилъ самого папу. Онъ обратился съ пастырскимъ увещаниемъ къ Госифу, какъ къ преемнику благочестивыхъ предковъ; Іосифъ отвътилъ невозможностью отменить задуманныя реформы; папа решился лично объясниться съ упрямцемъ; Іосифъ отвъчалъ, что никакое объяснение ни къ чему не новедеть. Пій VI, несмотря на то, несмотря на колодную зиму и свои дражные годы, все же отправился въ Вѣну (февраль 1782 г.). Іосифъ оказаль папъ торжественный пріемъ вивств со всвиъ выскимъ народомъ. Грозный императоръ преклонилъ кольно предъ смущеннымъ отцемъ католическаго міра; болве того, чтобъ показать, что его реформы отнюдь не касаются истинной въры и христіянскихъ постановленій, Іосифъ пожелаль пріобщиться св. таинъ отъ руки папы; но когда ръчь зашла о реформахъ, о покущеніяхъ трона на души человівческія, Іосифъ отвітиль категорическимь отказомь кавихъ бы то ни было изміненій, и все, что папа могъ вымолить у живератора, свелось на оставление въ сторонъ проекта о принесении духовными лицами политической присяги 2). Униженіе папы не прошло Іосно даромъ. За него готовилось на борьбу слишкомъ много мстителей. Не одни клерикалы жаждали гибели смелаго новатора; ихъ лагерь удвоился всемъ озлобленнымъ дворянствомъ. Лишенное, подобно католичеству, главныхъ средствъ къ лихоимству, оно было оскорблено отнятіемъ у него всякаго вліннія на м'ястное населеніе,уничтоженіемъ містныхъ провинціальныхъ собраній. Здісь-то и завязывается открытая борьба, которая, будучи перенесена на другую почву,разънграется въ крови и потопитъ все дело Іосифа! Злоупотребленіе, игра словами существовали уже въ то время. Клерикали роптали за покушение на свободу религи, то-есть на свободу католичества давить всявое другое испов'вданіе; феодалы вопили на уничтоженіе м'встныхъ вольностей, на истребление духа свободы, то-есть привилегированныхъ вольностей и феодальной свободы разорять крестьянство поборами. Трагическій элементь борьбы заключается въ томъ, что реформаторъ, поддаваясь раздраженію, увлекается нежданной оппозиціей и тогда уже хочеть побить ее систематическимь истребленіемь всякой традиціи, всяваго намека на возможность возврата. Но въ этомъ систематическомъ истребленіи, въ этой tabula rasa — наносится ущербъ и твиъ элементамъ, которые виноваты только своимъ именемъ и элоупотреб-

<sup>1) «</sup>Les ecclésiastique l'avaient exercée dans toutes les branches des connaissances humaines de telle sorte qu'un bon ouvrage était presque toujours un ouvrage défendu.» Coxe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подобная присяга, постановленная французской конституціей, произвела во Францін, при помощи заговоровь и интригъ католическаго духобенства, страшныя кровавыя смуты, много содъйствовавшія паденію республика.

леніемъ ими, но которые въ сущности представляють собою жизненную силу общественной организаціи, народнаго быта. Тавъ было и въ данномъ случав. Безъ сомпвиія, провинціальныя собранія были преисполнены феодальной эксплуатаціи, но то было только злоукотребленіе; въ сущности же, провинціальныя собранія должны были представлять собою оплоть повсемъстной свободы, и феодалы злостно сознавали свою узурпацію, протестуя теперь во имя свободы: провинціальныя собранія действительно должны были служить выраженіемъ свободнаго народнаго указанія на свои нужды и требуемыя изміненія. Надо было уничтожить злоупотребленіе, очистить составъ, но не уничтожить самого принципа, самого элемента. Важность этого народнаго элемента темъ более выростала, чемъ энергичнее шло уничтожение всехъ искусственныхъ связей фальшиваго единства австрійской амальгамы. До тіхь порь, господствующій католицизмъ, правящій феодализмъ, — подъ сѣнью вѣнской канцелярін — вотъ что составляло узы единства Австріи. Разбитыя Іосифомъ, они требовали на смъну себъ другого правдиваго звена для связи всехъ разнородныхъ частей монархіи; естественно, народное сознаніе свободнаго процватанія, повсюду одинаково основаннаго на взаимномъ уваженіи религіозныхъ вфрованій, умственныхъ стремленій, жизненнаго труда, — процвътание каждой мъстности для себя самой и въ тоже время готовой на взаимное охранение всъхъ другихъ мъстностей-воть въ чемъ заключалось бы истинное единство того нереходнаго момента въ Австріи. Іосифу и въ голову не могло придти подобное современное намъ понятіе о единствъ и его средствахъ; Іосифъ искалъ средствъ единства въ формальномъ выраженіи одинаковости между всеми частями; — для этого, въ ответь на притязание мъстной автономіи, въ которой онъ видитъ тынь разлада, сепаратизма, --- онъ уничтожаетъ всякіе мъстные обычаи, требуетъ не только одинаковаго повсюду служенія государству, но даже на одномъ и томъ же языкъ, на нъмецкомъ, чуждомъ славянамъ и венграмъ 1). Все должно исходить и возвращаться, получать начало и теченіе изъ одного только источника, изъ центральнаго управленія въ Вінь, источника искусственнаго, хоронившаго живые источники народной силы, съ ея повсемъстнымъ творческимъ геніемъ. За непониманіе такого простого положенія, Іосифъ поплатился гибелью всехъ своихъ начинаній, въ которыхъ, безспорно, лежало много полезнаго и просвъщеннаго. Но прежде, чёмъ обратимся въ последнему эпизоду его жизни, въ примъру, поразительно подтверждающему приведенное сужденіе, мы зара-

<sup>1)</sup> Ce prince consut le projet impraticable de faire cesser toute distinction de langage et de coutumes, et déclara qu'à l'avenir il n'y auroit plus de provinces qu'il n'y auroit qu'une nation, une famille et un empire. Coxe.

нъе снимемъ съ памяти Іосифа и строгую вину и грозную отвътственность, которую историки такъ щедро возлагають на отжившихъ дъятелей.

Іосифъ не могь поступить иначе, и особенно не могь иначе понинать общественную организацію, въ которой, отвергая участіе извращеннаго общества, онъ и не подозрѣвалъ необходимости участія всей страны. Онъ быль въ этомъ отношенін вполнь сыномъ своей эпохи, последователемъ и другомъ философовъ XVIII века. Сравненіе, не разъ дъланное между Іосифомъ и французскими реформаторами, какъ въ философія, такъ позже и въ государственности 1), дъйствительно, невольно останавливаетъ на себъ вниманіе. Дъйствительно, они поступали весьма сходно, съ одинаковой энергіей, съ одинаковымъ упорствомъ относительно одного, съ одинаковыми ошибками относительно другого. И прежде всего ими руководило одно и тоже начало: они ищутъ прежде всего освобожденія мысли и духа, и встръчая сопротивленіе въ католичествъ -- стремятся къ уничтоженію его преградъ, и для того ищуть союзника въ свътской государственной власти. Вивств съ твиъ, обращаясь къ злу феодализма, видя во французскихъ парламентахъ только феодально-клерикальную привилегію и принимая ее за существенный элементъ, а не напосное злоупотребление, они призывають гибель парламентовь и снова возлагають всв надежды только на единую волю, на единую абсолютную силу, имфющую право безпрекословныхъ измъненій, конхъ они и ждутъ отъ верховной администраціи. Такимъ образомъ, XVIII-ый въкъ, къ которому принадлежить и Іосифъ II, говоря вообще, выработаль сознаніе необходимости универсальной реорганизаціи, но запнулся на государственной опекѣ 2) н остался чуждъ понятію объ общественной иниціативъ. Подобное отношеніе было на столько сильно, что, не смотря на зам'втный поворотъ въ первомъ національномъ собраніи въ Конституантъ; отъ такого направленія къ болье новому, дающему повсемыстное развитіе силамъ и способностамъ націи, третье народное собраніе, Конвентъ, снова после краткой борьбы, возвращается къ понятію философовъ, возводить его въ догмать и олицетворяеть его въ Комитетв общественнаго спасенія, который ревниво сосредоточиваеть все въ себъ и приковываетъ всю Францію, со всеми ся желаніями и стремленіями, къ своему письменному столу, - къ этой лабораторіи декретовъ, рапортовъ, приказаній. Исторія была на этотъ разъ до конца и крайне

<sup>1)</sup> Ce qui ne peut échapper à l'esprit du lecteur—говорить Caraccioli (vie de Joseph)—c'est de voir presque tous les plans de l'Assemblée Nationale, qui se tient actuellement à Paris, ebauchés par l'empereur.... Bien de plus ressemblant.

<sup>2)</sup> Les économistes avaient une haute idée des droits de l'État, trop haute, car ils lui reconnaissaient la toute-puissance, pourvu qu'il se conformat à leur doctrine etc. Laurent, La Revolution française. 1-re partie, (1867) p. 485.

логична; одни и теже пріеми и меры визвали одни и теже печальные результаты. Все искреннее стремленіе Іосифа въ реформамъ рушилось точно также, какъ и вся гигантскан, платившая кровью сво-ихъ труженниковъ работа конвентистовъ. Ложный принципъ, оказивавшійся совершенно старымъ, не хотель и не могъ служить новому состоянію, и темъ подтверждалъ евангельское поученіе: въ старые меха не вливаютъ новаго вина!

Исторія взялась даже дать назидательный урокъ и французамъ и императору Іосифу на одной и той же почвё—въ Бельгіи. Изв'єстно, что политика Конвента, его якобинской части, относительно Бельгіи и ея присоединенія къ Франціи, введенія въ ней вс'яхъ радикальныхъ изм'яненій сообразно съ французской политикой — не устояла предъ взрывомъ народнаго чувства независимости. Изв'ястно также, сколь сильно было при томъ вліяніе клерикаловъ и иностранныхъ кабинетовъ. Французское господство въ конці было навязано Бельгіи и не могло бы долго удержаться, — народъ не хот'ялъ терп'ять ни энергической расправы съ своимъ духовенствомъ, ни разрушенія своихъ вольностей. Конвентъ не обратилъ вниманія на урокъ, данный Іосифу.

Въ Бельгіи, принадлежавшей тоже къ Австрійской монархіи, реформаторскія мёры Іосифа были встрёчены прямымъ отпоромъ. Въ Бельгіи, более далекой отъ центра, более чуждой австрійскимъ нравамъ, полной своихъ собственныхъ историческихъ традицій,—всякое вмёшательство въ религіозныя дёла имёло свойство возбуждать недовольство народа; еще более волновало народъ всякое покушеніе на то, что онъ привыкъ считать своей гражданской свободой, или — вёрнёе даже по формальному выраженію—своими политическими привилегіями 1). Борьба, не разъ кончавшаяся кровью въ отечестве Артефельдовь и Вильгельмовъ Молчаливыхъ, какъ въ былое время между бельгійцами и предкомъ Іосифа, филиппомъ ІІ,—теперь снова завязалась; только борцы совершенно помёнялись ролями. Съ началомъ реформъ въ другихъ земляхъ, Іосифъ рёшился поступить также и въ Бельгіи. Религіозныя реформы въ ней вызвали глухой ропотъ, перешедшій въ открытое сопротивленіе, когда Іосифъ захотёлъ сразу покончить съ

<sup>1)</sup> Изъ частныхъ мъстныхъ привилегій бельгійскихъ провинцій, особенно важна была хартія *Брабантская*, извъстная подъ именемъ *Joyeuse entrée*; въ ней постановленія свободы смъщаны были съ постановленіями исключительно въ интересахъ господствующихъ кастъ. *Art. 58* обязывалъ новаго государя, при вступленіи, подтвердить всё привилегіи, которыми пользовались прелаты, дворяне, и жители городовъ Брабанта. *Art. 59* (и послъдній) разрёшалъ гражданамъ отказъ службы и повиновенія государю, если онъ нарушить договоръ и клятву свою касательно учрежденій страны. Это значило признанное властью право возстанія.

іевунтскимъ вліяніемъ, и вместо главнаго его разсадника 1), университета въ Лувенъ, -- основать тамъ же просто одну общую семинарію, съ свътскимъ направлениемъ, съ либеральнымъ преподаваниемъ даже при помощи иностранныхъ профессоровъ. Молодежь, фанатизированную клерикалами, пришлось убъждать солдатами. Когда же Іосифъ коснулся мѣстныхъ учрежденій, захотьль измънить сословныя собранія—штаты, уничтожить мъстные суды, замънивъ ихъ новыми, подобными введеннымъ въ Австріи, и, наконецъ, дать Бельгіи новое разделеніе, на девять интендантствъ, -- то городское сословіе взволновалось за-одно съ влеривалами и аристократами. Штаты отказали въ субсидіяхъ впредь до возстановленія прежнихъ конституціонныхъ привилегій, воспретили сборщикамъ податей признавать власть новыхъ интендантовъ, закрыли новую семинарію въ Лувенъ, выгнали иностранныхъ профессоровъ, и за тъмъ, Брабантскіе штаты пригласили штаты другихъ провинцій къ образованію общей бельгійской конфедераціи. — Феодальная и прогрессистская партіи вступили въ союзъ для борьбы съ Іосифомъ; первая руководилась систематической оппозиціей всякому нововведенію, противному феодальнымъ и клерикальнымъ привилегіямъ; вторая, возставая по принцицу противъ насильственнаго способа дъйствій Іосифа, думала съумѣть провести въ Бельгію идеи французской революціи. Зам'ятимъ мимоходомъ, что опасный ненормальный союзъ партій съ противоположными интересами, привель и здісь, какъ въ большинствъ случаевъ, къ торжеству дряхлыхъ тенденцій и къ уничтоженію новыхъ. Какъ бы то ни было, враги Іосифа не довольствовались фактами, но занимались распространеніемъ ложныхъ тревожныхъ слуховъ и толковали, будто Іосифъ хочетъ ввести въ Бельгіи рекрутскій наборъ, обложить страшнымъ налогомъ всё имущества, продукты и торговлю, отдать бельгійцевъ въ произвольную власть интендантовъ. Въ смущенномъ народъ появилась національная кокарда; возстаніе грозило разразиться. Общее положеніе, положеніе правителей, во главъ которыхъ стояла сестра Іосифа Марія-Христина 2), становилось темъ более затруднительно, что самого императора не было даже въ Вене.

¹) Th. Juste, t. I: L'orthodoxe academie pense, «que la tolérance serait le germe de dissensions interminables, parce que la religion catholique regarde tous les hérétiques sans distinction, comme des victimes dévouées à toute l'horreur d'un supplice éternel.»

<sup>2)</sup> Ез перыя письма въ Леопольду (Leopold II und Marie Christine; Ihr Brief-wechsel. 1781—1792. Herausg. von A. Wolf. 1867), именно относятся въ этому періоду; она говорить о смутахъ, о ез несочувствій въ политивѣ брата, о его несправедливости въ ней, о трудности своего положенія. Леопольдъ согласень съ нею: «Il ne sera pas aisé d'avoir de si tôt les ordres el les résolutions de S. M., et bien moins dans des circonstances pareilles de prendre quelque chose sur soi... Je croit que dans les circonstances présentes il n'y a aucun autre parti possible à prendre que celui de céder... (Письмо Деопольда въ Маріи-Христинъ 13 іюня 1787).

Въ то время (май 1787 г.), онъ находился на новомъ свиданіи съ Екатериной II въ Херсонъ, по поводу восточнаго вопроса и общей войны съ Турціей. Первое извъстіе о смутахъ въ Бельгіи, полученнюе при переправъ чрезъ Дивпръ, повидимому, не очень смутило его; только когда приближенные заговорили объ умфренности, раздражение вырвалось наружу въ его восклицаніи: «Огонь возмущенія можеть быть погашенъ только въ крови!» Страшное изръчение, которымъ воспользовались французскіе революціонеры, вздумавъ примінить его къ обвиненной въ смутахъ сестръ его, Маріи-Антуанетъ! Новня извъстія, полученныя въ Переяславлъ, удивили Іосифа, оповъщая успъхъ возстанія; онъ быстро простился съ Екатериной и посившиль въ Ввиу. Извъстіе, ждавшее его здъсь, что бельгійцы взялись за оружіе — жестоко поразило его. Несмотря на недовольство и гнъвъ на вскхъ управлявшихъ лицъ за уступки, невольно ими сдёланныя, онъ самъ долженъ быль прибъгнуть тоже къ политикъ уступокъ, боясь отвлечь военныя силы отъ войны съ Турціей. Въ сентябръ 1787 года, новые эдикты были отминены, старая организація возвращена, привилегіи подтверждены. Ясно однако было, что Іосифъ не могъ примириться съ подобнымъ торжествомъ надъ собой своихъ старыхъ закоснванихъ враговъ; очевидно, онъ дъйствовалъ уступчиво не по убъждению, а изъ минутной политики. Скоро военные гарнизоны въ Бельгіи были увеличены; опять приступлено къ новымъ мерамъ, и снова вызвано народное волненіе; въ этотъ разъ дело дошло до перестрелки; народъ оставиль на площади свои кровавыя жертвы... Нъсколько разъ движеніе шло то въ одну, то въ другую сторону, то затихая, то вздимаясь, сообразно съ поведеніемъ вънскаго кабинета. За выстрълами следовали амнистій; за отміненіемъ нововведеній снова открывалась общая семинарія, пока наконецъ, въ ноябрѣ 1789 г., не поднялась вся Фландрія. Въ декабръ, въ Брюсселъ возстали даже женщины и дъти, принявшись разрушать окопы и траншей; битва народа съ войскомъ кончилась отступленіемъ и выходомъ войска изъ Брюсселя; за Брюсселемъ последовали другіе города въ возстаніи; за брюссельскимъ гарнизономъ последовали другіе въ отступленіи.

26 декабря памятнаго 89 года, Брабантскіе штаты объявили себя независимыми; и 11 января 1790 г., бельгійскія провинціи провозгласили себя независимыми Бельгійскими Соединенными-Штатами. Зарыдаль Іосифъ, узнавъ про такой исходъ бельгійскихъ смутъ! Нравственно сраженный, физически больной мучившею его водяною, подступавшей къ сердцу, Іосифъ вдругъ потерялъ вѣру въ свое дѣло, въ возможность успѣха своихъ реформъ. Онъ обратился за совѣтомъ къ старому Кауницу, а тотъ совѣтовалъ политику умѣренности и примиренія. Іосифъ отправилъ чрезвычайнаго посла въ Бельгію съ предложеніемъ отмѣнить эдикты, возвратить привилегіи.

Посолъ вступиль въ Бельгію уже какъ на чужую землю: конгрессь провинцій презрительно отвергь предложенія австрійскаго императора. Іосифу оставалось пережить другое униженіе — онь рішился обратиться къ папъ. Пій VI дъйствительно послаль бельгійцамъ увъщательную буллу, но тщетно! Оставалось прибъгнуть въ военной силь; но собственное войско Іосифа было занято Турціей; Россія была занята тамъ же; Франція — его союзница — измізнила свои привычки: вийсто короля пришлось бы имать дало съ небывалымъ прежде національнымъ собраніемъ! Іосифъ обратился къ врагамъ -- къ Пруссіи, Англіи, Голландіи, и претеривлъ презрительные отказы. Онъ и не зналь, какую важную роль играль прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ въ возстаніи бельгійцевъ: оно цёликомъ входило въ прусскую программу униженія австрійскаго дома. Скоро прусскія проделки и феодальная ненависть къ нововведеніямъ Іосифа - отозвались гуломъ возстанія уже не въ далекой Бельгіи, а у самаго трона Іосифа — въ Венгріи! Рекрутскій наборъ, събстные принасы для армін въ Турцін соединили недовольный народъ съ магнатами; а рядомъ съ темъ грозила новая война съ Пруссіей. Іосифъ терялся средь выроставшихъ трудностей неожиданнаго положенія, а болъзнь, быстро подкашивавшая его, уносила заранъе всю энергію, всю ръшимость. Онъ еще разъ собраль последнія силы и переломиль себя: снова решительный и крутой — онъ повернулъ на другую дорогу, словно увидъвъ тщетность избраннаго скользкаго пути. Онъ окончательно отміниль многіе эдикты, возстановиль провинціальныя собранія, возвратиль венграмь ихъ такъ называвшуюся конституцію, объщаль короноваться въ следующемъ году и даже послаль имъ обратно ихъ завѣтную корону св. Стефана. Венгерскіе магнаты торжествовали, и народъ шелъ съ ними и помогалъ ихъ кликамъ: «Ла здравствують вольности венгерскаго народа!...»

То были похоронные клики для Іосифа! Послѣдняя турецкая кампанія, его личныя неудачи, лагерная жизнь, придунайскія болота —
быстро развили его болѣзнь; пораженіе всѣхъ замысловъ всей жизни
добило его окончательно. Больное сердце неотступно говорило о бливости конца; страданія становились невыносимы; а когда иногда давали ему отдыхъ и выбирались спокойные часы, нравственная агонія
являлась еще невыносимѣе физическихъ мученій. Онъ уносился думами
въ утраченную Бельгію, въ революціонную Францію. Французскій переворотъ живо занималъ его. Когда разъ въ нему вошелъ французскій посланникъ въ Россіи, графъ Сегюръ, и ужаснулся увидѣвъ происшедшую перемѣну въ императорѣ, Іосифъ пояснилъ ему свое состояніе:— «Всеобщее помѣшательство — проговорилъ онъ — кажется овладѣло всѣми народами; вотъ въ Брабантѣ они возстаютъ, потому что
я хотѣлъ дать имъ то, чего ваша нація требуетъ съ неотступными

криками!» Голосъ его задрожалъ, онъ замолчалъ и впалъ въ мрачную задумчивость.

За нізсколько времени до смерти, бельгійскій принить де-Линь, остававшійся върнымъ Іосифу, прівхаль навъстить его изъ армів. Видъ его напомниль еще живъе Іосифу Бельгію; онъ поднядся съ мъста весь дрожа:-- «Ваша страна убила меня! восиликнуль онъ бользненно; Гентъ взятый-моя агонія, Брюссель покинутый - моя смерть! вакой поворъ! какое оскорбленье.... Я умираю отъ этого! нужно бы быть изъ дерева, чтобъ перенести все это!... Я благодарю васъ за вашу върность. Отправьтесь въ Бельгію, уговорите ее возвратиться къ своему государю, и если не можете того сдёлать, то останьтесь тамъ, не жертвуйте для меня своими интересами, въдь у васъ есть дъти.» Чувствуя близость смерти, онъ самъ созвалъ совътъ докторовъ, распросиль ихъ о положении и ходъ бользии и, выслушавъ спокойно смертный приговоръ, принялся за спёшныя дела. Написалъ письмо въ брату, тосканскому эрцгерцогу Леопольду, чтобъ явился на смъну ему, какъ наслъдникъ престола. Это письмо было тяжелою обязанностью для Іосифа, оно пробуждало въ немъ воспоминанія всей жизни, ихъ интимную переписку, горячую дружбу, сменившуюся не только холодностью, но и враждою. Леопольдъ не терпаль брата 1), и всв семейныя чувства, всю нёжную привязанность своей жизни. Іосифъ перенесь на сестру той, которая такъ понравилась ему въ Петербургъ,

<sup>1)</sup> Въ письмахъ Леопольда въ Марін-Христинѣ обрисовываются отношенія братьевъ; Леопольдъ жалуется на произвольное поведение Іосифа, на его обращение съ нимъ и съ его семьей, на то, что бракъ сына его Франца совершается помимо его въдънія; на то, что Іосифъ даже не считаетъ нужнымъ увъдомлять его о дълажъ и вивсть съ твиъ, чрезъ своихъ довъреннихъ, следить за каждимъ шагомъ Леопольда. Боязнь надвора до того преследуеть Леопольда, что онъ переписывается съ Маріей-Христиной тайнымъ способомъ — невиднымъ лимоннымъ писаніемъ, и пересылаетъ письма чрезъ своего брата Максимиліана, Кельнскаго курфюрста. Перемена отношеній въ Іосиф'в произошла, повидимому, оттого, что онъ зналъ несочувствіе Леопольда къ реформамъ и темъ более пораженъ быль такимъ несочувствиемъ, что Леопольдъ всегда казался либераломъ. Естественно, сознаніе имѣть своимъ преемникомъ человъка, относящагося враждебно къ той реформаторской дъятельности-не могло быть отрадно для Іосифа. Болізнь Іосифа, развивая въ немъ недовіріе и подозрительность, заставляла его глядеть на брата, какъ на наследника, нетерпеливо ждущаго его конца! Въ письмахъ Леопольда и его сестры, дъйствительно, находимъ указаніе на то, что Леопольдъ ждаль смерти брата уже въ 1788, и тогда сообщиль сестрв инструкціи для поведенія въ Бельгіи въ случав его восшествія на престоль (стр. 44). По письмамъ Леопольда можно суцить о ходъ бользни Іосифа и о продолжительности его страданів; уже въ конце 1789 г., Іосифъ лежаль въ опасной лихорадие; после несколько разъ поправлялся и снова падаль. Позже, ставь императоромь, Леопольдь измениль воззрѣнія, напр., на бельгійскія дѣла, и писалъ сестрѣ: Il ne faut compter que sur la force pour appuyer la raison; car chez vous ce n'est plus la zêle de la religion, quand on met Vandernôt (предводитель феодальной партін) dans l'église et qu'on donne la bénédiction avec son buste (crp. 169).

на сестру Маріи Осодоровны, принцессу виртембергскую Елизавету, пов'внчанную съ любимымъ племянникомъ Іосифа — Францемъ. Сл'впая судьба, неразумная случайность торопилась нанести ему ударъ и въ этой привязанности. Беременная принцесса присутствовала при вс'яхъ приготовленіяхъ Іосифа къ смерти. Окруженный вс'ямъ дворомъ, Іосифъ принялъ причастіе (17 февраля); общее молчаніе прерывалось рыданіемъ приближенныхъ; старые генералы плакали. Молодая принцесса была слишкомъ потрясена мыслью о кончинъ дорогого друга, названаго отца.

Преждевременные роды унесли ее въ могилу днемъ ранъе Іосифа! Сраженный этимъ ударомъ, Іосифъ впалъ въ забытье, потомъ оправился и цълые два часа спокойно утвшалъ племянника Франца. Попросиль принести новорожденную дочь умершей Елизаветы, взяль ее на руки и заплакаль: -- «Милый ребенокъ... портретъ дорогой матери... Унесите ее, мой последній часъ пришель».... Началась смертная агонія, мучившая тело Іосифа, мучившая сознаніе его, потому что онъ сохраниль его до последней минуты. Въ эти последнія минуты, онъ какъбы созналь всю бывшую невозможность задуманнаго труда, непосильнаго, не свойственнаго одному смертному; созналь, что діло, которое онъ думалъ поднять одинъ, во имя народа, но не чрезъ самый народъ 1), рушилось! и одно утвшеніе, остававшееся ему, было въ сознанін чистоты своихъ намівреній: — «О Господи — произнесъ онъ — Ты, который одинъ зналъ мое сердце, я беру тебя въ свидетели. Да, всв мон намфренія имфли только одну цфль — благо и процвфтаніе подданныхь, заботу о коихъ ты возложилъ на меня. Да будеть воля твоя!

Въ 6 часу утра 20 февраля 1790, Іосифъ кончилъ свое 49-льтнее существованіе и 10-льтнее царствованіе. Въ 16-мъ пункть его завъщанія значилось:— «Я повельваю, чтобъ это писаніе, заключающее мою последнюю волю, было обнародовано по моей смерти. Я прошу всъхъ тъхъ, кому, противъ моего намеренія, не оказалъ полной справедливости, простить меня, по христіанству или по человъчности. Я прошу ихъ подумать, что монархъ на престоль, какъ и нищій въ хижинь— одинаково человъкъ, и оба они подвержены одинаковымъ ошибкамъ.»

и. н.

<sup>1) &</sup>quot;Un monarque, vraiment homme d'État, consulters toujours, avant d'agir, le génie et les dispositions de ses sujets." Coxe.—«Онъ, безспорно, отъ души желаль блага своихъ подданныхъ, но въ то же время и въ особенности основаніемъ его реформъ были не требованія народа, но могущество государства». Зибель.

# АНГЛІЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

# ГУГЕНОТЫ ВНЪ ФРАНЦІИ.

The Huguenots, their settlements, churches and industries in England and Ireland, by Samuel Smiles. London, John Murray. 1868.

Въ большомъ контрберійскомъ соборв, соборв англиканской метрополіи, позади большого алтаря, находится вирпичная гробница, въ формъ саркофага. Здъсь лежитъ кардиналъ Оде де-Шатильонъ, брать знаменитаго адмирала Колиный, вождя французскихъ гугенотовъ, павшаго въ постыдную ночь св. Вареоломея. Есть преданіе, что кардиналь быль жертвою той же мрачной силы, того же изувърства, которое поразило его брата. Кардиналъ прівхалъ въ Англію въ парствованіе королевы Елисаветы, повидимому, съ намфреніемъ остаться въ этой странъ. Его подозръвали даже въ намъреніи перейти въ протестантство, за что, какъ говорятъ, онъ умеръ отъ яда. Его положили въ кирпичный саркофагъ, за престоломъ контрберійскаго собора, съ темъ, чтобы перевезти останки во Францію. Но въ это время пришло извъстіе о погибели семейства Колиньи, и временная гробница кардинала утвердилась въ недрахъ англиканской церкви навсегда, обратившись въ живой памятникъ католическаго изувърства съ одной стороны и всеобъемлемости гуманныхъ идей протестантства, въ храмъ котораго нашлось убъжище для «князя» такъ-называемой римско-вселенской церкви папъ: эта римско-вселенская церковь оказалась тесною даже и для могилы своего собственнаго князя.

Но посътителю, осматривающему древній соборъ, объясняють, что этой красноръчивой гробницей не ограничиваются слъды, оставлен-

ные французскими гугенотами въ метрополитанскомъ соборъ англиканской церкви. Посфтителя ведуть въ общирный склепъ, подъ главнымъ алтаремъ, и здёсь, въ полумракъ, онъ видитъ нъчто въ родъ придвла, съ овнами; изъ этихъ оконъ виднвется внутренность придъла, свамьи върующихъ, амвонъ для проповъдника, мъсто для певчаго или кюстера. Это-протестантская французская церковь. Въ ней до сихъ поръ собираются потомки французскихъ гугенотовъ и поютъ на французскомъ языкъ псалмы, древнимъ гугенотскимъ напъвомъ. Надъ этимъ скленомъ раздаются въ соборъ звуки торжественнаго англиканского богослуженія и звуки эти достигають скромного, полутемнаго убъжища послъднихъ гугенотовъ 1). Такимъ образомъ, англиканская церковь продолжаеть до сихъ поръ покровительствовать той диссидентской капеляв, которую прикрываеть собою соборъ, а горсть французскихъ гугенотовъ, молящихся о благоденствіи Великобританіи въ самомъ фундаментв ся митрополитанскаго храма, символизируетъ въ себъ ту огромную силу, которую нъкогда принесли Англіи французскіе выходцы, то могущественное сольйствіе, которое они оказали своимъ искусствомъ, трудолюбіемъ и своимъ духомъ свободы редиціозному освобожденію, политическому и промышленному развитію пріютившей ихъ страны.

I.

Франція, можно сказать, два раза полагала основаніе Англія. Въ 1066 г., армія Вильгельма-Завоевателя, эта громадная колонія въ 60,000 человѣкъ одного мужескаго пола, и притомъ однихъ взрослыхъ, уничтожила саксонскую Англію и построила Англію феодальную и католическую, со всѣми ен аттрибутами, рабствомъ внутри, предпріимчивостью и страстью къ завоеваніямъ извнѣ. Это была Англія Ричардовъ, Эдуардовъ! Въ XVI вѣкѣ, изъ той же Франціи начинаютъ являться новыя арміи, во главѣ которыхъ стоятъ не Вильгельмы-Завоеватели, но иногда искусный ткачъ, иногда опытный суконный валяльщикъ; ихъ оружіе—не мечъ и не бердышъ, а ткацкій челнокъ и другіе подобные ему инструменты. Этимъ-то мирнымъ завоевателямъ и обязана Англія своимъ современнымъ величіемъ, та Англія, которую можно назвать Англіею Уаттовъ, Стеффенсоновъ, въ противоположность Англіи Ричардовъ и Эдуардовъ феодальной эпохи.

Но эта важная доля, принадлежащая эмигрантамъ съ материка Европы, во всей судьбѣ британскаго государства, до послъдняго вре-

<sup>1)</sup> Членовъ этой древней общины остается теперь всего 20 чел., изъ которыхъ шестеро принадлежатъ къ причту. Церковь эта поддерживается фондомъ, изъ котораго она получаетъ ежегоднаго пособія 200 фунтовъ.

мени не всёми историками была справедливо признаваема. Даже Маколей умалчиваеть многое, и тёмъ лишаеть насъ возможности поучительно прослёдить, какимъ образомъ на Англіи отразилась та истина, что болёе гуманные принципы протестантства не только соотвётствують теоретической справедливости, но и заключають въ себё плодотворным государственныя начала, источники нравственной и матеріальной силы страны, условія неизбёжной побёды надъ тёми политическими аггломераціями, которыхъ охраненіе въ странахъ католическихъ было довёрено духу фанатизма и притёсненія, какъ напр. въ Испаніи, гдё преслёдовали еретиковъ, или въ Польшё, гдё страдали диссиденты, и гдё сращиваніе разнородныхъ частей было поручено силё грубой, механической, не имѣвшей корней ни въ организмѣ, ни въ духѣ утрежденій.

Представьте себъ съ одной стороны громадное и богатое государство Филиппа II, а съ другой — небольшую и бъдную Англію при вступленіи на престоль Елисаветы. Въ испанской монархіи не заходить солнце; туда обильными ручьями течеть чрезъ океанъ волото Новаго Свёта, тамъ стоятъ въ распоряжени короля несметныя армін; и все это, всв эти силы и богатства принадлежать королю; самыя убъжденія, самая сов'єсть его подданных принадлежить ему, такъ вавъ въ странъ господствуетъ государственная совъсть-инввизиція. Ея угрызенія не безсильны, ее нельзя отстранить отговорками, ея полное господство несомивнно. Все разсчитано на безусловное сосредоточеніе силь въ государстві, на безусловное его единство; никто даже думать и върить не смъсть иначе, какъ король. Какая, повидимому, идеально-могущественная государственная машина! Тутъ нътъ «партій, ведущихъ въ безначалію», туть нізть «пагубнаго разлада нравственныхъ силъ». Подданные, которые дерзнуть думать несогласно съ оффиціяльной сов'ястью, должны возстать, иначе они будуть просто сожжены, какъ съмена пагубнаго разномыслія. А если они возстануть, то на нихъ есть Альба, есть сила достаточная, чтобы, если не истребить ихъ всёхъ, то разорить въ конецъ гитада этихъ вредныхъ вольнодумцевъ. Дерзнетъ ли иностранное государство изъ-за моря противодъйствовать всесильному Филиппу — онъ вышлеть на него сто-тридцать большихъ кораблей, съ 2,650 пушками и 33,000 солдать и матросовъ, съ 180 монахами, съ самимъ генеральнымъ викаріемъ святой инквизиціи, съ ценями и орудіями пытокъ. Мало того, -- онъ съ другой стороны, съ другого берега соорудитъ громадный флоть изъ транспортныхъ судовъ и посадить на него 100,000 человъкъ, вооруженныхъ такъ, какъ люди могутъ быть вооружени только въ странв лучшаго оружія.

Что видимъ мы съ другой стороны? Два небольшіе острова, надъ которыми царствуеть женщина; двѣ трети ся подданныхъ рознятся

съ ней въ върѣ 1), цълая половина ея народа отрицаетъ законность ея царствованія, не признаетъ даже законности ея рожденія. Арміи въ этой странт вовсе нітъ, а флотъ ея ничтоженъ; вліянія на діла світа она не иміветъ никакого. Казна этого государства совершенно пуста; оно бідно и ремеслами. И это-то государство, обуреваемое безъ того уже внутренними партіями, еще різшается давать у себя убіжище буйнымъ выходцамъ изъ-за границы, бунтовщикамъ изъ Франціи и фламандскихъ земель, подвергаетъ себя, изъ-за этихъ сомнительныхъ гражданъ разныхъ толковъ, опасности страшной войны, вводитъ у себя новый элементъ раздора, и передъ всёмъ світомъ являетъ соблазнъ покровительства духу разномыслія и мятежа!

А посмотрите, что сдёлала изъ такихъ данныхъ исторія; уже въ концё царствованія Филиппа II, испанская монархія находится въ упадкё; она побёждена и разорена; Голландія освободилась. Между тёмъ, Англія, при концё царствованія Елисаветы, представляетъ сильную державу, властительницу морей, страну, въ которой народъ разныхъ толковъ и убёжденій самъ постоялъ за государство, и въ которой положено прочное основаніе колоссальному промышленному развитію. Посмотрите—что Испанія теперь, и что теперь Англія.

Эту поучительную параллель проводить Смайльсь, англійскій писатель, извъстный у насъ по переводу одного изъ послъднихъ его сочиненій: Self-Help, «Самод'ятельность», —и посвятившій всего себя на прославленіе главнаго героя человіческой исторіи, имя которому --трудъ! Сочиненія Смайльса: Lifes of Engineers, Industrial Biography, Lifes of Boulton and Watt, Story of the life of Georg Stephenson -составили славу автора, а новъйшій его трудъ: «Гугеноты, ихъ поселеніе, церковь и промыслы въ Англіи и Ирландіи», указаль на истинное происхождение величия Англии, которое не было еще достаточно оцвнено даже лучшими историками этой страны. Смайльсь предпосылаеть своему труду очеркь возникновенія протестантизма, его борьбы съ католичествомъ, картину преследованій, которымъ были подвергнуты гугеноты во Франціи и протестанты въ Нидерландахъ, описаніе ихъ бітства въ Англію и ихъ поселеній и діятельности въ Англік и Ирландін, съ біографическими эскизами замічательнійшихъ изъ ихъ представителей. Этотъ эпизодъ исторіи XVI и XVII віва останется на въви поучительнымъ примъромъ побъды принципа протестантской свободы надъ принципомъ католическаго деспотизма, которая должна была представляться невёроятною современникамъ, соображавшимъ только громадность средствъ и страшную энергію насилія. Свобода сов'єсти, которую Англія основала у себя, привлекла

<sup>1)</sup> При восшествіи Елисаветы на престоль, еще около двухъ третей англійскаго народа были католики.

къ ней все лучшее изъ испанскихъ Нидерландъ и изъ Франціи, и спасенныя ею жертви католическаго фанатизма отплатили ей за это образованностью, политическимъ развитіемъ и матеріяльнымъ обогащеніемъ. На эту-то малоизвъстную и любопытную сторону исторіи, на участіе призрънныхъ Англіею гугенотовъ, во всестороннемъ развитіи могущества Великобританіи, мы обратимъ особенно вниманіе читателя, при ознакомленіи его съ сочиненіемъ Смайльса. По счастливому выраженію одного историка XVII въка, англичане до гугенотовъ «столько же пользовались, напримъръ, шерстью овецъ и барановъ, сколько пользовались ею сами овцы и бараны». Не прошло съ того времени и ста лътъ, какъ всъ забыли, что Англія есть государство исключительно земледъльческое, и намъ кажется, что въ Англіи промыслы и торговля процвътаютъ цълыя тысячельтія.

# II.

«Послѣ римлянъ, весь міръ— пустота», сказалъ Сенъ-Жюстъ. Знаменитый дѣятель францувской революціи говорилъ какъ представитель ея. Она отрицала все предшествовавшее себѣ, она съ себя начала лѣтосчисленіе. Могло ли быть что-нибудь до «провозглашенія правъ человѣка?» Что такое для революціи возрожденіе? — Пустаки, литературное событіе. Что для революціи реформація? — Видоизмѣненіе рабства духа. — Все это отрицалось, все отмѣнялось, революція не хотѣла имѣть «отцовъ». Она считала себя Минервой, рожденной во всеоружіи, видѣла въ себѣ откровеніе человѣческаго разума, вдохновеніе разума и одному разуму установила культъ. Немудрено, что великій переворотъ, великое изверженіе не помнило прошлаго; оно вскорѣ, по живописному выраженію Ламартина, преслѣдуя творца Марсельезы, не узнало, наконецъ, и собственнаго своего голоса.

Но въ метрикъ исторіи записано родословное древо французской революціи, указаны источники ен идей, и потому-то сама она со степени эры низводится на степень эпизода.

Реформація была предтечею политическихъ революцій во имя свободы, могущественнымъ орудіемъ духа свободы въ его борьбъ. Реформація оказала свободъ огромную услугу не потому, что она очистила вѣру, не потому, что католическій матеріаливмъ былъ потрясевъ протестантскимъ спиритуализмомъ. Нѣтъ; эта очищенная вѣра, этотъ спиритуализмъ самъ по себъ, какъ совокупность вѣрованій, не сдѣлали бы для свободы того, что сдѣлала реформація, потому что очищенная вѣра въ Германіи, своемъ отечествѣ, еще не стала врагомъ политическаго деспотизма; напротивъ того, германскіе государи укрѣпились нѣкоторыми ея непосредственными результатами; въ Англіи этотъ спиритуализмъ самъ создалъ деспотическую церковь, между тѣмъ какъ во Франціи явился страшнимъ врагомъ королевской власти, а въ Голдандіи спокойно жилъ среди республиканскихъ формъ. При такихъ разнообразныхъ условіяхъ дёйствовалъ протестантизмъ. И, однакожъ, нётъ сомнёнія, что именно реформація оказала дёлу свободы величайщую услугу. Но почему? Она освободила разумъ; она заключила союзъ съ эманісмъ и, провозгласивъ принципъ свободы отъ религіознаго рабства, расчистила дорогу для торжества человѣческой личности.

Сама реформація была также только эпизодомъ великой борьбы, эпиводомъ сравнительно короткимъ. Отъ возникновенія ея до ея торжества, отъ Лютера до англійской революціи 1688 г., прошло всего 140 лать. Но человачеству она дала громадный толчокъ, именно потому, что основалась на знаніи, вступила съ нимъ въ союзъ, воспользовалась его средствами и, провозглася свободу религіозной мысли, подкопала невъжество, этого могущественнаго и безусловнаго врага свободы. Достаточно напомнить нъсколько числъ. Послъ паденія западной римской имперіи, целую тысячу леть вь міре была, вь самомь деле, если не «пустота», то темнота. Въ половинъ XV въка является печать; католичество ополчается противъ печати и сожигаетъ печатныя библін; въ конц'я того же въка является Америка; католичество, устами саламанискихъ теологовъ, отрицало ея существованіе, на основаніи твореній отцевъ церкви; въ первой четверти XVI в., является реформація и объявляеть войну самому врагу усп'яховь мысли, переносить войну на его собственную территорію; первые печатники не слушались папы; Лютеръ его отрицаетъ; Колумбъ былъ ослушникъ отцевъ церкви; Лютеръ отбрасываетъ ихъ авторитетъ. Послъ того, какъ открытіе Америки сдълалось плодомъ гръховнаго ослушанія священному, до того времени, авторитету, надобно было отказаться отъ убъжденія въ гръховности такого ослушанія, которое открыло міру-міръ, или усомниться въ святости авторитета, противившагося открытію. Лютеръ во дверямъ виттенбергской церкви прибиваетъ манифестъ, которымъ не только отвергается право папъ разръщать гръхи, но и устанавливается разръщение свободи мысли. 31 октября 1517 года, можно сказать, были протестованы папскіе векселя—индульгенціи, быль потрясенъ кредитъ римскаго религіознаго банка, основаннаго на монополіи. Двадцать щесть, лать спустя (1543 г.) принесли умирающему Коцернику печатные листы его De orbium coelestium revolutionibus, которые папство прокляло за темъ въ лице Галилея, проповедника новаго ученія. Итакъ, революція, начатая на землѣ станкомъ Гуттенберга, компасонъ Колумба и хораломъ Лютера, какъ-бы проникла въ самое небо. Еще чрезъ сто летъ (1649 г.) реформація въ Англіи, возставая противъ собственной своей реакціи, казнивъ Лоуда, производить уже полную политическую революцію: несчастный Карлъ I только

слъдуеть на эшафоть за своимъ министромъ. Еще сорокъ лъть (1688 г.) спустя, реформація изгоняєть изъ Англін, по слъдамъ Стюарта, Якова II и утверждаєтся окончательно въ лиць Вильгельма III Оранскаго. Во Франціи отмъна нантскаго эдикта (1685 г.) крайній актъ самовластія, вершина безусловнаго правленія Людовика XIV, служить однимъ изъ предвъстій и одною изъ причинъ громадной политической революціи, послъдовавшей чрезъ сто четыре года. Какъ прежде принуждено было эмигрировать до полумилліона гугенотовъ, такъ тутъ эмигрировала вся аристократія; какъ гугенотовъ, бъжавшихъ изъ Франціи, хватали по дорогамъ и казнили, такъ были схвачени на дорогъ и казнены бъжавшіе король и королева. Какъ барабанъ билъ при казни пастора Рея, въ Бокеръ, заглушая его прощальную ръчь, такъ онъ покрылъ слова стоявшаго на эшафотъ Людовика XVI, преемника и вмъстъ жертви Великаго Людовика.

#### III.

Побъду новаго времени надъ средневъковыми порядками обыкновенно оцъниваютъ по тъмъ плодамъ, которыми мы наслаждаемся отъ этой побъды въ настоящее время. Но оцънить эту побъду во всемъ свободы мысли въ средніе въка, когда эти гигантскія силы, поочередно враждуя другъ съ другомъ, пытались вылить въ свою форму все общественное устройство.

Развитіе человівческаго общества совершается не такъ просто, какъ рость отдельнаго организма. Въ жизни растительной качества семенъ, свойства почвы и атмосферическія условія только усиливають или ослабляють рость, совершающійся по безусловному, опреділенному вакону и оказывають вліяніе въ степени плолотворности новыхъ особей. Жизнь обществъ только тогда следуеть определенному закону и раввивается логично, когда она сознательна. Свъть знанія еще болье необходимъ для логичнаго естествениаго развитія общества, какъ свъть солица для развитія ростковь виступающихь изь земли. Безъ этого свъта — мысль человъческая или не управляеть судьбою — и тогда въ судьбъ его отражается темная игра случайностей, или по недостатву свъта заблуждается — и тогда въ развити его видны увлеченія въ сторону, увлеченія безплодныя, и даже увлеченія назадъ, внизъ, во мравъ-гибельныя реакціи. Такъ называемый «постепенный, правильный и спокойный прогрессъ» общества въ полномъ смысле этого слова никогда не существоваль. Консерваторы, возстающіе противъ такъ называемыхъ ими скачковъ впередъ, защищають по пренмуществу именно ть политические девизы, во имя которыхъ были совершены въ разния времена колоссальные скачки назадъ. Язическіе консерваторы назвали бы христіанство великимъ «скачкомъ впередъ»; въ западной церкви, это же христіанство, изъ котораго можно было вывесть идею свободомислія, равенства людей, отмѣны рабства, общественнаго самоуправленія и взаимнаго вспоможенія, вступивъ въ союзъ съ идеею римско-цесарскою, произвело въ средніе вѣка, повидимому, неожиданные два результата: идея вселенской власти Рима сказалась во вселенской власти римскаго епископа; двойственность власти императора, который былъ, по большей части, Augustus и Pontifex Махітив, перешла въ католичество, съ тою только разницею, что Pontifex подчинилъ свътскую власть себъ; унаслъдовавъ отъ Рима идею государственности, католицизмъ стремился подчинить государство «намѣстнику Бога».

Но не одно христіанство, подъ вліяніемъ союза съ римскими идеями, пришло въ реакціи. Римская идея о верховной власти императоровъ сама видоизм'внилась подъ вліяніемъ христіанства. Въ принцип'в римскаго цесаризма лежало народное избраніе. Императоръ считался вавъ-бы делегатомъ народовластія. Но подъ вліяніемъ христіанства верховная власть является уже имъющею отвлеченное, безусловное начало, какъ то представляють собою германскіе императоры и короли. Понятно, что безусловная верховная власть, имъющая сама въ себъ свое происхождение, должна была смотръть на все находившееся вив ея, на всв общественныя формы, будь то личныя или общинныя, какъ на незаконния препятствія для своего действія. И въ самомъ дълъ, сперва она была въ союзъ съ ленниками противъ городовъ, потомъ въ союзъ съ городами противъ великихъ ленниковъ, сперва въ борьбъ съ двойственной властью напства, когда оно было для нея опасно, и потомъ въ союзъ съ инквизицією, когда опасность миновалась со стороны папства и явилась со стороны народовъ,--идя такими путями къ устраненію всявихъ преградъ и къ установленію полнаго самовластія, деспотизма Людовика XIV.

Такимъ образомъ, на западъ съмена свободи заключавшіяся въ христіанствъ не ввошли, заглушенныя реакціею. Послъдній поборникъ платоническаго зачатка христіанства, Абеларъ, учившій въ XII въкъ, что Сынъ Божій—не «любовь», какъ утверждало средневъковое католичество, а разумъ и слово, былъ побъжденъ. Въ концъ XII въка, мы видимъ уже полное торжество двойственной власти папства, мы видимъ созданіе Григорія VII—попытку подчиненія Европы теократіи. Монархія вступаетъ съ нимъ въ борьбу, не за свободу человъка, конечно, а за преобладаніе. Тринадцатый въкъ проходитъ въ этой борьбъ. Въ началъ XIV въка, примъры Филиппа-Прекраснаго французскаго и Эдуарда I англійскаго показываютъ намъ, что монархія возьметъ верхъ надъ теократією. И въ самомъ дълъ, въ концъ XIV и въ XV въкъ великій западний расколъ, послъдствіе перенесенія папской столицы въ Авиньонъ, до-

вершаеть это дівло. Въ XV вівкі уже мы видимъ Людовика XI, Фердинанда-Католическаго, а въ XVI — Карла V и Филиппа II. Монархія беретъ перевісь надъ всіми политическими формами, и силу клерикальную уже употребляеть какъ орудіе для огражденія государственнаго единства и безусловности верховной власти. Даліве, въ XVII вівкі дівло это продолжаеть Ришельё (во внутренней политикі), и наконець, на рубежіз XVII и XVIII побідоноснымъ представителемъ его является король-солнце, «великій Людовикъ.»

Кромѣ христіанства, среднимъ вѣкамъ предоставленъ былъ судьбою другой важный матеріялъ для политическаго развитія — Римъ завѣщалъ имъ свое муниципальное право. Но и съ этимъ либеральнымъ элементомъ побѣдоносно совладала реакція. Христіанство она переиначила и исказила въ папизмъ, —муниципальныя свободы, могущество вольныхъ общинъ, которыя мѣстами, въ Италіи, южной Франціи, сѣверной Испаніи, во Фландріи, въ Швейцаріи, въ Ганзѣ, явили блестящіе примѣры республиканскаго развитія, реакція или задавила, или стѣснила въ желѣзномъ кругѣ, предотвративъ всякое распространеніе ихъ.

Итальянскія общины, южныя и срединныя, могли развиться, въ особенности благодаря отдаленности своихъ верховныхъ владыкъ-императоровъ византійскихъ; съверно-итальянскія общины были спасены отъ порабощенія варваровъ (лонгобардовъ) разрушеніемъ Лонгобардскаго царства (Карломъ-Великимъ). Но, обратясь въ богатыя и славныя республиви, эти общины, подъ вліяніемъ двухъ постороннихъ силъ боровшихся между собою — папъ и императоровъ, и иностранныхъ: испанскаго и французскаго вторженій, никогда не могли свободно развиваться. Внутренняя исторія ихъ, подъ вліяніемъ вѣчной мысли объ оборонъ, представляетъ не развитіе въ смысль демократизма, а напротивъ — постепенное отступленіе къ олигархіи и даже къ единовластію. Вмісті съ тімь, раздираемыя раздорами и междоусобіемь, которые искусно поддерживали папы, эти «изминики Италіи», общини не могли создать національнаго единства Италіи, которое положило би конецъ иностраннымъ вторженіямъ и предохранило бы ихъ самихъ отъ гибели, отъ той судьбы, которая выпала на долю всей Италіи.

Отдъльныя реформаторскія попытки не могли спасти этихъ республикъ, и, за двадцать лътъ до реформаціи, когда на римскомъ престоль сидълъ Александръ Борджіа, — Савонарола, предвидя свою гибель и гибель своего дъла, восклицалъ въ отчаяніи: «Вся торжествующая церковь говоритъ Христу — Ты умеръ напрасно!»

Общины на югъ Франціи были побъждены двумя мрачными силами, соединившимися вмъстъ: феодализмъ соединился съ влеривализмомъ, и истребленіе альбигойцевъ было настоящимъ врестовымъ походомъ рыцарей и жрецовъ противъ свободы. Эта побъда не дала общинамъ

вжной Франціи, сестрамъ общинъ нтальянскихъ, развиться въ независимыя республики. На сѣверѣ Франціи общины были слишкомъ стѣснены феодализмомъ, а во Фландріи и въ Германіи (разумѣя собственно Ганзу) онѣ были заключены въ желѣзныхъ кругахъ феодальной системы, среди которой играли роль убѣжищъ; онѣ только защищались, но распространиться не могли, не могли влить Европу въ свою форму, не могли дать въ ней преобладанія единственному благотворному наслѣдію древняго Рима. Могущественные представители феодализма, герцоги бургундскіе не успѣли разрушить фландрскихъ общинъ, ни покорить Швейцарію, потому что сами были сломлены возвишавшимся уже надъ всѣми политическими элементами началомъ централизаціоннаго монархизма.

Въ XV въкъ, надъ всъми этими элементами, бродившими въ средніе въка, уже господствуютъ два начала: непогръшнмаго папства и безотвътственнаго монархизма. Мысль и совъсть скованы папствомъ, которое устранило контроль соборовъ; самоуправленіе и голосъ народный подавлены централизирующею верховною властью, которая возвысилась надъ общинами, союзами городовъ и генеральными чинами.

Что освободитъ мысль, опираясь на знаніе? Что потрясетъ авторитетъ наиства, оживитъ остатки общинной опиозиціи противъ феодальныхъ королей, возстановитъ многихъ свътскихъ повелителей противъ европейскаго микадо, что положитъ прочнее основаніе подчиненію церкви государству? — Реформація. Какимъ образомъ революція чисторелигіозная, въ своемъ началь, вступитъ въ союзъ съ знаніемъ? Для этого ей стоитъ только найти снова мысль брошенную еще великимъ Роджеромъ Бэкономъ въ темноту XIII въка: «Христіанинъ только тотъ, кто читаетъ св. писаніе!»

# III.

Но кто могъ въ средніе вѣка читать св. писаніе? На этотъ вопросъ мы найдемъ подробный отвѣтъ у Смайльса; онъ показываетъ намъ, до какой степени было затруднительно распространеніе знанія до изобрѣтенія Гуттенберга. Рукописный экземпляръ библіи стоилъ 40—60 фунтовъ стерлинговъ. Чтобы дать понятіе о цѣнности, какую представляла эта цифра въ XV столѣтіи, Смайльсъ сообщаетъ, что въ то время приходскій священникъ въ Англіи получалъ около 5 ф. 10 шилл. (35 — 40 р.) въ годъ. Стало быть, цѣна библіи представляла для образованнаго человѣка 7 — 10-лѣтнее содержаніе. Вслѣдствіе того, за немногими исключеніями, никто не имѣлъ доступа къ тѣмъ документамъ вѣры, на которыхъ духовенство утверждало свое господство. Если являлся человѣкъ ученый, способный даже быть возбудителемъ и вождемъ умственнаго движенія, онъ былъ лишонъ сообщенія съ массами;

изобрѣтенія, сдѣланныя отдѣльными личностями, терялись для всего человѣчества, какъ потерялась бы теперь какая нибудь и великая мысль, осѣнившая человѣка за минуту его погибели среди полюсныхъ льдовъ.

Замъчательно, что первая книга, отпечатанная Гуттенбергомъ и его товарищами была именно латинская библія. Она состояла изъ 641 листа, и отпечатаніе ся потребовало 7 — 8-літней работы, такъ какъ, при несуществованій еще словолитнаго искусства, приходилось выразывать руками, при помощи несовершенныхъ инструментовъ, каждую букву, нужную для цізлой страницы in-folio. Смайльсь не сомнізвается, что цвль предпріятія Гуттенберга и его товарищей была чисто-промышленная: ихъ соблазняла именно высокая ценность рукописей. Ни у Гуттенберга, ни у Шёффера денегь не было; вотъ почему они обратились въ Іогану Фаусту, богатому майнцскому ювелиру, который и сдълался капиталистомъ книгопечатанія. Первое изданіе печатной библін было продано товарищами по ціні рукописей. Второе изданіе, вначаль, продавалось ими по тымъ же цынамъ, т. е. по 750-900 руб. за экземпляръ. Въ Парижъ, куда Фаустъ повезъ часть изданія, люди платили эти деньги и не видели въ самомъ изданіи ничего чудеснаго, пока платили за него какъ за обыкновенныя рукописи. Но когда Фаустъ, желая сбыть скорве оставшіеся у него экземпляры, понизиль цвну и сталъ продаватя ихъ по 90, а потомъ даже по 45 рублей, то тотчасъ возникло подозржніе, что онъ дёлаетъ рукописи посредствомъ волшебства; у него произвели обыскъ, нашли еще экземилиры чудесныхъ рукописей, въ красныхъ заглавныхъ буквахъ заподозрили кровь и заключили его въ тюрьму, изъ которой онъ освободился, только выдавъ вполив секретъ печатанія.

Гуттенбергъ и Шёфферъ отпечатали, кромѣ библіи, еще нѣсколько книгъ: латинскій псалтырь и De officiis Цицерона. Но эти изданія, также какъ и первыя изданія библіи, были отпечатаны въ маломъ числѣ экземиляровъ и продавались по цѣнамъ рукописей; печатныя книги сдѣлались доступными массѣ только послѣ того, какъ Шёфферъ вырѣвалъ буквы въ матрицахъ и сталъ отливать во множествѣ каждый типъ. Только тогда явилось настоящее типографское искусство, но для удобнаго примѣненія его потребовалось еще усовершенствованіе бумаги. Взятіе и разореніе Майнца архіепископомъ Адольфомъ, въ 1462 году, разсѣяло рабочихъ Гуттенберга и Шёффера по всей Европѣ, и искусство печатанія перестало быть тайною.

Первые печатники во всёхъ странахъ Европы главнымъ образомъ ванимались воспроизведениемъ библіи, потому что она расходилась всего болье. Да и что имъ было печатать, кромъ библіи и нъскольвихъ влассическихъ, именно: латинскихъ авторовъ? Печатаніе библіи тотчасъ вызвало необходимость ен перевода, для большаго распростра-

ненія ея. Въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ по разореніи Майнца, въ Германіи были отпечатаны всего 24 книги; изъ нихъ 5 были латинскія библіи, а 2 нѣмецкія. Въ 1471 году уже является итальянскій переводъ, въ 1475 — чешскій, въ 1477 — голландскій, въ 1477 — французскій, въ 1478 — испанскій, и польскій только въ 1556 году. Экземпляръ перваго изданія библіи Гуттенберга (1450 — 1455) извѣстенъ подъ названіемъ «мазариновой библіи» (онъ найденъ въ библіотекѣ этого кардинала въ Парижѣ, въ половинѣ XVIII в.). Въ библіотекѣ лорда Спенсера есть 20 изданій латпиской библіи, вышедшихъ между первымъ изданіемъ Гуттенберга (второе было въ 1462 году) и 1480 включительно.

Духовенство скоро встревожилось новымъ изобрътеніемъ; оно поняло, что распространение библи ведеть ко всенародной повъркъ тъхъ документовъ, на которыхъ оно утвердило свою власть. Къ чему была эта повърка, когда авторитетъ церкви быль непогръщимъ? Значеніе среднев вкового католичества, какъ силы мрачной, краснор вчиво проявилось въ мірахъ, которыя духовенство поспішило принять для стісненія распространенія печатной библіи. Въ самомъ въкъ «инкунабуль», т. е. первичныхъ печатныхъ изданій, уже является духовная цензура надъ типографщиками. Первый примъръ былъ данъ архіепископомъ майнцскимъ, въ 1486 году. Въ началв следующаго столетія папа Александръ VI буллою воспретилъ типографщикамъ Кёльна, Майнца, Трира и Магдебурга, издавать какія-либо книги безъ особаго разръшенія мъстныхъ архіепископовъ. Въ Англіи, втеченіе ХУ въка, не было допущено ни одной переводной библін, а чтеніе виклефова перевода ея было воспрещено подъ карою отлученія отъ церкви и смерти.

Печатники однако продолжали издавать библіи и—что было всего опаснѣе для оффиціальнаго толкованія христіанства— стади печатать ветхій завѣть на еврейскомъ языкѣ, и новый— на греческомъ. Извѣстно, что знаніе еврейскаго и греческаго языковъ въ западной церкви къ XV столѣтію пришло въ полный упадокъ, позднѣйшее распространеніе эллинпзма было уже плодомъ возрожденія. Но пока еврейскій и греческій языки были мертвою буквою для массы духовенства, печатаніе библіи на этихъ языкахъ, распространеніе въ свѣтскихъ школахъ подлинныхъ текстовъ должно было приводить духовенство въ страхъ. Вотъ слова одного монаха того времени: — «Нынѣ открыли новый языкъ, называемый греческимъ. Этотъ языкъ станетъ матерью всякихъ ересей. Я вижу въ рукахъ многихъ людей книгу написанную на этомъ языкѣ и называющуюся «Новый Завѣтъ»; эта книга преисполнена тернистыхъ кустарниковъ, въ коцхъ скрываются ехидны.»

Чтеніе св. писанія, въ самомъ дѣлѣ, неизбѣжно вело къ ереси, въ томъ смыслѣ, что, будучи, по употребленному нами уже выраженію,

«повъркою документовъ» церковной власти, вносило критику въ понятіе о ея непогръшимости. Духовенство болье и болье убъждалось, что печать — его опаснъйшій врагъ; Смайльсъ приводить слова произнесенныя кройдонскимъ викаріемъ въ проповъди: «Мы должны искоренить печать, или она искоренить насъ».

Народъ съ жадностью бросился на открытый ему источникъ познанія. Когда печатныя библін были еще р'єдки въ Англін, то въ соборахъ выставляли по экземпляру ихъ, прикрѣпляя книгу цѣпью къ ствнв, и около этихъ библій толпился народъ, «жаждущій испить отъ живой истины». Библію читали съ энтузіазмомъ, и распространеніе ея скоро оказало вліяніе на самый языкъ общества, сообщивъ ему примъсь библейскихъ оборотовъ и подобій. Лютеръ, въ своихъ «застольных» бесёдах», говорить: -- «Мнв было двадцать леть, и я еще не видалъ библіи, не подозр'ввалъ даже существованія иныхъ евангелій или посланій, кром'в тіхть, которые были употребляемы при богослуженіи. Въ Эрфуртской библіотек (во время новиціата Лютера), я впервые встретился съ библіею и часто читаль ее д-ру Штаупицу, съ постоянно возраставшимъ удивленіемъ». Докторъ Штаупицъ былъ предать, прівхавшій въ Эрфурть для ревизіи монастыря, въ которомъ находился Лютеръ; онъ полюбилъ Лютера и приблизилъ его къ себъ. Передъ отъездомъ своимъ, онъ подарилъ Лютеру экземиляръ библіи. Лютеръ говоритъ, что онъ впродолженіи нісколькихъ літъ прочитывалъ всю библію ежегодно дважды. -- «Д-ръ Узингеръ, августинскій монахъ», пишетъ онъ, «бывшій моимъ наставникомъ въ монастыръ, часто говариваль мнв:--«Ахъ, брать Мартынь, въ чему ты трудишься надъ библіею? Читаль бы ты лучше древнихъ учителей, которые собрали для тебя всю ея суть и весь ея медъ. А сама библія-причина всъхъ нашихъ замъшательствъ». Почтенный монахъ не могъ предвидъть, до какой степени ученикъ его оправдаетъ его католическое мнъніе.

Библія, которую читаль Лютерь, была библія латинская, Vulgata. Нѣмецкій переводь, какь извѣстно, онь предприняль самъ во время пребыванія своего въ Вартбургскомь убѣжищѣ, въ 1521 году. Въ слѣдующемъ году, онъ издалъ переводъ новаго завѣта, а черезъ два года—переводъ ветхаго завѣта. Лютеръ самъ лучше всѣхъ выразилъ значеніе печати для реформаціи:—«Печать», говорить онъ, «это—послѣдній и величайшій даръ, коимъ Богъ сподобляетъ насъ къ торжеству евангелія». Библія Лютера съ необыкновенною быстротою распространились не только по Германіи, но и въ Швейцаріи, Богеміи, Франціи и Англій. Англійскій переводъ, сдѣланный Тиндэлемъ, былъ напечатанъ въ Антверпенѣ, въ 1526 году. Втеченіи 10 лѣтъ его вышло уже 14 изданій, а между тѣмъ, употребленіе его въ Англіи было запрещено. Антвериенъ былъ центромъ печатанія переводовъ библій. Въ теченіи первыхъ 36 лѣтъ XVI вѣка, тамъ вышло не менѣе 13 изда-

ній библіи и 24 изданій новаго завѣта на фламандскомъ языкѣ; сверхъ того, тамъ же вышли изданія на языкахъ: французскомъ, датскомъ и испанскомъ. Замѣчательно, что въ числѣ первыхъ типографщиковъ было очень много славянъ, судя по сохранившимся именамъ ихъ, именно чеховъ и поляковъ, особенно же чеховъ. Отсюда возникла догадка славянофиловъ, что самъ Гуттенбергъ былъ славянинъ — Янъ Крутогорскій.

Реформація, опираясь на печать, давала массамъ практическое основаніе нравственнаго освобожденія. Имѣя у себя дома священное писаніе, на своемъ родномъ языкѣ, каждый вѣрующій былъ вполнѣ уволенъ отъ произвола земныхъ правителей и судей. Имѣя у себя сводъ священныхъ законовъ, онъ имѣлъ и верховнаго своего судью и могъ вступать съ нимъ въ бесѣду, безъ посредства всякихъ руководителей, кромѣ тѣхъ, которые сами учили его читать библію и размышлять надъ нею. Сознаніе нравственной свободы мгновенно озарило людей; значеніе же этого факта въ примѣненіи къ дальнѣйшему развитію политическому и соціальному указывается уже тѣмъ, что однимъ изъ первыхъ отраженій реформаціи было возстаніе крестьянъ на Рейнѣ. Понятно, что Римъ строго воспретилъ печатаніе библій, проклиная и осуждая на смерть всѣхъ печатавшихъ и всѣхъ читавшихъ ихъ.

#### · IV.

Во Франціи, преслѣдованіе реформаціи выразилось въ самой оригинальной формѣ: въ 1536 году, Сорбонна исходатайствовала королевскій декретъ, воспрещавшій книгопечатаніе вообще. Понятно, что этотъ декретъ не пиѣлъ иного дѣйствія, какъ только усиленіе, при его помощи, преслѣдованій. Избіеніе вальденцовъ въ 1545 году было первымъ актомъ той трагедіи, которая длилась болѣе ста лѣтъ и окончилась драгонадами Лувуа, предшествуя въ свою очередь революніи.

Относительно названія «гугенотовъ», Смайльсъ приводитъ слѣдующія мнѣнія: слово huguenot производять отъ huguon, названіе усвоенное въ Турени ночнымъ бродягамъ (такъ какъ протестанты, подобно первымъ христіанамъ, собирались для богослуженія ночью); другіе видятъ въ немъ искаженіе Eidgenossen, т. е. «союзники», слова будто бы проникшаго пзъ Швейцаріи; наконецъ, происхожденіе слова huguenot объясняютъ еще именемъ одного женевскаго проповъдника Нидиев. Замѣтимъ, что существуетъ еще одно мнѣніе, по которому «гугеноты» были названы такъ въ окрестностяхъ города Тура, гдѣ въ тѣ времена будто бы являлась по ночамъ тѣнь Гуго Капета.

Преемникъ Франциска I, Генрихъ II продолжалъ преслъдованіе гугенотовъ, хотя Францискъ, умирая, и выражалъ сожальніе объ ужа-

сахъ сопровождавшихъ избіеніе вальденцовъ. Неразлучно съ реформацією находилась подъ преслідованіемъ или враждебнымъ надзоромъ и печать. Въ 1599 году, наконецъ, папа Павелъ VI издалъ первый «индексъ», исчислявшій запрещенныя церковью книги. Въ этотъ индексъ были внесены всі библіи, напечатанныя на живыхъ языкахъ; ихъ было исчислено 48 изданій. Вмісті съ тімъ, отлучены были отъ церкви 61 типографщикъ, и были запрещены всів книги напечатанныя ими.

Во Франціи, въ числѣ первыхъ послѣдователей реформаціи, были люди знаменитые своими познаніями и искусствомъ, философы: Петръ Рамусъ и Іосифъ Скалигеръ, юристъ Карлъ Дюмуленъ, врачъ Амвросій Пире, скульпторъ Жанъ Гужонъ, земледѣлецъ Оливье де-Серръ, художникъ — эмальщикъ Бернардъ де-Палисси и др.

Смайльсь посвятиль цёлую главу одному эпизоду изъ жизни Бернарда де-Палисси, въ видъ иллюстраціи къ своему изложенію распространенія протестантизма во Францін. Въ сочиненіяхъ Палисси находится живое изображение духа и судьбы первыхъ гугенотовъ. Вотъ какъ описываетъ Палисси обычаи своихъ единовърцевъ:---«Въ тв дни, можно было видъть, по воскресеньямъ, толпы рабочихъ, удалявшихся на луга, въ рощи и поля, и пъвшихъ тамъ псалмы и духовныя пъсни или занимавшихся чтеніемъ и поучавшихъ другъ друга. Въ садахъ сидъли группами дъвушки и также пъли священныя пъсни; можно было видеть группы мальчиковъ, сопровождаемые ихъ духовнами наставнивами, которыхъ поученіе на этихъ мальчивахъ сказывалось уже не только мужественною поступью и осанкою, но и стойкостью въ поведеніи. Въ самомъ деле, совместное действие всехъ этихъ вліяній произвело уже тотъ добрый плодъ, что не только люди измёнили къ лучшему нравы и обычаи общежитія, но и самый видь ихъ казался изм'вненнимъ и улучшеннимъ». Что протестантизмъ, не смотря на бывшіе примъры жестокаго преслъдованія, проявлялся во Франціи открыто, явствуетъ уже изъ того факта, что въ 1558 году, во время затишья въ преследованияхъ въ Париже на такъ называемомъ pré aux clercs собирались тысячи народу, чтобы слушать, какъ пели псалмы торжественно проходивше гугеноты. Но вскорт преследованія возобновились съ большею силою, и самое паніе псалмовъ было запрещено полъ карою смерти.

Усиливаясь съ необыкновенною скоростью, протестанты во Франціи при Генрихѣ II составляли уже почтенную политическую силу, такую силу, къ которой обращались уже люди политическіе за помощью, которая уже принималась въ разсчетъ во всѣхъ политическихъ комбинаціяхъ. Съ своей стороны, гугеноты во Франціи должны были обратиться въ политическую партію для самосохраненія. Точно также какъ въ Англіи и въ Нидерландахъ, они должны были возстать съ

оружіемъ въ рукахъ. — «Что имъ оставалось делать», говорить Мишле 1): «христіяне скажуть пожалуй — принять мученичество; отвъть всегда пріятный тиранамъ, желанный для нихъ ответь. Но ужъ сорокъ леть принимали мученичество. Рабочіе, купцы, горожане, эти мирные христіяне предоставляли себя на бойню; мало того — не говоря ни слова, они смотрели, какъ жгли ихъ женъ и детей. Ихъ покорность властамъ, бичу Божію, чрезмърная, неестественная, виновная, была измъною передъ семьею, бросала въ жертву не только смерти, но искушенію, развращенію, погибели невинныя души слабыхъ, защищать которыхъ было самой священной ихъ обязанностью. Да, говорятъ, -первоначальные христіяне побідили именно терппыемь, упорствомъ въ мученичествъ. Старая поговорка! прибавьте къ этому силу: большую соціальную революцію въ нисшихъ классахъ, да еще завоеваніе: мечъ Константина». — «Нътъ», говорить тотъ же писатель далье, «если бы протестанты не взялись за мечъ, если бы они не обратились въ большую вооруженную партію, которая съ осужденнаго континента спаслась на свободу острововъ, въ Англію, въ Нидерланды; если бы непобъдимый мечъ, побъдоносные корабли Голландіи не охранили на врайнемъ островвъ Европы убъжище человъческой мысли, - вы никогда не увидъли бы новаго луча свъта... На порогъ той великой войны, которою протестантизмъ спасъ свободу человъчества, позвольте инъ, съ сердцемъ исполненнымъ благоговънія, привътствовать священное трехцватное знамя голландской республики, которая защитила міръ противъ Филиппа II, противъ Людовика XIV».

Гизы видъли опасность той силы, на которую готовы были опереться ихъ противники. Всемогущій кардиналъ сказалъ Генриху II: «Если свътская власть не исполнитъ своего долга, всъ недовольные въ государствъ пристанутъ къ этой ненавистной сектъ. Они сперва разрушатъ власть духовенства, а потомъ наступитъ очередь и для власти королевской.» Эдиктъ 1559 года, объявлявшій еретикамъ смертную казнь, и «огненныя палаты» (chambres ardentes), присуждавшія еретиковъ къ смерти на кострахъ, были послъдствіемъ этого совъта. Но огнемъ нельзя было сжечь духа свободы, точно такъ, какъ въ сожигаемыхъ печатныхъ станкахъ оставалось невредимымъ великое изобрътеніе,—печать, союзница свободы.

Генрихъ II, лично привязанный къ Бернарду Палисси, убъждаль его, заключеннаго въ Бастиліи, обратиться, и говориль ему: «Теперь меня такъ понуждаютъ Гизы и мой собственный народъ, что я не могу извлечь васъ изъ ихъ рукъ, и завтра они сожгутъ васъ, если вы не обратитесь.» Палисси отвъчалъ ему:—«Государь, вы не разъ мнъ говорили, что жальете меня; теперь я сожалью о васъ, за то,

<sup>1)</sup> Guerres de Religion, p. 152-154.

что вы произнесли слова — «меня понуждають.» Вы говорите не такъ, какъ подобаетъ королю, и гизарды, съ ихъ клевретами, которые принуждаютъ васъ, никогда не сдёлаютъ того со мною, ибо я знаю, какъ умирать.» (Палисси не былъ казненъ, но умеръ въ Бастиліп, послѣ годичнаго заключенія.)

Смайльсъ видитъ въ конференціи между протестантами и католиками, оффиціяльно устроенной въ Пуасси, въ 1561 году, въ присутствін короля Карла IX и его матери, Катерины Медичи, примирительное усиліе со стороны средней партіи, которую представляль въ то время канплеръ Лопиталь, и признакъ склонности королеви-матери къ гугенотамъ. Съ этимъ нельзя согласиться. Изъ конференціи съ гугенотами, бывшей въ Пуасси (le Colloque), не могло выйти ничего путнаго, потому что она непременно должна была превратиться въ религіозное словопреніе. Напрасно думаетъ Смайльсъ, что если бы въ то время французскіе гугеноты им'вли представителемъ не де-Беза, честнаго, но ограниченнаго проповъдника, а Лютера или Нокса, то изъ этой конференціи что нибуль бы вышло. Являясь въ Пуасси, какъ орудіе въ игръ партій, и Лютеръ бы ничего не сдълалъ. Это было не то, что въ Вормсв. Скорве всего можно принять догадку Мишле, что Гизы сами устроили эту конференцію, единственно съ целью компрометтировать французскихъ гугенотовъ въ лютеранской Германіи, такъ какъ словопреніе было тотчасъ направлено именно на вопросъ о «дівиствительном в присутствін» въ дарахъ, щогмать, который, какъ мы уже сказали, лютеране принимають, а реформаты отвергають.

Что касается собственно примирительной попытки Лопиталя, то она обнаружилась не конференціею въ Пуасси, а сборомъ въ Сенъ-Жерменъ депутатовъ отъ всъхъ парламентовъ для обсужденія вопроса, который Лопиталь самъ опредълиль такъ (по словамъ Де-Ту): «Можно ли быть върнымъ подданнымъ короля, не будучи католикомъ», и «выгодно ли, при настоящихъ обстоятельствахъ, дозволять сборища кальвинистовъ?» Послъдствіемъ этого-то собранія и былъ относительно толерантный эдиктъ 1562 г., который, однакоже, такъ скоро былъ самымъ вопіющимъ образомъ нарушенъ избіеніемъ гугенотовъ Гизомъ въ Васси. Замътимъ еще, что Смайльсъ смъщалъ этотъ послъдній городъ съ Пуасси, и ошибочно говоритъ, что упоминаемая имъ конференція происходила въ Васси.

Относительно же склонности самой Катерины Медичи къ протестантамъ, замътимъ, что эта склонность вовсе не имъла значенія, такъ-какъ Катерина постоянно колебалась между Гизами и ихъ соперниками, и кончила тъмъ, что черезъ пъсколько лътъ сама назначила день св. Вареоломея для избіенія гугенотовъ. Письмо къ папъ, которое приводитъ Смайльсъ и въ которомъ Катерина какъ-бы оправдываетъ гугенотовъ необходимостью реформъ въ церкви, въ которомъ она заходитъ даже далье, чымь видно изъ извлеченія, заимствованнаго Смайльсомь изъ «Исторіи французской реформаціи» Пюб, потому что допускаеть, напримъръ, даже, что богослуженіе могло бы обходиться безъ образовъ,—письмо это было составлено, по мненію французскихъ историковъ, Монлюкомъ, епископомъ валенцскимъ 1).

Мы вдались на минуту въ критическую провърку фактовъ, относящихся къ первымъ преслъдованіямъ гугенотовъ во Франціи, упоминаемыхъ Смайльсомъ для того только, чтобы показать, что это самая слабая часть его труда. Но мы и не будемъ долъе останавливаться на ней, такъ какъ событія во Франціи, въ царствованіи Карла IX, изъ всей исторіи гугенотовъ наиболье извъстны. Замътимъ еще только, по поводу убіенія Колиньп, что Смайльсь ошибочно утверждаеть, будто Мореверъ покусился на жизнь адмирала, чтобы заслужить награду, объщанную королемъ, который, между тъмъ, выразилъ негодованіе, когда Колиньи быль ранень и объщаль наказать убійцу. Это бросаеть на Карла IX лишнюю тінь, безь которой и такъ довольно мрачна память этого полу-безумца. По наиболее достовернымъ источникамъ, и именно, по разсказу самой Маргариты Валуа, который подтверждаетъ разсказъ, приписываемый брату короля, Генриху анжуйскому, Мореверъ былъ орудіемъ Катерины Медичи и любимаго ся сына Генриха, и что они уже потомъ, черезъ бывшаго воспитателя Карла IX— Реца, признались въ этомъ королю (именно 23 августа, т. е. на другой день послъ покушенія Моревера). Это ясно вообще изъ всъхъ отношеній между дъйствовавшими лицами: Колиньи былъ именно врагъ Катерины и Генриха, онъ былъ причиною того, что Генрихъ долженъ былъ принять польскій престолъ, и раненый, Колиньи предупреждалъ короля объ опасности со стороны Генриха анжуйскаго.

V.

Въ то время, какъ во Франціи король Генрихъ II началъ серьёзное преслѣдованіе гугенотовъ, Филиппъ II испанскій ввелъ инквизицію во Фландрію. Тамъ вскорѣ вспыхнуло возстаніе. Богатства этой страны разсматривались Филиппомъ просто какъ добыча; его система правленія была настоящая система убійства и грабежа. Онъ грабилъ съ Нидерландовъ въ пять разъ больше, чѣмъ сбиралъ въ Америкѣ, а именно по 20 милліоновъ талеровъ въ годъ. И замѣтимъ, что, при этомъ, испанская казна все-таки была пуста, такъ что королю приходилось иногда просто захватывать деньги или слитки, пересылаемые частнымъ лицамъ, выдавая имъ взамѣнъ обязательства въ полу-

<sup>1)</sup> Anquetil, Histoire de France, t. I. 634.

ченіи ренты. Діло въ томъ, что подъ вліяніемъ клерикализма и именно инквизиціи, въ самой Испаніи народъ просто пересталь заниматься діломъ: кто не быль занять по сыскной части, тоть ничего не дізлаль, не будучи увірень въ завтрашнемъ днів.

Фландрскіе города наполнились нищими и ворами. Чрезъ 11 лѣтъ, по введеніи инквизиціи, по донесенію самой правительницы, герцогини пармской, писанномъ въ 1567 году, народъ обжалъ въ такомъ числѣ, что въ теченіи нѣсколькихъ дней убывало изъ страны по сту тысячъ жителей; они уносили съ собою все, что могли. Герцогъ Альба, какъ извѣстно, хвалился, что онъ казнилъ 18 тысячъ человѣкъ. Страна разорилась, но Филиппъ утѣшалъ себя торжествомъ своей воли. Герцогъ пармскій, Фарнезе, сообщалъ ему, что духовенство замѣчаетъ на Пасхѣ большее число исповѣдающихся, чѣмъ прежде, и Филиппъ отвѣчалъ на это:—«Вы не можете себѣ представить моего удовольствія по поводу вашихъ извѣстій относительно послѣдней. Пасхи».

Смайльсъ исчисляеть въ нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ тотъ цвѣтъ населенія Фландріи, все славные ремесленники, которыхъ она лишилась въ это время. Они бѣжали преимущественно въ Голландію, но многіе изъ нихъ переселились и въ Англію.

Оставимъ въ сторонѣ войны лиги съ Генрихомъ IV, и исторію преслѣдованій протестантовъ во Франціи, окончившуюся на время изданіемъ нантскаго эдикта, и обратимся къ эмиграціи протестантовъ съ материка въ Англію. Много бѣжало туда и фламандцовъ, и французовъ. Преслѣдовавшія правительства запрещали это переселеніе подъ страхомъ казни и отъ Англіи требовали выдачи переселенцевъ. Филиппъ II убѣдилъ папу посредничать между нимъ и Елисаветою по этому дѣлу. Въ своемъ письмѣ къ ней, папа увѣрялъ, что люди, переселившіеся въ ея владѣнія, не только еретики, но еще и пьяницы (зесtařіі ét ebriosі). Но епископъ Джюэль хорошо отвѣчалъ на это письмо; онъ упрекалъ папу въ томъ, что онъ самъ держитъ въ Римѣ 6 тысячъ ростовщиковъ и 20 тысячъ продажныхъ женщинъ, а возстаетъ противъ великодушія, оказаннаго королевою англійскою несчастнымъ людямъ, лишившимся имущества въ наказаніе не за порокъ, а единственно за приверженность къ евангелію.

Смайльсъ нісколько преувеличиваетъ значеніе отказа Елисаветы не допускать въ Англію біжавшихъ подданныхъ французскаго и испанскаго королей, объясняя этимъ обстоятельствомъ и интриги Гизовъ, направленныя на жизнь «дівственной королевы», и даже самую войну съ Испаніею. Вообще, Смайльсъ смотритъ несправедливо на отношенія между Елисаветою и Марією Стюартъ, смотритъ на нихъ съ полнымъ предубіжденіемъ протестанта, отъ котораго писателю въ наше время пора тоже освободиться. Не могли же Гизы, которые сами играли въ Шотландіи издалека роль предводителей католической пар-

тів, да еще, сверхъ того, были близкіе родственники Маріи, оставить безъ мести захвата и заключенія ея Елисаветою. Ходатайства Маріи при дворахъ французскомъ и испанскомъ о помощи онъ называетъ «интригами», какъ будто королева шотландская, заботясь о сохраненіи своей власти, не действовала совершенно естественно. Хотя бы даже и было несомивно доказано, что Марія принимала участіе въ замыслахъ противъ жизни Елисаветы, что мы допускаемъ, все-таки это можеть быть признано только преступнымъ средствомъ защиты, а не интригою. Прибавимъ, что выставляя поведение Елисаветы относительно Маріи, какъ внушенное только политическими соображеніями, Смайльсь опускаеть важныя, чисто-личныя побужденія, и наконецъ, проходитъ молчаніемъ вѣроломство Елисаветы въ исполненіи казни надъ Марією. Марію нельзя, конечно, оправдывать, ни какъ женщину, ни какъ правительницу; хитрость и жестокость она имъла сообща съ Гизами, и была еще более непредусмотрительна, чемъ они, не смотря на всю ихъ хитрость. Но одна изъ непріятнъйшихъ сторонъ историческаго разсказа бываетъ именно, если онъ стремится оправдать лицемфрную чистоту сильнаго, которому удалось поразить личнаго врага во имя высокихъ цёлей и съ общимъ одобреніемъ окружающихъ.

### VI.

«Первоначально англичане» говорить Смайльсь, «были народъ пастушескій и земледфльческій и нисколько не мануфактурный. Въ тринадцатомъ и четырнадцатомъ столътіяхъ, большая часть предметовъ служащихъ для одежды, за исключеніемъ тіхъ, которые изготовлялись простою домашнею работою, привозились туда изъ Фландріи, Франціи и Германіи». Кром'в одежды, всё главные предметы роскоши, продукты усовершенствованной фабрикаціи, напримъръ зеркала, шелкъ, кружева, иголки, ножи, шпаги, хрусталь, фарфоръ - все это ввозилось въ Англію изъ Фландріи, Франціи, Италіи и Испаніи. Сама Англія производила шерсть, но эта шерсть вывозилась за границу для обработки въ сукно. Когда началась война между Англіею и Испаніею, то во Фландріи фабриканты сукна, за непривозомъ англійской шерсти были поставлены точно въ такое положение, какъ ланкаширскіе фабриканты во время послідней американской войны вслідствіе прекращенія привоза хлопка. Въ то же время, англійскіе производители шерсти бъдствовали за недостаткомъ сбыта. Короли англійскіе давно обратили вниманіе на выгодность привлечь обработку шерсти въ самую страну ея производства, и старались съ этой цёлью привлечь въ Англію фламандскихъ рабочихъ. Еще въ царствованіе Эдуарда ІІІ было вызвано въ Англію много фламандцевъ, которые и поселились

въ Лондонъ, Кентъ, Норфолькъ, Йоркшейръ, Ланкашейръ п т. д. Всъ короли слъдовали этой политикъ. При Генрихъ VIII были вызываемы въ Англію искусные ремесленники разныхъ спеціальностей: оружейники, ткачи, ножевщики, пивовары, корабельные мастера. При Эдуардъ VI началось уже переселеніе въ Англію бъжавшихъ съ материка протестантовъ, такъ что уже не настояло надобности въ особыхъ вызовахъ. Въ 1550 году, король даже предоставилъ фламандскимъ эмигрантамъ особую церковь, «для избъжаніи разныхъ сектъ анабаптистовъ и тому подобныхъ».

Приливъ эмигрантовъ особенно увеличился въ началѣ царствованія Елисаветы. Узнавъ, въ 1561 году, что значительная партія фламандцевъ пристала къ англійскому берегу и поселилась въ городѣ Сандвичѣ, королева предписала мэру и городскому совѣту допустить ихъ къ производству ихъ ремеслъ, предоставляя имъ всю пользу, какую могутъ несть эти иноземцы городу, «утверждая въ ономъ людей знающихъ по разнымъ ремесламъ»; при чемъ она особенно озабочивалась, чтобы эти «весьма искусные иноземцы» вводили именно «the makinge of says, bays, and other cloth, which hath not been used to be made in this оит realme of Englonde» (дѣланіе матерій, непроизводимыхъ въ Англіи). За этимъ поселеніемъ фламандцевъ въ то же время послѣдовало нѣсколько другихъ. Черезъ годъ, мѣстныя береговыя начальства уже начинаютъ сообщать министерству о прибытіи переселенцовъ изъ Франціи.

Англійскій народъ и власти принимали б'єглецовъ съ сочувствіемъ и оказывали имъ всякую помощь, что впрочемъ не псилючало жалобъ, въ нъкоторыхъ мъстахъ, мастеровъ туземныхъ на лишение ихъ заработковъ иностранцами. Въ пользу несчастныхъ жертвъ континентальнаго фанатизма производились денежные сборы по церквамъ въ Англіи и Шотландіи, и прежде-прибывшіе иноземцы помогали сами вновь прибывавшимъ. Въ последующіе года этотъ приливъ эмигрантовъ продолжался безъ перерыва. «Прибывали бъжавшіе изъ разныхъ мъстностей Франціи и Фландріи — суконщики и ткачи изъ Антверпена и Брюгге, кружевники изъ Валансьена, делатели батиста изъ Камбре (батисть до сихъ поръ по англійски называется cambric), веркальные мастера изъ Парижа, ткачи изъ Мо, купцы изъ Руана, корабельщики и моряки изъ Діеппа и Гавра. Такъ какъ прибытіе бъглецовъ было непрерывно, то ихъ посылали, какъ можно скорће, вовнутрь страны, чтобы очищать мёсто для новыхъ, такъ какъ средства маленькихъ городовъ вдоль англійскаго берега были ограниченныя. Изъ Рея (Rye) многіе направлялись въ Лондонъ, для соединенія съ поселившимися здъсь вемляками, другіе отправлялись въ Кэнтрбэри, Соутгемитонъ, Норвичь и другіе города, въ которыхъ уже были основаны валлонскія поселенія. Часть ихъ поселилась въ Винчельси, древній и ніжогда

очень вначительный прибрежный городъ, нынъ лежащій уже на сухой мъстности, внутри страны.

Въ числъ переселенцевъ были и пасторы, и врачи, и адвокаты, и школьные учителя и т. д. Сандвичское поселеніе вскоръ сдълалось цвътущимъ. Тамошніе поселенцы кромъ выдълки разныхъ видовъ матерій, какъ-то: шерстяной пряжи, валенаго сукна и т. п., занялись мельницами, гончарнымъ дъломъ, пивоварствомъ, плотничествомъ, судостроеніемъ. Сандвичъ превратился почти въ фламандскій городъ, и теперь еще видъ его отличенъ отъ обывновеннаго вида англійскихъ городовъ. Изъ Сандвича распространилось по Англіи, въ числів другихъ искусствъ — садовничество и огородничество. Искусство огородничества въ Англіи совстмъ было исчезло, такъ что Екатерина аррагонская, чрезъ Генриха VIII, выписывала себъ саладъ изъ Нидерландовъ. Сандвичскіе огородники пріобрѣли себѣ славу своей капустою, морковью и селлереемъ, на которые въ самомъ Лондонъ оказался большой запросъ; вследствіе того, фламандскіе огородники заложили огороды въ окрестностяхъ столицы, и до сихъ поръ самые производительные огороды въ окрестностяхъ Лондона именно тв, которые были устроены фламандцами изъ Сандвича.

Въ самомъ Лондонѣ поселилось множество переселенцевъ—которые не увеличили собою населенія празднаго и нищаго, и оказались людьми трудолюбивыми и почтенными. Большей частью, они сосредоточились по разнымъ предмѣстьямъ Лондона, въ группахъ по народности, но многіе поселились и въ самомъ Сити, и уже въ царствованіе Елисаветы нѣкоторые изъ нихъ были первостепенными купцами. Они внесли въ англійскую торговлю новый духъ предпріимчивости. Когда Елисавета открыла заемъ по добровольной подпискѣ въ Сити, то изъ этихъ купцовъ-иноземцовъ 38 человѣкъ подписались на сумму 5,000 фунтовъ.

Перепись населенія Лондона, сдёланная въ 1571 году, т. е. за годъ до Вареоломеевой ночи, показываетъ въ одномъ Сити иностранцевъ, принадлежавшихъ къ англиканской перкви 889; къ церквамъ голландской, французской и итальянской— 1.763 и т. д., а всего 9.704 человъка. Перепись 1621 года доказываетъ, что приливъ иностранныхъ ремесленниковъ въ Лондонъ продолжался; иностранцовъ она показываетъ въ одномъ Сити 10 тысячъ человъкъ, раздъленныхъ на 121 различныя ремесла и занятія. Въ приведенныхъ числахъ преобладаютъ ткачи, купцы и портные.

Иноземные поселенцы распространились по Англіи съ расчетливостью, такъ чтобы не вредить другь другу. Вообще изъ всего ихъ образа дъйствій въ Англіи явствуеть громадная сила ассоціаціи, которая и поддерживала ихъ противъ препятствій и давала всей ихъ дъятельности направленіе раціональное, и вмъсть съ тымъ сдерживала ихъ

въ границахъ порядка и осторожности. Нъкоторые города, какъ Сандвичь и Норвичь, положительно обязаны иностраннымъ поселенцамъ тыть значениемь, какимь они пользовались. Въ Норвичь было значительное поселеніе фламандцевъ, которые ввели тамъ неизвъстное до того времени въ Англіи приготовленіе бобровыхъ и поярковыхъ шляпъ, а также занимались огородничествомъ и гончарнымъ деломъ. Но въ Норвичь именно быль примъръ зависти туземныхъ жителей къ переселенцамъ, зависти, которая повела даже къ составленію настоящаго ваговора (1570) объ изгнаніи иноземцевъ силою. Елисавета энергически защитила переселенцевъ. Предводитель заговорщиковъ, Джонъ Срогмортонъ и еще двое зачинщиковъ были схвачены и казнены, и королева, въ письмъ норвичскимъ гражданамъ, сильно порицала ихъ за обнаруженную ими зависть, напоминая имъ, что городъ возрожденіемъ своимъ обязанъ именно этимъ трудолюбивымъ пришельцамъ, и требуя, чтобы жители сообразовались съ ея, королевы, желаніемъ помочь пострадавшимъ въ своемъ отечествъ за правую въру и полезнымъ гостямъ Англіи. Въ то время въ Норвичъ было 4.000 иностран-

До поселеній въ Англіи протестантовъ, спасавшихся съ континента, сукна и ткани если и выдълывались въ Англіи, то только самыхъ нисшихъ сортовъ. Фламандскіе ткачи, распространясь по всей странь, первые подняли это производство на удовлетворительную степень. Они ввели льняно-прядильное производство, а переселенцы изъ Валансьена и Алансона — кружевное. До сихъ поръ, въ Девоншейръ, въ городахъ гдъ производятся плетёныя кружева, очень распространены имена Раймундсовъ, Жераровъ, Кеттелей, Жене, Рошеттовъ и т. п. фламандскія и французскія имена, принадлежащія чистымъ англичанамъ.

Производство металлических издёлій въ Англіи и Шотландіи тоже обязано своимъ развитіемъ переселившимся съ континента протестантамъ. Приготовленіе стальныхъ издёлій было введено изъ Литтика, тогдашними эмигрантами, поселившимися близь Ньюкэстля на-Тейнъ. Славная стальная и чугунная фабрикація въ Шеффильдё была основана колонією иностранцевъ, поселенныхъ тамъ подъ покровительствомъ графа Шрюсбэри. Онъ вмёнилъ имъ въ условіе, чтобы они принимали учениковъ изъ англичанъ. Въ то время во всей Германіи только нюрембергцы равнялись съ фламандцами по искусству въ стальной и чугунной работъ.

Переселенцы не ограничились основаніемъ своихъ колоній въ Великобританіи. Они перешли и въ Ирландію, гдѣ поселялись въ Дублинѣ, Уотерфордѣ, Лимерикѣ, Бельфастѣ и другихъ городахъ.

Приливъ иностранныхъ протестантовъ въ Англію возобновлялся каждый разъ, какъ гдъ либо на континентъ усиливалось преслъдова-

ніе ихъ. Въ 1567 году, въ Лондонъ считалось 4.851 фламандецъ и 512 французовъ, а черезъ 10 лътъ, числа эти утроились; чрезъ стольтіе же въ одномъ Дондонъ считалось однихъ французовъ до 13,500 человъвъ. Англійское правительство вообще держалось по отношенію къ переселенцамъ покровительственной политики королевы Елисаветы. Въ 1622 году, правда, епископъ Лаудъ, министръ Карла I, замыслиль принудить переселившихся протестантовъ къ переходу въ англиканскую церковь. Переселенцы обратились съ представленіями въ королю, напоминая о привилегіяхъ, дарованныхъ имъ Эдуардомъ VI, подтвержденныхъ Елисаветою, Яковомъ I и самимъ Карломъ I, обезпечивавшимъ имъ свободу въроисповъдавія. Но король истолковалъ привилегін такъ, что ими могли пользоваться только тъ члены иностранныхъ колоній, которые сами родились за границею, и предоставивъ этимъ свободу исповеданія, онъ требоваль, чтобы дёти ихъ, рожденныя въ Англіи, принадлежали въ англиканскимъ приходамъ. Затъмъ и то исключеніе, которое было сділано въ пользу диссидентовъ, родившихся внъ предъловъ королевства, было ограничено одною контрборійскою kohrderaniem.

Фанатикъ Лаудъ доказывалъ королю, что лучше пусть Англія останется совсёмъ безъ этихъ иностранныхъ гостей, чёмъ имёть въ нихъ примъръ, опасный для церкви, господствующей въ государствъ. Эта неестественная реакція протестантизма противъ основной его мысли была сметена первою англійскою революцією. Но въ нёсколько лѣтъ господства, реакція побудила нёсколько тысячъ иностранныхъ переселенцевъ спасаться изъ Англіи, для охраненія того блага, которое они полагали обезпечить себъ навсегда прибытіемъ въ Англію. Изъ Норвича 140 семействъ отправились въ Голландію, гдѣ были приняты со всевозможными облегченіями. Большинство же переселенцевъ-диссентеровъ, оставляя во второй разъ пріобрѣтенное имущество, во имя религіозной свободы, отправилось въ Сѣверную Америку, гдѣ и положило основаніе Новой-Англіи.

## VII.

Преслѣдованіе гугенотовъ возобновилось во Франціи при Людовикѣ XIII. Ришельё, этотъ созидатель королевскаго могущества на послѣднихъ развалинахъ феодализма, сломилъ ихъ, какъ политическую партію.

Кольберъ держался политики благопріятной гугенотамъ. Но логическій ходъ исторіи въ тёмъ крайностямъ, которыя должны были разрушить всемогущество одного лица, былъ неудержимъ. Кольберъ умеръ въ немилости. Фаворитизмъ, фанатизмъ и вакханалія грубой военной силы—вотъ тё неизбёжные спутники всемогущества, которые въ ли-

цахъ г-жи Ментенонъ, іезуитовъ и Лувуа увлевли, Людовика XIV въ одному изъ безумнъйшихъ его дъйствій—къ отмънъ нантскаго эдикта 1685 г. «Драгонады» внутри государства довершили дъло разорительныхъ внъшнихъ войнъ.

Протестантовъ во Франціи въ то время было около полутора милліона. Въ теченіи нѣсколькихъ недѣль, послѣ отмѣны эдикта, было разорено около 800 протестантскихъ храмовъ. Протестанты снова бросились въ бъгство въ берегу Ламанша, въ фландрской и германской границамъ. Но эмиграція была запрещена, подъ опасеніемъ каторги. И вотъ, на границахъ начались страшныя сцены ловли и избіенія бъглецовъ. Запрещение бъгства, однакоже, не остановило его. Множество французскихъ эмигрантовъ переселилось въ Германію, особенно въ Пруссію. Англійскія суда подбирали въ Ламанш'в съ лодовъ бъжавшихъ гугенотовъ. Въ Пруссіи они много способствовали и къ развитію промышленности, и къ устройству арміи. Въ самомъ дёле, въ числе ихъ было множество испытанныхъ создать и искусныхъ офицеровъ, которыми курфирстъ бранденбургскій, Фридрихъ-Вильгельмъ, съумблъ воспользоваться. Эдиктъ потсламскій, даровавшій протестантскимъ эмигрантамъ привилегіи, быль отвётомъ на отмёну нантскаго эдикта.

Это изгнаніе протестантовъ нанесло страшный ударъ народному богатству Франціи. По исчисленію Вобана, Франція лишилась тогда не менѣе 100 тысячъ полезнѣйшихъ гражданъ, милліоновъ 60 ливровъ денегъ, которыя они унесли съ собою, и наиболѣе цвѣтущихъ своихъ мануфактуръ. Людей же военныхъ, по тому же исчисленію, Франція потеряла: 12 тысячъ отличныхъ солдатъ, 600 офицеровъ и 9 тысячъ матросовъ. Рядомъ съ этими бъжавшими, упомянемъ о тысячахъ, посланныхъ въ каторжную работу за попытки къ бѣгству.

Въ Англію, французскихъ протестантовъ, вслъдствіе новыхъ преслъдованій, переселилось, какъ полагаетъ Смайльсъ, около 120 тысячъ (цифра Вобана была гораздо ниже дъйствительности). Эти переселенцы были люди не только промышленные, но и военные; въ числъ ихъ было много принадлежавшихъ къ высшимъ классамъ. Естественно, что они должны были принять участіе не только въ промышленномъ развитіи Великобританіи, не только обогатить ее, но и участвовать также въ ея политическомъ развитіи. И въ самомъ дълъ, имъ прежде всего представился случай содъйствовать освобожденію ея самой отъ торжества тъхъ началъ, которыя были причиною ихъ бъгства изъ Франціи.

Яковъ II былъ подражатель Людовика XIV. Въ оксфордской университетской коллегіи капелланомъ былъ уже ісзуитъ, и Яковъ не скрывалъ своего намфренія уничтожить протестантскую церковь въ Англіи. Въ революціи 1688 года французскіе гугеноты приняли уча-

стіе, какъ главная сила, ядро войска Вильгельма Оранскаго, который заботливо собралъ этихъ сподвижниковъ Шомберга, Тюрення и Конде. Въ экспедиціонномъ войскъ Вильгельма было три полка французской пехоты, составленные изъ старыхъ солдатъ. Французскихъ офицеровъ было 736, сверхъ твхъ, которые командовали въ собственно французскихъ полкахъ. Мишле основательно жалуется, что Маколей прошолъ молчаніемъ важное участіе, принятое французами въ экспедиціи Вильгельма Оранскаго. Въ самомъ дель, именно французскіе офицеры пользовались у Впльгельма наибольшимъ довъріемъ. Знаменитый маршаль Шомбергь, сподвижникь Конде, сложившій сь себя свои званія во Франціи, всявдствіе отмины нантскаго эдикта, и служившій затымь у Фридриха-Вильгельма бранденбургскаго, откликнулся на призывъ Вильгельма Оранскаго, къ защите дела протестантизма. Отвергнувъ званіе министра, генераль-губернатора и члена тайнаго совъта, которыя предлагаль ему Фридрихъ-Вильгельмъ, чтобы удержать его у себя, этотъ семидесатильтній старикъ перешоль въ голландскую службу, чтобы служить протестантизму, и быль главнымъ помощникомъ Вильгельма Оранскаго. Довфріе къ нему было таково, что жена претендента дала ему тайныя инструкціи действовать независимо отъ воли Вильгельма, въ случав, еслибы онъ поколебался. Въ собственномъ конномъ полку Вильгельма служили 54 французскихъ дворянина, въ конвов его — 34. Всв три его адъютанта (Летанъ, Ламелоньеръ и маркизъ Арзиллье́) были французы. Французы же командовали артиллеріею и инженерами.

Яковъ II бъжалъ, и гугеноты вступили съ Вильгельмомъ въ Лондонъ. Здесь они нашли уже не мало своихъ соотечественниковъ и единовърцевъ. Въ Гринвичъ образовалась аристократическая гугенотская колонія, которой центромъ быль маркизь Рювиньи, бывшій генераломъ и дипломатомъ во Франціи и не захотвишій остаться въ отечествъ, несмотря на то, что ему лично была объщана полная безопасность. Высадка Якова II въ Кинсаль, въ Ирландіи, въ 1689 году, подняла на его защиту 40 т. ирландцевъ, для которыхъ оружіе и деньги были доставлены изъ Франціи. Пришлось повторить покореніе Ирландіи. Въ этомъ случав, французскіе гугеноты не могутъ быть разсматриваемы вподнъ, какъ воины свободы, но это противоръчіе только кажущееся, нередкое въ такихъ вопросахъ, где замешаны разнородныя начала. Возставая на защиту Якова II, ирландцы являлись не только воинами своей національной независимости, но и союзниками религіознаго и политическаго порабощенія Великобританіи. Защищая династію, которую привътствоваль англійскій народь, династію революціонную, преданную конституціоннымъ свободамъ, солдаты Вильгельма III въ Ирландіи были воинами свободы въ этомъ смыслъ.

Лучшіе англійскіе и голландскіе полви Вильгельма находились въ это время во Фландрів. Для подкрѣпленія небольшой оранской армін, находившейся въ Ирландіи, наскоро были собраны французскіе полки. Маркизъ Рювиньи поставилъ пехоту, въ которой, после его смерти, случившейся вскорй, остались его сыновыя - маркизъ Генрихъ Рювиньи и братъ его, Петръ Рювиньи, болве извъстный подъ прозвишемъ Ла-Кайллемота. Шомбергъ поставилъ конный полкъ, составленный исключительно изъ дворянъ. Командование надъ оранжистами въ Ирландін приняль онь. Но ни Яковь, со своимъ генераломъ Розеномъ, ни Шомбергъ, долго не вступали въ битву; между тъмъ бодъзни страшно пожирали объ стороны, а для Якова изъ Франціи отправлялось подкрышение въ 7,300 человыть пыхоты, подъ начальствомъ Лозёна. Вильгельмъ сталъ призивать гугенотовъ изо всехъ странъ континента. Въ іюль 1690 года, оранжистское войско въ Ирдандін составляло уже 36 тысячь человінь, въ томъ числі англичанъ, французовъ, голландцевъ, нъмцевъ и датчанъ. Самъ Вильгельмъ принялъ начальство надъ ними. При Бойнъ, французскіе гугеноты увидели на шляпахъ своихъ противниковъ тотъ самый белый крестъ, который носили убійцы въ вареоломеевскую ночь, еще далеко не забытую. Сынъ маршала Шомберга, Менаръ, получилъ приказание обойти лъвый флангъ непріятеля. Когда двинулся центръ, Ла-Кайллемотъ быль повержень на землю пулею. Когла его несли, покрытаго кровью. по наступавшимъ рядамъ товарищей, онъ кричалъ имъ: A la gloire, mes enfans, à la gloire! Сильный отрядъ ирландской иёхоты удариль на наступавшихъ и отразилъ ихъ. Тогда, старикъ Шомбергъ, видя критическую минуту, сталь во главъ своей конницы и, показывая ей шпагою на непріятеля, сказаль: Allons, mes amis, rappelez votre courage et vos ressentiments: voilà nos persécuteurs! Затымь онъ бросился въ ръку, отдълявшую его отъ мъста главной схватки. Выйдя на поле, онъ жестоко удариль на непріятеля. Голландская и гугенотская пехота построилась снова, и Вильгельмъ, явясь съ другой стороны, со своей вавалеріею, рішиль діло. Ирландцы ударились въ бъгство, впереди всъхъ самъ Яковъ И. Потеря Вильгельма была не велика числомъ: онъ лишился всего 400 чел. Но она была все-таки велика, потому что въ числъ убитыхъ былъ старикъ Шомбергъ, павшій въ кавалерійской схваткь. Оставшійся въ живыхъ сынъ маркиза Рювиньи, Генрихъ, былъ сдъланъ полковникомъ шомбергова коннаго полка. Гугенотамъ же принадлежала честь победы при Ауриме, надъ французскимъ генераломъ Сенъ-Рютомъ. За это дъло Вильгельмъ III пожаловалъ маркизу де-Рювиньи ирландское порство, съ титуломъ графа Гальуай. Сынъ маршала Шомберга, герцогъ Карлъ Шомбергъ, быль посланъ Вильгельмомъ съ помощью въ Савоїю противъ французовъ, которыми командовалъ Катина, но былъ тамъ разбитъ и умеръ отъ ранъ. Мы не будемъ описывать судьбы всѣхъ французскихъ гугенотовъ, занявшихъ высокія должности въ Англіи. Достаточно было показать, что они, весьма дѣйствительною помощью протестантской династіи, отблагодарили Англію за данное имъ убѣжище. Упомянемъ только имена Жана Кавалье́, который былъ генералъмайоромъ и губернаторомъ на Джерси, Рапена—воина-историка, Жана де-Вадта—инженера, Жана-Луи-Лигонье́, который былъ сдѣланъ лордомъ и фельдмаршаломъ (онъ былъ сподвижникъ Мальборо́) и адмирала Гамбье́.

Изъ числа переселившихся въ Англію ученыхъ гугенотовъ, остановимся на Денисъ Папенъ, одномъ изъ изобрътателей паровой машины и первомъ изобрѣтателѣ парохода. Папенъ былъ врачъ. Въ 1681 году последовали во Франціи постановленія, сильно стеснявшія возможность практики для врачей-протестантовъ. Тогда Папенъ убхалъ сперва въ Голландію, потомъ въ Англію, гдф былъ принятъ королевскимъ обществомъ наукъ и получилъ въ немъ мъсто лаборанта, съ жалованьемъ по 30 фунтовъ въ годъ. Обязанностью его было делать опыты въ каждомъ засъдани общества. Во время пребывания своего въ Англіи, онъ и сдѣлалъ свое великое открытіе-устроилъ паровую машину. Оставивъ Англію въ 1687 году, для занятія канедры математики въ марбургскомъ университеть, онъ послалъ изъ Марбурга своимъ друзьямъ въ Лондонъ модель колеснаго парохода, для испытанія его на Темзь. Объ этомъ пароходь онъ писаль Лейбницу, въ 1707 году: — «Очень важно, чтобы судно моей постройки было испытано именно въ морской гавани, какъ Лондонъ, гдв довольно глубины, для примъненія моего изобрътенія, которое, при помощи огня, дастъ возможность одному или двумъ человъкамъ производить болъе дъйствія, чъмъ нъсколько соть гребцовъ». Къ несчастью, лодочники на Везеръ, увидавъ эту машину, разломали модель, а Папенъ умеръ черезъ три года, не построивъ новой.

Другой французскій гугеноть, д-ръ Дезагюлье, авторъ «Курса опытной философіи», напечатаннаго въ Англіи, также занимался, повидимому, устройствомъ паровой машины. Онъ сдълаль улучшеніе въ механизмъ Савери, и говорить въ названномъ сочиненіи, что съ 1717 г. онъ построиль три «огненныя машины», и именно первую изъ нихъ— «для покойнаго царя Петра Великаго, для его сада въ Петербургъ, гдн она и была установлена». Онъ умеръ въ 1747 г. Интересно бы знать, нътъ ли у насъ какого-нибудь подтвержденія объ этой паровой машинъ, дъйствовавшей въ Петербургъ въ первой четверти XVIII въка?

Много ученыхъ доставила эмиграція Англіи, и они не мало оказали ей пользы. Въ числъ ихъ навовемъ еще только математика деМуавра, друга Ньютона, и Соломона изъ Ко́, который также былъ изъ первыхъ изследователей силы пара.

На англійскую промышленность эмиграція изъ Франціи въ концѣ XVII и началѣ XVIII в. имѣла огромное вліяніе. До этого переселенія французскихъ мастеровъ въ Англію, предметы роскоши въ ней выписывались всв изъ Франціи. Ввозъ въ Англію изъ Франціи простирался до 2½ милл. фунтовъ, а вывозъ изъ Англіи во Францію не доходилъ и до одного милліона. Правда, англичане умѣли уже дѣлатъ сукно и шерстяныя ткани, даже ленты, чулки и т. д., но фабрикація ихъ все-таки находилась еще на низкой степени. Англія выписывала изъ Франціи: атласныя и шелковыя матеріи, кружева, ленты, перчатки, пуговицы, са́ржу, шляпы, желѣзныя издѣлія, кожи и инструменты, льняныя ткани, соль, вина, пухъ, иглы, гребни, мыло, водки, уксусъ, фрукты, матрацы, одѣяла, бумагу всѣхъ сортовъ,—однимъ словомъ, все, относящееся къ комфорту, въ обширномъ смыслѣ.

Замъчательно, что важная фабрикація поярковыхъ и бобровыхъ шляпъ была не только внесена гугенотами въ Англію, но и унесена ими изъ Франціи. Франція стала сама выписывать англійскія шляпы, и до половины XVIII в. во Франціи люди, заботившіеся о своемъ туалеть, носили только «англійскія» шляпы, пока наконецъ, французъ Матьё, работавшій въ Лондонь, не привезъ секретъ этой фабрикаціи обратно въ Парижъ и сообщилъ его тамошнимъ мастеровымъ. Англійская шляпная фабрика, основанная гугенотами въ Уандсуорть, пріобрыла большую славу. До сихъ поръ, какъ извъстно, англійскія поярковыя шляпы (Christhie) преобладаютъ на всъхъ рынкахъ своей добротою и сравнительною лешевизною.

Фабрикація всякаго рода пуговиць, исключительно принадлежавшая Франціи, была также введена въ Англіи гугенотами. Они же ввели тамъ важную фабрикацію набойки миткалей (первая фабрика была основана въ Ричмондъ). Другія отрасли набойки были разработываемы въ Эссексъ, потомъ въ Ланкашейръ. Шпалерная фабрикація была введена въ Англіи гугенотомъ Пассаваномъ, который усовершенствовалъ свои обои при помощи Гобеленовъ. Шелковая фабрикація была самая важная изъ всъхъ введенныхъ въ Англіи гугенотами. До отмѣны нантскаго эдикта, Англія выписывала изъ Франціи одного люстрину на 200 тысячъ фунтовъ ежегодно. Люстринъ такъ и дѣлался во Франціи спеціально для Англіи и назывался «англійскою тафтою». Послѣ отмѣны эдикта, въ непродолжительное время, ввозъ люстрину въ Англію совсѣмъ прекратился.

Фабриканты изъ Тура и Ліона устроили фабрики шелковыхъ тканей въ Спиталфильдсъ (въ Лондонъ) и занялись производствомъ, въ обширныхъ размърахъ, бархатовъ, люстриновъ и другихъ смъщанныхъ тканей, а также чистыхъ шелковыхъ съ разводами или рисунками.

Первые челковые фабриканты въ Лондонъ назывались Лансонъ, Мариско и Монсо. Правительство, по преобладавшему въ то время экономическому убъжденію, незамедлило наложить, вслёдствіе такого положенія дёль, запретительныя, тройныя пошлины на привозныя изъ Франціи шелковыя матеріи, а потомъ и совсемъ запретило ввозъ важнъйшихъ изъ нихъ по сбыту.—«Странно сказать», замъчаетъ Смайльсъ, «однимъ изъ доводовъ къ такой протекціи было приводимо именно то, что фабрикація этихъ предметовъ въ Англіи достигла высшей степени совершенства, чемъ та, на которой находились иностранные продукты того же рода — доводъ, который, казалось бы, долженъ быль служить свидетельствомъ о безполезности законодательнаго вмешательства въ ихъ пользу. Во всякомъ случать, несомитино, что при концъ стольтія, французскіе мануфактуристы въ Англіи не только удовлетворяли всей потребности самой Англіи, но и вывозили значительное количество своихъ товаровъ въ тѣ страны, которые прежде выписывали ихъ изъ Франціи.

Въ прощеніи, поданномъ въ парламентъ обществомъ ткачей въ 1713 году, изъяснялось, что благодаря поощренію оказанному правительствомъ и законодательною властью, шелковая фабрикація въ это время производила въ двадцать разъ более, чемъ въ 1664 году; что всъ сорты черныхъ и крашеныхъ шелковыхъ матерій, парчей и лентъ дълались здёсь столь же хорошо, какъ во Франціи; что черный шелвъ для капоровъ и шарфовъ, который 25 лътъ тому назадъ привозился весь изъ-за граници, на ежегодную сумму 300 тысячъ фунтовъ, теперь приготовляется весь въ странъ; наконецъ, что вывозъ шерстя-. ныхъ и другихъ мануфактурныхъ товаровъ въ Турцію и Италію, гдв покупался сырой шелеъ, значительно увеличился. Таковы были между прочимъ, заключаетъ Смайльсъ, результаты переселенія въ Лондонъ французскихъ ремесленниковъ». Стеклянное производство и фабрикація писчей бумаги всякого рода также были развиты и поставлены на высожую степень въ Англіи, только гугенотами. Въ стеклянномъ дёль, техническій языкъ въ Англіи до сихъ поръ сохраниль францувскія названія пріемовъ и орудій. Точно также и въ бумажной фабрикаціи. Кружевное производство, введенное первоначально валлонами, было преобразовано и расширено гугенотами. «Однимъ словомъ», говоритъ Смайльсъ «едва ли какая либо отрасль промышленности въ Великобританіи не ощутила на себ'в немедленно благотворнаго вліянія большого прилива опытныхъ рабочихъ изъ Франціи. Они не только улучшили тъ мануфактуры, которыя уже существовали, но и ввели много совершенно новыхъ отраслей производства; своимъ искусствомъ, умомъ и трудолюбіемъ, они богато отплатили Англіи за гостепріимство, великодушно оказанное имъ въ то время, когда они находились въ нуждѣ».

Потомки этихъ французскихъ и фламандскихъ гугенотовъ въ Англіи совершенно слились съ англійскимъ обществомъ. Имена ихъ часто встръчаются и въ нынішнихъ спискахъ англійскихъ политическихъ людей и дворянства Англіи, какъ напр.: Блакіеры, Тренчи, Ромиллы, Гроты и т. д. Но многія гугенотскія фамиліи измінили свои имена, переведя ихъ на англійскій языкъ. Такъ Loiseau сділался Bird, Leblanc — White, Lemaur — Brown, Leroy — King, Lemonnier — Miller, Lacroix — Cross и т. д. Другія только придали англійскую форму своимъ первоначальнымъ именамъ. Такъ: Condé сділался Cundy, De Moulins — Mullins, Pelletier — Pelters, Huyghens — Huggins, Beaufoy — Buffy. Наконецъ, третьи измінили свои имена оттого, что получили пэрство; такъ лордъ Нортвикъ происходитъ отъ гугенота Рюшо́та, лордъ Рендлешэмъ — отъ гугенота Телюсона и т. д.

Англійское дворянство породнилось съ гугенотами. Какъ сама королева Викторія происходить по женской линіи отъ внука маркиза д'Ольбрёзъ, гугенота переселившагося въ Бранденбургъ, такъ аристократическія фамиліи въ Англіи болье или менье всь «имьютъ въ себъ частицы гугенотской крови». Назовемъ нѣсколько такихъ фамилій, исчисляемыхъ Смайльсомъ, указывая и на титулъ главъ ихъ: Россели (герцогъ Бедфордъ), Кэвендиши (герцогъ Девоншейрскій)— эти двѣ фамиліи были въ родствѣ съ родомъ Рювиньи; Осборны (герцогъ Лидскій) въ родствѣ съ Шомбергами; Форбсы (графъ Грэнардъ); Элліоты (графъ Минто); Гай-Дромонды (графъ Кинноуль) и т. д.; изъ новыхъ пэровъ лорды Тоунтонъ, Эверслей и Ромилли—прямые потомки гугенотовъ.

Указывая на плачевные для Франціи последствія эмиграціи гугенотовъ, Смайльсъ съ прискорбіемъ напоминаетъ, что Франція, которая не захотвла теривть протестантских учителей и библейскаго Бога. получила въ надълъ учителей такихъ, какъ Вольтеръ, Руссо, Дидро и богиню Разума. Остановимся только на неоспоримомъ факть, что преследование не остановило стремления человечества къ свободе, и напомнимъ еще разъ, что защитники такъ называемой теоріи «постепеннаго прогресса», столь громко осуждающіе французскую революцію, какъ «насильственный скачекъ впередъ», часто упускаютъ изъ виду, какими «насильственными шагами назадъ», не менъе покушавшимися на «постепенность прогресса», были обусловлены подобные перевороты. «Ерриг si muove» сказалъ Галилей. Но если подъ могущественное колесо той великой машины, которая работаеть для человвчества будущность, попадають жертвы, если оно, проходя черезъ поставленные ему на пути препятствія, безжалостно, съ равнодушіемъ механизма, давитъ цвлыя учрежденія, цвлыя массы людей, цвлыя государства, то оно ли виновно въ этомъ, шли тъ люди, учреждения и государства, которые думають своими ничтожными усиліями, своимь жалкимь сопротивленіемъ, остановить развитіе человачества, какъ римскіе инквизиторы

пытая Галилея, пытались остановить вращение земли за солнцемъ, за свётомъ?....

Легко понять, что книга Смайльса произвела глубокое впечатлъніе во Франціи, руками которой, въ лицъ гугенотовъ, была создана вся лучшая сила Англіи. Мы уже закончили нашу статью, когда у насъ явился тотъ апръльскій номеръ «Revue des deux Mondes», въ которомъ литературный критикъ этого журнала приводитъ свои размышленія по поводу труда Смайльса. — «Весьма позволительно, говорить Альф. Эскиросъ, сожальть вмъсть съ г. Смайльсомъ о томъ, что Франція не довершила свою религіозную революцію въ XVI въкъ. Привичка къ изследованию, быть можетъ, приготовила бы насъ лучше къ пользованію политическою свободою. Всиатриваясь въ общее состояніе стараго и новаго материка, признаюсь, мы поражаемся печальнымъ сближеніемъ, которое наводить насъ на многія размышленія. Группа протестантскихъ народовъ вездѣ достигла благополучія, и въ силу естественнаго родства, формъ представительнаго правительства. Швейцарія, Голландія, Пруссія, Англія, Северо-американскіе Штаты, пользуются конституцією, которая, хотя и въ различной степени, но допускаетъ участіе страны въ управленіи делами. То-ли представляютъ католическія государства? Не замічать ихъ отсталости въ этомъ отношеніи значило бы не знать исторіи или искажать факты. Франція ніз сколько разъ кидалась къ идеалу свободы, и она это лізлала съ энтузіазмомъ, увлекавшимъ половину Европы за собою; но за гигантскими усиліями, какое последовало мрачное возвращеніе къ прошедшему, какое горькое разочарованіе!... Конечно, этотъ контрасть производить бользненное впечатленіе: не следуеть ли дать католическимъ странамъ совътъ обратиться въ протестантство? Но теперь это уже поздно, и въ наше время въ душахъ нѣтъ даже столько вѣры, чтобы переменять религію. Можно сделать одно, а именно отделить въ католических странахъ политическій порядокъ отъ религіознаго. церковь отъ государства, и поставить обязанности гражданина решительно выше вѣрованій».

Такое громкое признаніе въ своихъ несправедливостяхъ, произнесенное въ бывшемъ отечествъ гугенотовъ, и притомъ въ виду процвътанія ихъ вторичнаго отечества, — процвътанія, которымъ Англія обязана этимъ же самымъ гугенотамъ, — весьма красноръчиво говоритъ въ пользу книги Смайльса, гдъ съ такою поразительною ясностью разсказанъ примъръ, какъ религіозный фанатизмъ можетъ заставлять государство отсъкать себъ свои лучшіе члены и обезсиливать свой организмъ на цълые въка.

1. А — въ.

## ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

## ПОЗИТИВНАЯ ШКОЛА ФИЛОСОФІИ ИСТОРІИ И НОВАЯ КНИГА ЛИТТРЕ.

Études sur les Barbares et le Moyen Age, par E. Littré, de l'Institut. Paris, 1867.

Какъ следуетъ определять историческую ценность среднихъ въковъ, — ее теперь очень различно понимають люди разныхъ историческихъ школъ, или, върнъе, различныхъ общественныхъ направленій — вотъ вопросъ, къ разрѣшенію котораго направленъ новый трудъ Литтре, известнаго представителя позитивной школы философіи. Авторъ, конечно, ограничивается только западно-европейской исторіемо, но его книга можетъ имътъ большой интересъ и для насъ, потому что вопросъ изследованія сводится къ историческому методу вообще, воторый, слёдовательно, возможно приложить и къ изученію нашего собственнаго прошедшаго. Вопросы науки начинають соприкасаться съ вопросами практической действительности даже и въ нашей литературъ; наши исторические взгляды становятся солидарны съ нашими взглядами на интересы общественные, и такъ какъ мы пріобретаемъ уже наклонность защищать наши житейскія стремленія ссылками на науку, на исторію, то вопросъ о характеръ и смыслъ среднихъ въковъ можетъ стать любопытнымъ вовсе не для однихъ присяжныхъ спеціалистовъ.

Книга Литтре конечно не исчерпываетъ предмета, но она ставитъ нъсколько положеній, которыя кажутся намъ върными, и усвоеніе которыхъ могло бы быть полезно для многихъ изъ нашихъ изслъдователей: эти положенія, очень часто сочувственныя среднимъ въкамъ въ большей степени, чёмъ то можно было бы ожидать отъ «позитивиста», служатъ достаточнымъ отвётомъ на тё преувеличенія, съ какими у насъ нерёдко говорится напр. о «старой» Руси, и доказывается обязательность ея принциповъ для нашего времени.

Литтрè принадлежить къ школь Огюста Конта, котя принимаеть его положительную философію только съ оговоркой, отказываясь отъ последнихъ фантастическихъ увлеченій своего учителя. Свою позитивную точку зренія авторъ высказываеть на первыхъ же страницахъ, где онъ определяеть предметь и цель своей книги, — котя, заметимъ мимоходомъ, выражаемые имъ взгляды могли бы и не считаться специфической принадлежностью «положительной философіи», и могутъ быть смело принимаемы даже людьми, не исповедующими строго всёхъ положеній этой философіи. Или, другими словами: если взглядъ Литтрè есть взглядъ собственно «позитивной философіи», какъ школы, — въ такомъ случае, эта школа совпадаеть съ требованіями научной исторической критики.

Установляя взглядъ на средніе віка, Литтре приходилось иміть дъло въ особенности съ двумя ложными понятіями, которыя онъ находиль въ своей литературъ, и которыя, съ извъстными видоизмъненіями, мы можемъ найти и въ своей собственной. Съ одной стороны, скептическая философія XVIII въка отвергала средніе въка какъ періодъ безплодія мысли, какъ періодъ вреднаго суевърія, которое намъ остается только бросить; для человіческаго развитія это время не принесло ничего, кромъ остатковъ стараго варварства и невъжества, которые только затрудняють теченіе нынішней цивилизаціи. Другое мивніе (по преимуществу, конечно, клерикальное), напротивъ, превозноситъ средніе віжа, потому что имъ принадлежить основаніе католицизма, который смфииль «изжившуюся пустоту древняго міра», и открыль новую христіанскую цивилизацію, а вмёсте съ темъ (что не всегда договаривають люди этого взгляда) установиль всв последствія среднев вкового порядка, господство авторитета, и наконецъ, св втскую власть папы, столь драгоцівнную для клерикаловь. Оба взгляда отражались на историческомъ опредвлении среднихъ въковъ, такимъ образомъ, что у однихъ средніе въка безполезнымъ образомъ прерывали традицію древней греко-римской цивилизаціи, и становились ненужной вставкой, не имъющей въ себъ историческаго смысла и необходимости; у другихъ-исторія окончательно завершалась средними вѣками, и новъйшее развитие представлялось только порчей, подкопомъ подъ данные разъ и единственные принципы, на которыхъ цивиливація должна строиться, - а новое время, съ его совствить не похожими на средніе въка тенденціями, становилось безправнымъ періодомъ, который ожидаеть своей реставраціи — въ католическо-среднев вковомъ смыслъ, правда съ нъкоторыми уступками новому времени, безъ настоящаго феодализма, но съ чемъ-то, все-таки, на него очень похожимъ, и съ той же непогрешимой светской и духовной властью папы.

Понятно, что объ эти крайности ръдко высказываются въ литературъ въ своемъ чистомъ видъ и совершенно открыто; но они высказываются безпрестанно въ смягченномъ видь: крайній скептицизмъ долженъ былъ смягчиться передъ требованіями исторической критики; клерикалы поняли, что было бы слишкомъ безтактно заявлять открыто средневъковые вкусы. Въ историческомъ изучении продолжается однаво характеръ мевній, отчасти похожихъ на указанныя нами, котя они начинали руководиться не одними личными вкусами и пристрастіями, а различными историческими данными и соображеніями. Скептицизмъ XVIII въка конечно забывалъ много историческихъ условій, но тімъ не менъе его филиппики имъли свои основанія, потому что все-таки средніе въка были періодомъ мрака, феодализма и суевърія. Съ другой стороны, развились въ нынфшнемъ столфтіи національныя изученія; имъ пришлось явиться рядомъ съ политической реставраціей и литературнымъ романтизмомъ, и они привели къ преувеличенному восхищенію средними въками, причемъ, какъ извъстно, поэтическій идеализмъ и ученыя пристрастія не разъ становились апологіей средневъкового феодализма и католичества. Національныя изученія, поощряемыя метафизикой философовъ исторіи, вводили свои историческія увлеченія: возвеличеніе расы, которая являлась привилегированнымъ факторомъ событій; историческій фатумъ, который осуждаль одни явленія жизни и отдаваль м'єсто другимъ и т. д., — такъ что въ конц'я концовъ историческій вопросъ вообще сильно запутывался, и особенно запутывался въ томъ пунктъ, съ котораго начинается историческая жизнь новой Европы. Отчего пала римская имперія? Какую роль играли варвары, ее разрушившіе? Какая переміна произведена была христіанствомъ? Въ чемъ заключается смыслъ среднихъ въковъ? и т. д.

На эти вопросы старается отвётить Литтре съ точки зрёнія положительной философіи. Эта философія принимаеть вообще три основвые способа воззрёнія, которыми руководится человіческая мысль, и послідовательная сміна которых составляеть вмість съ тімь путь всей человіческой цивилизаціи. Эти три воззрінія— теологическое, метафизическое и положительное: это посліднее воззрініе положительная философія и кладеть своимъ основаніемъ.

Руководящимъ положеніемъ своей книги Литтре ставитъ мысль, что «средніе въка вовсе не составляютъ періода безплоднаго и обездоленнаго, въ которомъ преданіе прерывается, но что напротивъ, они, черезъ рядъ затрудненій, наслъдственныхъ и пріобрътенныхъ, продолжали историческое развитіе, и не измѣнили ни его природы, ни направленія».

Эта мысль можеть показаться даже парадоксальной для тахъ, кто

считаетъ конецъ рпиской имперіи разрушеніемъ гнилого зданія, а начало среднихъ вѣковъ дѣломъ новаго свѣжаго племени, которое возвело свою собственную постройку, бросивъ догнивать старыя развалины. Литтрѐ знаетъ эти мнѣнія и отвѣчаетъ на нихъ. Его выводы, какъ мы видимъ, совершенно противоположны этому: по его мнѣнію, старое преданіе не прерывалось, и средніе вѣка правильно продолжали прежнее развитіе. Точку зрѣнія позитивной философіи онъ опредѣлаетъ такимъ образомъ:

«Для тёхъ, кто не знакомъ съ положительной философіей, безъ сомнѣнія, покажется уднвительно, если я скажу, что она могла возникнуть и явиться только съ того момента, когда исторія сдѣлалась наукой, или другими словами, когда найденъ былъ основной законъ. И, сказать мимоходомъ, эта лежавшая на ней необходимость была не послѣднимъ отличіемъ, отдѣлявшимъ ее отъ философіи теологической и философіи метафизической: эти послѣднія могли существовать и безъ научной исторіи, и исторія, какъ наука, пожалуй даже стѣсняетъ ихъ.

«Основной законъ, о которомъ я говорю и который начинаетъ получать силу между мыслителями, состоить въ томъ, что человъческій умъ, въ древніе періоды, объясняеть явленія тімъ, что приписываеть ихъ индивидуальнымъ волямъ, подобнымъ волъ человъка; что, впоследствін, умъ, прилагая критику къ понятіямъ теологическимъ, съуживаетъ область сверхъестественнаго и везлъ, глъ можно, замъняетъ эти предполагаемыя воли тайными сущностями и качествами; и что наконецъ опыть, анализируя явленія, извлекаеть изъ нихъ законы, которые замъняютъ собой и первоначальныя воли и промежуточныя сущности (метафизическія понятія). Понятно, что этотъ законъ вовсе не есть простой взглядъ, который философія налагаеть на факты, но результать опыта, показывающій, что факты повельвають философіей. Я не говорю также, чтобы цивилизація могла идти только этимъ путемъ; объ этомъ я ничего не знаю; я говорю только, что этимъ путемъ она шла въ дъйствительности. Если мы представимъ себъ въ мысли развитіе этого основного закона, мы увидимъ, что подъ его управленіемъ развертывается передъ нами весь ходъ исторіи.

«Тому, кто будетъ смотръть на это зрълище, представятся средніе въка, періодъ подозрительный для многихъ умовъ; потому что это—
эра феодализма и католичества. Феодализмъ, разлагаясь самъ собой и отъ прогресса вещей, тъмъ не менъе передавалъ изъ въка въ въкъ учрежденія, котя разрушенныя, но гнетущія и непріятныя для людей, которые пробуждались къ новой свободъ и равенству; буржуазія и народъ были одинаково возстановлены противъ этихъ неумъстныхъ остатковъ стараго въка, и не имъютъ охоти одобрять въ прошедшемъ того, что они ръзко и справедливо осудили въ настоящемъ. Противъ католицизма вооружились сначала ересь и реформа, раздълившія Европу;

потомъ противъ него боролась наука, и въ этой борьбѣ Галилей составляетъ только одинъ норазительный и трогательный эцизодъ; за наукой послѣдовала свободная мысль; пока она была слаба, къ ней относились сурово, и теперь она, также какъ буржуазія и народъ, не имѣетъ охоты судить благопріятно о томъ вѣкѣ и тѣхъ воззрѣніяхъ, которые хотѣли задушить ее».

Это отвращение естественно, но исторически оно ложно, говоритъ Литтре и защищаетъ средние въка, — впрочемъ совершенно не такъ, какъ дълаютъ это ихъ поклонники и, между прочимъ, наши ученые старовъры.

«Научная истина должна всегда высказываться безпристрастно, во что бы то ни стало. Справедливость, которую я отдаю среднимь вѣкамъ, есть справедливость историческая, которая никакимъ образомъ не оказываетъ вліянія на современную борьбу. Мало того; многіе изътѣхъ, кто возстаетъ противъ суевѣрія и мрака этого періода, желая одначо спасти дорогія имъ лохмотья схоластической теологіи и метафизики, отступаютъ передъ радикальными выводами положительной философіи, — той философіи, которая далеко отбрасываетъ отъ себя всѣ эти лохмотья, но которая, не имѣя ни революціонной ненависти къ эрѣ христіанства, ни христіанской ненависти къ эрѣ язычества, выражаетъ удивленіе и признательность къ послѣдовательному ряду великихъ дѣлъ человѣчества.

«Средніе въка не создали условій, въ которыхъ совершалось ихъ образованіе; они получили эти условія готовыми. Такимъ образомъ, на средніе въка можетъ быть положена отвътственность только за то употребленіе, какое они сдълали изъ этихъ условій, или чтобы улучшить ихъ, если они ихъ улучшили, или ухудшить, если ухудшили»...

Періодъ собственно среднихъ въковъ Литтре считаетъ съ паденія карловинговъ. За римской имперіей, когда начался упадокъ цивилизаціи, послъдовала имперія варваровъ, сосредоточившаяся при Карлъ Великомъ, когда упадокъ дошелъ до своего крайняго пункта; и наконецъ, идутъ средніе въка, когда началось возстановленіе цивилизаціи, которое безъ перерывовъ доходитъ до новъйшаго времени.

Въ общихъ чертахъ историческій взглядъ Литтре состоитъ въ слѣ-дующемъ:

Характеръ и значение среднихъ въковъ прежде всего опредъляются полученнымъ ими историческимъ наслъдствомъ. Это было наслъдство отъ римской имперіи. Первые въка нашей эры представляютъ постепенное паденіе имперіи; причиной того было вырожденіе соціальнаго и политическаго порядка, на которомъ были построены античныя государства. Упадокъ Рима былъ приведенъ внутри тъми же причинами, какія произвели упадокъ греческихъ республикъ. Это были государства, построенныя на принципъ аристократической республикъ.

Жизненный процессъ развитія Рима состояль въ постепенномъ возвышеніи плебса, составлявшаго главную гражданскую массу республики и постепенно пріобрѣтавшаго политическія права, и когда этотъ процессъ быль въ полномъ своемъ развитіи, Римъ достигъ своего высшаго могущества. Но, съ паденіемъ Гракховъ, этотъ процессъ остановился, и съ тъхъ поръ началось быстрое и неудержимое разложеніе. Отсутствіе общественной реформы, къ какой стремились последніе представители плебса, Гракхи, - подвиствовало губительно на весь внутренній быть Рима: плебсь упадаль все больше и больше, превращаясь въ привилегированный пролетаріать; высшая аристократія, соединявщая въ своихъ рукахъ всв богатства, была безсильна для политической задачи, и въ римскомъ обществъ легли зародыши анархіи, которая произвела попытки диктатуры. Цезарь, потомъ Августъ стали этими диктаторами; но такими же диктаторами были бы наверно и ихъ противники, если бы побъда осталась на ихъ сторонъ. Римскіе цезари вовсе не были представителями плебса, какъ ихъ иногда изображаютъ: «въ Цезаръ и Августъ плебейскаго было только борьба ихъ противъ аристократіи; а въ Помпев и Брутв республиканскаго было толькоаристократическая борьба противъ одного господина». Такимъ образомъ, паденіе плебса продолжалось и въ имперіи. Самовластіе императоровъ довершило внутреннее разстройство. Императоры конфисковали, когда вздумается, имънія богатыхъ; но крупная собственность все-таки продолжала возрастать и увеличивать бедность массы; фискъ грабилъ городскія куріи, на которыхъ лежала отвітственность за подати; курін въ свою очередь грабили низшихъ гражданъ... Къ этому присоединилось, наконецъ, нашествіе варваровъ.

«Тогда—говоритъ Литтрѐ — произошло очень странное явленіе, которое было бы необъяснимымъ, если не принять въ соображеніе общаго состоянія времени. Свобода перестада быть особенно желательнымъ благомъ; многіе увиділи, что не могутъ содержать себя сами, и искали покровительства у людей болье сильныхъ, чти они. Движеніе, разъ начавшись въ этомъ смыслів, уже не останавливалось. Имперія разрушается, и въ ней основываются варвары. Въ столь продолжительномъ потрясеніи, отдільный человівть больше и больше терялъ свою силу; по мітрів того, какъ время идеть, люди свободные исчезають и является множество разныхъ категорій зависимости: каждый становится чьимъ нибудь «человіжюмъ». Такимъ образомъ начинается и утверждается феодализмъ».

Итакъ, зародыни феодализма даны были самимъ древнимъ міромъ. Феодализмъ былъ выше порядковъ римской имперіи уже тѣмъ, что онъ представилъ собою извѣстную общественную организацію, которая тамъ исчезла, въ которой хотя и была зависимость, но уже не было рабства. Наконецъ, онъ представилъ возможность дальнѣйшаго раз-

витія. Изъ этого порядка въ дальнійшемъ ході вещей естественно развивается другой порядокъ, элементы котораго также даны были отчасти древнимъ міромъ.

«Завоеваніе имперіи—продолжаєть Литтре — сділало этоть феодализмъ преимущественно германскимъ; но существенное здісь то, что, при неисправимомъ разложеніи имперіи, онъ сталь новой организаціей. Въ самомъ ділі, когда различние классы общества разъ стали подъ власть своихъ начальниковъ, и когда феодальныя обязательства возъимізми разъ свое взаимное дійствіе, то обнаружилось движеніе, обратное тому, которое обозначило упадокъ имперіи; предметомъ желаній стало освобожденіе; коммюны добыли себіз свободу, но уже отланій стало освобожденіе; коммюны добыли себіз свободу, но уже отгорая уже не иміла подъ собой населенія изъ рабовь. Въ этомъ основномъ результатів мы можемъ видіть то вліяніе, которое произведено было новымъ соціальнымъ порядкомъ на общій составъ понятій».

Такъ происходила смѣна общественныхъ порядковъ и понятій, первый корень которыхъ данъ былъ римской имперіей. Въ этой имперін стало организовываться и христіанство. Его распространеніе было въ большой мфрф приготовлено темъ же старымъ періодомъ: такимъ приготовительнымъ явленіемъ быль полный упадокъ и истощеніе языческаго политензма, который уже давно сталъ предметомъ сомнънія для болъе развитыхъ людей, наконепъ былъ совершенно отвергнутъ философіей и остался только суевърной пищей для массы. Въ самомъ азыческомъ мірт рождалась потребность новой религіи, и когда явилось христіанство, оно удовлетворило этой потребности больше, чемъ могли удовлетворить другія существовавшія религів, эллинизмъ или іудейство. Сила религіозной потребности, обнаружившейся въ это время, выразилась и въ томъ, что само язычество, почувствовавъ слабость своихъ преданій, стало искать возрожденія въ союзв съ философіей: оно усилило себя гностическими элементами и неоплатонизмомъ, но не могло выдержать борьбы съ христіанствомъ. Этотъ переходъ отъ стараго язычества къ новому язычеству и затемъ къ христіанству Литтре изображаеть следующимъ образомъ:

«Старое язычество, съ многоразличнымъ вмѣшательствомъ всѣхъ боговъ во всѣ событія жизни и всѣ области міра, было достаточно для умовъ, которые требовали только такого непосредственнаго соприкосновенія божественнаго съ человъческимъ. Этому соотвътствовали и ихъ понятія. Ихъ міръ былъ въ гармоніи съ богами міра, и эти люди удовлетворялись вполнѣ; религіозныя потребности не встрѣчали никакого внутренняго, противорѣчія, которое бы заставляло сомнѣваться въ этой религіи. До тѣхъ поръ, пока это умственное состояніе политеистическихъ населеній поддерживалось, политеизмъ былъ крѣпокъ и допускалъ всю возможную для него цивилизацію, и эта ци-

вилизація, за извістными ограниченіями, была въ самомъ діль удивительна, т. е. прекрасна въ настоящемъ и плодотворна для будущаго. Но когда (всявдствіе развитія самой античной пивилизаціи, ея собственныхъ знаній и философіи) уже не представлялось больше возможности понимать міръ такъ, чтобы боги могли им'єть въ немъ какое-нибудь місто, когда такой взглядь пересталь быть разсудительнымъ, тогда началось безпокойное чувство религіозной неудовлетворенности; и такъ какъ все-таки это были еще въка, близкіе къ эръ христіанства, т. е. времена, когда предполагалось, что природа управляется божественными лицами, то отсюда произошло чрезвычайное суевъріе, алчное и необувданное даже тогда, когда оно было невърующимъ и хвасталось своимъ презрвніемъ къ вврованіямъ толпы. Таково было состояніе язычества, которое хотять характеризовать, называя его смертью язычества: метафорическое выражение, которое полевно перевести точнымъ словомъ, чтобы не было сомнънія относительно сущности дъла. Это объяснение смерти язычества показываетъ, что надобно понимать подъ воскресеніемъ, которое за ней последовало: это было возстановление умственнаго равновъсія, т. е. извъстное согласіе между тімь, чему вірили, и тімь, что знали. Зрівлище, представляемое этими въками, несмотря на столько частныхъ безпорядковъ, катастрофъ и упадка, есть прекрасное зредище: покрывало какъ будто разрывается, и глазамъ открывается громадная перспектива. Высшей заботой и интересомъ становится забота о вещахъ божественныхъ; умъ, пораженный темъ, что онъ видитъ, находитъ безконечное удовлетвореніе въ томъ, чтобы ознакомиться съ теми новыми областями, которыя передъ нимъ открылись и овладъть ими. Боги, преобразованные для язычниковъ, исчезнувшіе для христіанъ, оставляють столько пустыхъ мъстъ! Устройство и управление міра являются совершенно иними, чъмъ они когда нибудь представлялись прежде; и проникнуть въ эти глубины съ светильникомъ, который зажигался прежде только для немногихъ мудрецовъ, изследовать вещи, происходившія изъ этой великой перемвны, и ввести ихъ въ сознание человъческаго рода, -воть дело, которое становится предметомъ труда и страстью тогдашнихъ людей».

Этотъ процессъ — смерти и возрожденія религіозныхъ понятій — совершался въ средъ древняго міра, собственными силами его элементовъ, такъ что и въ этомъ отношеніи античный міръ даваль уже тъ начала, которыя должны были потомъ развиваться въ среднихъ въкахъ. Старое язычество пыталось подняться на философскую высоту, чтобы оспорить успъхи и распространеніе христіанства; но эта оппозиція была однако безуспъшна. Христіанство само уже вскоръ вооружилось философскими орудіями; а на массы оно дъйствовало несравненно сильнъе непосредственной проповъдью и энергіей прозели-

товъ: нравственная сторона новой религіи стояла несравненно выше того, что представляли идеалы античной философіи и языческая религіозная обрядность. Все это дало христіанству окончательный усибхъ.

Но почему римская имперія пала передъ варварами, не смотря на обращение къ христіанству? Христіанство было безсильно спасти имперію; оно въ самомъ началь выбрало себь другой путь и не бралось за мудреный политическій вопрось спасенія имперія. — «Когда на оскорбительную насмёшку язычниковъ, требовавшихъ, чтобы новая религія одерживала поб'єды, — говорить Литтре, — кристіанство отвъчало указывая на небо, ожидаемое жилище върныхъ, оно очевидно предоставляло земной власти идти въ своему паденію, и чувствовало, что его миссія не состояла въ томъ, чтобы объяснять это паденіе». Христіанство отделило себя отъ имперіи, и когда имперія пала, христіанство уцелело въ ея разгроме. Христіанство съ самаго начала не думало ограничиваться предълами имперіи, но долго оно должно было однако оставаться въ этихъ предвлахъ, гдв всв условія и уровень цивилизаціи способствовали его расширенію; но потомъ оно овладъло и варварами. «Оно присоединилось къ варварамъ, обратило ихъ, засъдало въ ихъ совътахъ, оказывало вліяніе на ихъ правительство, пронивло въ феодализмъ, и поставило рядомъ съ королями папу, рядомъ съ сеньорами епископовъ и аббатовъ, рядомъ съ народомъ городовъ и деревень — низшихъ священниковъ, повсюду внося свой высокій характерь, т. е. независимость духовной власти и сохраненіе въры и нравственности».

Въ общемъ выводъ, Литтре не видитъ въ переходъ римской имперіи въ новымъ временамъ такого ръзкаго перерыва, какой видятъ въ этомъ обыкновенно. По его мивнію, развитіе продолжалось последовательно, и перерыва собственно не было. Римская имперія пала отъ истощенія политическихъ, нравственныхъ и религіозныхъ идей античнаго міра; паденіе это было медленное, но въ ту минуту, когда она пала явно, такъ сказать оффиціально, изъ этого паденія уцѣлѣли зачатки новаго общественнаго порядка и новая религія, развивать которые и предоставлено было среднимъ въкамъ. Новая религія была христіанство, раздѣлившее духовную власть отъ свѣтской; новый порядокъ — феодализмъ, въ которомъ уже не было древняго рабства. Это были формы болье совершенныя, чъмъ формы римскія, и образованіе ихъ принадлежитъ еще древнему міру.

Но варвары, разрушивщіе имперію?... Обыкновенно этимъ варварамъ приписывается обширное значеніе въ этомъ перевороть; самая возможность возрожденія цивилизаціи считается дізломъ новыхъ племенъ, кровь которыхъ оживила ослабівшее латинское племя; только варваровъ считають обыкновенно первыми начинателями новой исторін.

Новыйная историческая дитература переполнена разсужденіями на эту тему, и ноэтическая романтика сходилась съ романтикой ученой въ поклоненіи передъ средними выками, въ которомъ это воввеличеніе расы составляеть одно изъ основныхъ положеній. По мнінію романтиковъ, тотъ поворотъ цивилизаціи, какой совершился на границы между римской имперіей и средними выками, быль именно и исключительно заслугой новыхъ свыжихъ племенъ: по ихъ взгляду выходитъ такъ, — что достаточно было быть новымъ племенемъ, чтобы получить первое мысто и пріобрысти историческую заслугу; довольно было придти посль, чтобы быть лучше. У нымецкихъ историковъ національный патріотизмъ вполны развиль эту тему въ польву германскаго племени. Въ нашей литературь, какъ извыстно, таже тема развивается въ пользу славянскаго племени, потому что оно пришло еще поздные.

Литтре смотрить на приходъ варваровъ и на роль ихъ въ разрушеніи имперіи совершенно иначе, и въ его выводахъ (которые, зам'ьтимъ истати, д'алались подобнымъ образомъ и однимъ изъ нашихъ писателей), по нашему мн'анію, есть очень много в'арнаго, что можетъ служить полезнымъ противоздіемъ противъ преувеличеній учено-романтической школы. Литтре ставить вопросъ такъ:

«Существуетъ извъстная цивилизація; варварскіе народы дълаютъ вторженіе и основываются господами среди цивилизованнаго населенія: какой будетъ результатъ этого? Такова задача, которую ръшило нашествіе германскихъ племенъ. Удержался ли умственный уровень, или онъ понизился? Осталось ли управленіе нетронутымъ? И если на дълъ пострадало все, то до какого пункта достигъ безпорядокъ? И что дълало древнее общество для излеченія ранъ, ему нанесенныхъ? Нътъ сомнънія, что историческая наука имъетъ передъ собой трудъ чрезвычайно любопытный и полезный.

«Утверждають, и это стало уже очень избитымь общимь містомь, что германское нашествіе было благоділніємь для римской имперіи, что оно обновило истощенную кровь и смінило выродившееся населеніе молодымь и сильнымь народомь; что еслибы этого событія не произошло, упадокь продолжался бы безь препятствій до преділа, который трудно указать. На мой взглядь ність ничего ошибочніе этого утвержденія. Можно сказать, быть можеть абсолютно, что германское нашествіе произвело только невознаградимое зло».

Литтре вполив соглашается съ однимъ французскимъ изследователемъ этихъ временъ (Гераромъ), опровергавшимъ также это мивне, которое, «или изъ любви къ добродетели варваровъ и къ таинственной прелести мрачныхъ лесовъ, или изъ почтенія къ Провиденію, располагающему человеческія дела къ лучшему, — съ сочувствіемъ следитъ за переходомъ дикихъ ордъ черезъ Рейнъ и за быстрымъ движеніемъ этихъ племенъ черезъ имперію». Мы упоминали,

что это мивніе было принадлежностью цвлаго романтическаго направленія литературы, развившагося во времена реставраціи. Литтре принимаетъ слова Герара, что если съ объихъ сторонъ, т. е. со стороны и имперіи и варваровъ, быль упадокъ или грубость, то доля, внесенная варварами въ тогдашнюю жизнь, все-таки была худшая: духъ независимости, одушевлявшій ихъ, былъ не что иное, какъ неудержимая наклонность необузданно предаваться своимъ дикимъ страстямъ и грубымъ инстинктамъ; презрѣніе къ смерти было только жадностью къ добычь. Литтре дълаеть одну оговорку въ указанномъ выше смысль, что паденіе стараго римсваго порядка было вмысть съ тъмъ и возникновеніемъ новаго, которому и предстояло будущее: это обновленіе совершалось силами самой античной цивилизаціи, и свиена нравственнаго перерожденія были посвяны еще гречесвими философами, которыхъ критика разрушила въ умахъ всв опоры политеизма, такъ что дорога для новой религіи была уже приготовлена. Правда, современные римскіе писатели не вам'вчали переворота, происходившаго на ихъ глазахъ, но тоже бываетъ и теперь. — «Уже въкъ тому назадъ, подверглись нападенію среднев'яковыя схоластическія традиціи нашего общества; католико-феодальное общество низвергнуто, и въ европейской республикъ собираются другіе элементы, столько же мало замъчаемые нашими государственными людьми, какъ мало замечались тогда элементы христіанскаго общества». Сдівлавь это замівчаніе, Литтре продолжаетъ:

«Устранивъ такимъ образомъ всякія недоразуменія о томъ, какъ следуеть понимать разложение античнаго общества, легко определить симслъ нашествія съверныхъ народовъ. Прямое зло, причиненное ими, извъстно и признано всъми; но имъ силятся приписать косвенное благо и такіе результаты, которые въ конців концовъ были выгодны. Посмотримъ, что это такое. Въ то время положение міра требовало и объщало разрушение политеизма, утверждение христіанства, отдъленіе духовной власти отъ світской, распространеніе нравственности на всв человъческие индивидуумы, и потому, уничтожение рабства, однимъ словомъ, лучшую теологію и лучшее политическое устройство. Какую пользу принесли варвары во всемъ этомъ? Неть сомнения, что они не подвинули утвержденія христіанства, не служили ділу нравственности, и рабство не пошло скоръе къ своему уничтожению. Напротивъ того, безпорядовъ, распространенный ими вездъ, замедлилъ необходимыя перемёны и надолго затрудниль ихъ. Мало того, умственный уровень понизился; и точно также какъ смёсь горячей и холодной воды принимаеть среднюю температуру, такъ эта смёсь варварства и цивилизаціи дошла до средней ступени, на которой она колебалась до техъ поръ, пока безпорядокъ улегся, новопришедшие перемъщались съ старымъ населеніемъ, и пока силы, созданныя до нашествія, снова начали дійствовать и подняли цивилизацію до боліве высокой точки, чімъ она стояла въ древности».

Литтре доказываетъ свое положение и гипотетическимъ образомъ; предположивъ, что варвары были цивилизованы и судъба имперіи шла безъ этихъ внёшнихъ помёхъ, онъ находитъ, что переходъ древняго міра въ новому былъ бы короче и лучше.

«Разсмотръніе подобныхъ гипотетическихъ случаевъ. — продолжаеть онь, -- полезно темь, что оно заставляеть старательно отличать въ исторіи то, что необходимо, отъ того, что является въ ней случайнымь. Въ настоящемъ случав, необходимое-есть развитие зародишей, ноложенных въ обществъ наукой, философіей, литературой, искусствами, нравами и учрежденіями, и это такъ необходимо, что самое страшное нашествіе варваровъ, какое только помнить исторія, не могло одольть и похоронить пивилизаціи подъ развалинами городовъ и подъ ногами завоевателей. Случайнымъ быль напримёръ особенный карактеръ Тиберія, который боялся Германика и думаль, что долженъ держаться чисто-консервативной политики. Общественное тыло такъ сложно и образуется изъ столькихъ элементовъ, солидарныхъ между собой, что въ немъ безпрестанно происходять пертурбаців. Эти нарушающія причины каждую минуту разстронвають правильный ходъ вещей и занимають въ немь очень значительное мѣсто, воторое можно назвать случайнымъ, т. е. находящимся вив всяваго разсчета и теоріи. Я этимъ вовсе не хочу сказать, чтобы эти причины не вивли своего основанія; но они не принадлежать къ историческому порядку, а бывають или физическія или физіологическія. Такимъ образомъ, наводненіе, которое, какъ говорять, витнало кимвровъ изъ ихъ жилищъ и которое такъ сильно угрожало римской исторів, было причиной физической. Болівнь, причинившая смерть Александра и имъвшая такое большое вліяніе на ходъ событій, была причиной физіологической. Двиствіе этихъ случайностей бываетъ велико, оно видонямъняетъ исторію въ извъстнихъ границахъ, и не можетъ быть подчинено никакой комбинаціи. Таково въ исторической наукъ отделение необходимаго и случайнаго, произвольнаго и правильнаго, пертурбаціи и закона \*).

<sup>\*)</sup> Это м'есто у Литтре напоминаеть нам'ь новыйшую попытку нашего талантываго романиста, гр. Л. Н. Толстаго, доказать своимъ романомъ «Война и Миръ» (если только можно такимъ образомъ что-инбудь доказывать), что историческая жизнь челов'вчества есть жизнь «безсознательная, роевая» и т. д. Еще одинъ шагъ, и посифдователи философіи исторіи Л. Н. Толстаго будуть вынуждены, по прирожденной челов'вку логикъ, ввести въ число историческихъ факторовъ нечистую силу, в'ядымъ и т. под. Наука ищетъ, по возможности, ограничить кругь случайнаго, а нашъ романисть желаетъ ввести случай даже и въ тѣ области, которыя уже вырваны наукой изъ рукъ случая. Но у Литтре, Л. Н. Толстой нашель бы для себя объясненіе, а

«Говорятъ, — продолжаетъ Литтре, — что варвары обновили свъжей кровью истощенную и выродившуюся кровь романскихъ населеній. Эта фраза, часто повторяемая и какъ будто имвющая видъ строгой научности, заключаеть въ себъ двъ ошибки, - одну физіологическую, другую историческую. Что значить въ физіологіи улучшить кровь? Это значить ввести въ расу индивидуумы, одаренные высшими качествами. Черезъ наследственность, составляющую свойство живыхъ твлъ, эти качества переходять къ потомкамъ; и если при этомъ позаботятся отклонить смесь съ низшими индивидуумами, то можно достигнуть усовершенствованнаго типа, который размножается самъ собой. Такимъ образомъ достигнута была раса англійской лошади. Происходило ли что-нибудь подобное при смъщеніи варваровъ съ романскими населеніями? Конечно, нътъ. По теоріи наслъдственности, дикіе народы, у которыхъ меньше идей и способностей, чёмъ у народовъ цивилизованныхъ, своей примёсью могуть вліять только неблагопріятно, и исторія доказываеть, что, далеко не улучшая врови, они напротивъ сами нуждаются въ такомъ улучшение. Проходитъ всегда много времени, пока они дълаются способны восиринимать даже такія иден, которыя кажутся намъ самыми простыми. Это именно препятствіе и дізаеть напрасными всякія попытки примінять къ отсталимъ націямъ учрежденія націй болье цивилизованныхъ, и оно всегда замедляеть перерождение трхъ, которыя, по какой бы ни было причинъ, упали въ низшее состояніе. Такимъ образомъ, физіологически, не варвары улучшили романское населеніе, а романское населеніе улучшило варваровъ. Но такъ какъ нашествіе было многолюдно, то произопіло конечно пониженіе типа. Въ галло-римлянъ вошло изв'ястное количество дикости, упрямства и тупости, и это въ значительной степени было виной той мелленности, съ которой происходило обновление.

«Исторически, ошибка, указываемая мной, также значительна; она происходить оть страннаго смёшенія и неполнаго пониманія вещей. Говорять, варвары помолодили устарівшее общество. Да, правда, тогда было устарівшее общество; но варвары не помолодили его, и обломки, еще остававшіеся оть него, продолжали разлагаться и наконець совершенно исчезли: это устарівшее общество — было общество языческое, разрушенное безвозвратно внутренней работой идей. Но рядомъ съ нимъ было новое общество, которое развивалось собственными силами и было естественнымъ продуктомъ древней цивилизаціи; это посліднее общество не иміло никакой нужды въ вмішательствів варва-

именно, что историческая «аберрація» не уничтожаєть добытыхъ исторических законовъ, и что, по поводу этой аберраціи, не следуеть еще приглашать насъ вернуться въ состояніе простодушнаго невежества. — Ред.

ровъ для своего процватанія, и конечно, рядомъ съ нимъ германцы, съ своимъ двиниъ Олимпомъ, съ богами, пившими изъ непріятельскихъ череповъ, съ своей жизнью, лишенною всякой культури, принадлежали въ сущности міру болѣе древнему и болѣе отдаленному историческому періоду, чъмъ самое язычество (греко-римское), которое было однако брошено новымъ римскимъ обществомъ, какъ старое платье. Итакъ, въ минуту нашествія варваровъ въ античномъ мірѣ било не одно устарѣвшее общество, а два общества: одно старое, другое новое; одно—больное до того, что уже никакое лекарство не могло продлить его существованія, и даже блестящій Юліанъ потерпѣлъ неудачу въ этомъ ретроградномъ предпріятіи; другое—вдоровое и выроставшее съ такой силой, что оно не только освободилось отъ связывавшихъ его пеленокъ, но покорило варварское нашествіе и поглотило его».

Литтре не могъ конечно упустить изъ виду доказательства своей мысли, которое представляетъ романскій языкъ, языкъ народовъ, образовавшихся на почвъ римской имперіи послъ варварскаго нашествія. Германскіе элементы въ романскихъ языкахъ играютъ несравненно меньшую родь, чемъ ихъ старые римскіе элементы. — «Знаменитый невмецкій ученый, Гриммъ, — говорить Литтре по этому поводу, — сожалвиъ, что двло не произошло иначе, и что германскія нарвчія, внесенныя нашествіемъ, не получили преобладанія, какъ въ Англіи, и не заняли мъста романскаго. Я не могу присоединиться къ этому сожаленію; вовсе не потому, чтобы мне было пріятнее, чтобы наша (французская) національность была-лучше латинская, чёмъ германская-у меня неть этой заботы о расахь; но я полагаю, что эта победа романскаго надъ германскимъ была знакомъ времени и показывала, что уменьшение нравственности и просвъщения, необходимо сопровождавшее такой переворотъ, было менве важно и менве продолжительно, чемъ если бы шансы повернулись иначе. О качествахъ датинской среды можно составить себъ идею и по другой сторонъ дъла: это сравнивъ германцевъ переселившихся съ германцами, оставшимися въ Германіи. Между тімь какь эти послідніе еще продолжають поставлять только дикихъ воителей, пиратовъ и грабителей, между первыми являются ученые люди, святые монахи, апостолы, знаменитые государи, и величайшій изъ всёхъ, Карлъ Великій, который вместе съ тыть быль и последнимь изъ германцевь на латинскомъ западе: его внукъ, Карлъ Лысый, говорилъ уже по романски».

Въ томъ же смысле Литтре судить о томъ нравственномъ содержаніи, какое могло быть внесено варварами въ римскую жизнь и которое обыкновенно такъ высоко ценять ученые приверженцы среднихъ вековъ. Приводя замечанія одного историка о грубости франкскихъ нравовъ и о томъ, что франки были плохіе христіане, Литтре говоритъ:—«По моему мижнію, это нравственное состояніе франковъ и другихъ варваровъ было совершенно естественно и въ порядкъ вещей, и я объясняю его по законамъ наслъдственности, теперь хорошо установленнымь, и по сравнению съ дикими и полудикими племенами, которыя были наблюдаемы въ последнія триста леть въ новооткрытыхъ странахъ. Наслъдственность, т. е. наклонности пріобрътенныя и передаваемыя образомъ жизни и обстановкой, неизмёняющимися въ теченіе долгаго времени, сохраняють свое вліяніе долго посл'я того, какъ этоть образь жизни и обстановка изменяются; отсюда происходить абсолютная невозможность для населенія, подвергнутаго такъ сказать этому соціальному опыту, войти безъ переходнаго пункта въ новыя идеи, новыя привычки, новые нравы. Голова и сердце одинаково сопротивляются этому; ни просвещение, ни нравственность не пронивають въ нихъ. По этой же самой причинъ, эти племена, перемъняя религію, не перемъняють своего культа. Франкъ смотръль на реликвіи точно также, какъ прежде смотріль на своихъ собственныхъ боговъ; это быль божественный предметь, который могь приводить человъка въ трепетъ, но не имълъ никакого нравственнаго и христіанскаго вліянія. Иной варваръ, готовясь совершить какое нибудь кровавое насиліе въ священномъ мъсть, справлялся, не имъеть ли святой обычая истить за насилія, производимыя въ его святилищъ. Воть настоящее состояніе христіанства у этихъ варваровъ, вдругь обратившихся въ христіанству устами, а не сердцемъ. Такъ на о. Сенъ-Доминго, уже давно католическомъ, негръ еще не потерялъ своей наклонности къ фетишизму; и рядомъ съ Мадонной, передъ которой онъ смиренно преклоняется, онъ имветъ свой тайный и ревностный культь къ ящерицъ, которой поклонялись его предки.... Нужно извъстное время, чтобы новая наследственность, повторяясь, ассимилировала новыхъ пришельцевъ. До тъхъ поръ они остаются на низшей ступени умственной и нравственной; ѝ если случайность обстоятельствь даеть имъ власть, то нъть излишества, которому бы они не предались».

Въ этомъ определени отношеній среднихъ вековъ къ античному міру, безъ сомненія, есть чрезвычайно много справедливаго. Въ самомъ дёлё, учение, выставлявшіе противоположную точку зрёнія, т. е. изображавшіе варваровъ обновителями одряхлёвшаго античнаго міра, черезъ мёру идеализировали своихъ героевъ и забывали настоящую жизнь того времени, на дёлё очень грубоватую. И нельзя не согласиться съ Литтре, что въ романтической постановке вопроса нарушался и самый законъ историческаго развитія: древняя цивилизація обрывалась, и новое племя съ самаго начала является привилегированнымъ рёшителемъ судебъ цивилизаціи, какъ будто даромъ прошли всё долгіе вёка, создавшіе образованность Греціи и Рима. Литтре болёе правъ, когла думаетъ, что историческая традиція образованія вовсе не преры-

валась, а только была на время подавлена дикимъ нашествіемъ. Это нашествіе историческіе фаталисты представляють исторической необходимостью, явившеюся какъ разъ въ то время, когда нужно было оживлять Римъ свѣжею кровью. Нѣтъ сомнѣнія, что и это утвержденіе совершенно произвольно; причины, произведшія великое переселеніе народовъ, не имѣли никакой связи съ внутреннимъ развитіемъ римской
имперіи и съ возникновеніемъ христіанства, и для Рима, конечно, не
могло быть никакой субъективной необходимости въ нашествіи варваровъ.

Книга Литтрѐ составлена изъ статей, писанныхъ имъ по поводу различныхъ изследованій о среднихъ векахъ; ся содержаніе определяется этими вившними поводами, и хотя всв отавльныя статьи сводятся въ общему вопросу о варварахъ и среднихъ въкахъ, но онъ конечно разработывается не вполив и неравномврно. Но если въ книгв Литтре и нътъ цъльнаго систематическаго изложенія, общая мисль достаточно разъясняется въ отдельныхъ частностяхъ, на которыхъ онъ останавливается. Любопытны, напр., его замъчанія о состояніи науки на западв до введенія арабскихъ книгъ. Основиваясь на указаніяхъ Дарамберга, Литтре объясняеть, что научная римская традиція не прерывалась и въ томъ періодѣ варварской имперіи; отъ VI до XI-го стольтія, который считается вообще самымъ мрачнымъ періодомъ среднихъ въковъ, - такъ что арабская ученость, вновь познакомившая запаль сь произведеніями греческой философіи и науки, нашла уже нісколько подготовленную почву. Арабскія книги потому собственно и могли возбудеть здёсь вниманіе и наука могла найти ревностныхъ последователей, что интересь мысли, хотя и чрезвычайно подавленный невъжествомъ варваровъ, продолжалъ жить на латинской почев и одушевлять лучшіе умы.

Во всемъ этомъ есть много справедливаго; но, по нашему мнівнію, для полной доказательности своего взгляда Литтре нужно было бы еще опредълить міру того упадка древней цивилизаціи, который былъ произведенъ въ началі самимъ же христіанствомъ. По своей ревнивой борьбі съ политеизмомъ, древнее христіанство, какъ извістно, отвергало и многое въ самой древней образованности: наука древнихъ становилась ненужна его послідователямъ; искусство—также, и погибель древнихъ памятниковъ, обозначившая начало среднихъ віжовъ, была виной не однихъ варваровъ. Такимъ образомъ, въ общемъ счетъ, который Литтре выводитъ въ пользу новаю общества, развивавшагося въ средніе віжа изъ основаній древней цивилизаціи,—въ этомъ счетъ долженъ быть сділанъ извістный вычетъ. Съ этимъ вычетомъ, мнівнія Литтре, какъ намъ кажется, будутъ ближе къ истинів.

Наконецъ, Литтре не считаетъ средніе въка чемъ нибудь законченнымъ и установившимъ какіе нибудь неизмінные и обязательные

для последующихъ временъ принципы: католическая церковь и феодализмъ, господствующіе надъ средними вѣками, окончили свою историческую роль съ окончаніемъ этого періода, и XIV-й вѣкъ, который Литтре считаетъ гранью среднихъ въковъ, открываетъ собой новую эпоху. Четырнадцатое стольтіе уже заявило тоть повороть, который развился потомъ въ открытую опнозицію въ XVI в., и потому это столетіе по справедливости можеть считаться началомь новаго движенія. Съ этихъ поръ общество перестаетъ удовлетворяться своими прежними руководителями, и ищетъ себъ новыхъ идей и новыхъ учрежденій. Эта борьба противъ стараго и процессъ развитія новыхъ общественныхъ и нравственныхъ идей составляють содержание новой истории. Средніе віна остаются съ своимъ относительнымъ вначеніемъ; они были перепутьемъ цивилизаціи; ихъ образованность и учрежденія сділали свое для своего времени; средніе въка не были безсодержательнымъ періодомъ мрака и суевърія, какъ утверждаютъ слишкомъ требовательные скептики, но они не были и такимъ идеальнымъ временемъ, какимъ представляютъ ихъ романтики и клерикалы.

Такой общій выводъ кажется вовсе не новымъ; но мы думаемъ. что въ нашей литературъ и наукъ многимъ было бы не безполезно вникнуть въ историческія соображенія, которыми достигается этотъ выводъ, и въ тв логическія последствія, какія изъ него проистекають. Въ нашей литературъ въ послъднее время очень часто повторяются взгляды, противъ которыхъ споритъ Литтре; къ намъ они переносятся конечно прямо изъ той же западной литературы, авторитеть которой мы такъ любимъ отвергать, и преимущественно изъ немецкой (хотя они имъютъ много представителей и во францувской, и въ англійской литературѣ),--и въ параллель этой немецкой романтике и возвышенію среднихъ въковъ до идеала національнаго развитія является русская романтика. Средніе віжа и для насъ принимають идеальный колорить, мъпающій ихъ историческому пониманію. Пріемы одни и тіже: тамъ являются привилегированной расой германцы, которые принесли «свъжую кровь» и новыя, имъ только однимъ свойственныя начала цивилизацін; у насъ — славянское племя, также «свіжее», также обладаюпее своими исключительными духовными свойствами и міровозэрівніемъ и не зараженное бользнями западной цивилизаціи; тамъ средніе выка кажутся любезны своей наивной «непосредственностью» и единствомъ своего «народнаго» міровозэрівнія»; у нась также восхищаются непосредственностью и стремятся къ ея возстановленію, и т. п. Но есть и разница: если тамъ литература имъетъ достаточно независимости, чтобы бороться съ ретроградными наклонностями, къ которымъ романтика довольно склонна, то у насъ литература нахолится съ этой стороны въ менве удобномъ положении.

Правильное равръщение вопроса о цивилизации среднихъ въковъ и

отношени ея въ древнему міру получаеть такимъ образомъ большую важность для решенія самыхь вопросовъ настоящаго, общественныхъ и нравственныхъ. Въ нашемъ обществъ, также какъ въ западномъ, является вопросъ о значеніи старыхъ традицій, о степени ихъ действительности для настоящаго, и нетъ сомнения, что историческое изследование даетъ-конечно, не единственное, но одно изъ главныхъ средствъ для решенія дела. Основиваясь на томъ ученіи о расахъ, нротивъ котораго спорить Литтре, у насъ также утверждали нередко, что мы должны создать свою цивилизацію, что старая нась не удовлетворяеть и т. п. Но отношение новыхъ расъ въ пивилизации опредъляется, вавъ мы видъли, совершенно иначе. Германцы не создавали новой цивилизаціи: сначала они были вовсе неспособны принимать ее, потому что она стояла выше ихъ, и если черезъ нъсколько покольній они стали въ ней воспріимчивы, то это произошло именно отъ того, что они успали ознакомиться съ содержаниемъ старой цивилизации и тыть подняли свой умственный уровень. Съ этихъ поръ только для нехъ стала возможна самостоятельная лентельность. И тогда имъ не было нужно совдавать сначала какую нибудь особенную цивилизацію. Они только последовательно развивали тоть запась идей и знаній, какой они получили прежде, и который стали увеличивать теперь собственнымъ трудомъ. Первымъ блистательнымъ періодомъ новой европейской образованности быль именно періодь возрожденія, т. е. именно время, когда новое образование всего меньше думало отказываться отъ великихъ произведеній чужой мысли и чужого времени. Эта строгая школа возрожденія была первымъ шагомъ новой образованности вападной Европы.... Въ нашей исторіи совершается нічто подобное послів эпохи Петра Великаго. Первыя поколінія въ преобразованной Россіи заняти были именно задачей — повысить свой умственный уровень до того, какой существоваль въ западной Европъ; отсюда — подражательность, которую такъ осуждають наши новъйшіе критики и которая служить, однако, совершенно неизбежнымь, единственно возможнымъ и очень полезнымъ для будущаго направленіемъ умственной дъятельности нашего общества. Этотъ періодъ усвоенія, собственно говоря, не кончился для насъ и до сихъ поръ....

Съ своей точки зрвнія, Литтре главнъйшимъ интересомъ историческаго знанія ставить развитіе человъческой цивилизаціи; на этомъ онъ сосредоточиваеть вниманіе въ своемъ изслідованіи о среднихъ въкахъ, и этимъ опреділяются его историческіе приговоры. Въ этомъ смыслів онъ считаетъ германское нашествіе гибельнимъ, а вліяніе католической церкви и феодализма благотворнымъ— въ тіз первыя времена среднихъ віжовъ, когда католицизмъ представлялъ собой лучшее удовлетвореніе нравственныхъ интересовъ времени, а феодализмъ— интересовъ общественнаго устройства. Положеніе своей критики въ

вопросѣ о католицизмѣ, этомъ пробномъ камнѣ «романскаго» писателя, Литтрѐ опредѣляетъ слѣдующими словами, по которымъ можно судить о степени его безпристрастія:

«Когда историкъ пишетъ свою исторію съ тайнымъ желаніемъ. чтобы вещи, которыя онъ разсказываеть, не происходили или происходили иначе, можно быть увереннымъ, что въ его произвелении не будеть ни характера, ни реальности; это будеть, пожалуй, хорошій памфлеть; но читатель нолучить только извращенныя сведенія. Такъ писали въ XVIII въкъ, когда въ христіанствъ видъли только суевъріе и въ его поб'яд'в одно б'ядствіе, исторія являлась тогла иснолненной необъяснимыхъ противоречій. Дайте, напротивъ, — продолжаетъ Литтре, — въ руки католическаго писателя изложение побълъ перкви надъ язычествомъ, подчиненія сикамбровъ, повельвавшихъ западомъ, закону религіи, и наконецъ основанія духовной власти въ средніе вѣка, и, какъ бы далеко ни зашелъ авторъ въ своихъ мивніяхъ, какъ бы вы ни расходились съ нимъ въ общихъ понятіяхъ, вы, однако, почерпиете у него сведенія хорошаго качества; его страницы будуть живы; дела, совершение которыхъ онъ съ чувствомъ разсказываетъ, стоили быть сдёланными; лица, которыхъ онъ прославляеть, достойны величайшихъ похвалъ.

«Это расположеніе ума должно быть доведено до всёхъ своихъ послёдствій. Въ самомъ дёль, оставимъ времена, по преимуществу католическія, и перейдемъ къ какому нибудь другому событію, напримъръ, къ реформъ, которая приготовлена была въками еретическихъ попитокъ, и наконецъ вырвала у папства большую часть Европы. Если бы я захотълъ узнать причины такого движенія и стремленія такой эпохи, я въ особенности обратился бы къ протестантскому писателю. Не потому, что я хотълъ бы довъриться всёмъ его страстямъ, предразсудкамъ, антипатіямъ, умолчаніямъ; но у него я найду соціальныя причины, которыя сдёлали реформу потребностью и дали ей успёхъ. Этотъ писатель почувствуетъ то, что чувствовали предводители, подавшіе сигналъ, и масса, послёдовавшая ему; и такимъ образомъ реформа уже не будетъ казаться дёйствіемъ безъ причины, безъ прошедшаго и безъ будущаго, неожиданнымъ ударомъ грома на безоблачномъ небѣ»...

Литтре такъ именно и поступаетъ, и говоря о средневъковомъ католицизмъ часто соглашается не только съ Брольи (L'Église et l'Empire Romain au IV-е siècle), но даже съ Монталамберомъ (Les Moines d'Occident, depuis saint Benoît jusqu'à saint Bernard), сочиненія которыхъ онъ разбираетъ. Его несогласіе съ ними заключается только въ томъ существенномъ пунктъ, что онъ допускаетъ историческую роль средневъковыхъ идей только въ предълахъ извъстнаго времени, и не считаетъ ихъ общія положенія безусловно обязательными для насъ.

Принимая вообще на себя роль апологета среднихъ въковъ, Литтре

однако весьма строго опредвляеть ихъ историческія границы. Защищая средніе віка противь тіхь, кто считаеть ихь только временемь уиственнаго униженія и общаго упадка, онъ приписываеть имъ ту заслугу, что они однако приготовили людей возрожденія и реформы: люди, которые въ это время способны были дать древнему содержанію такое широкое развитіе и способны были къ такой независимости мысли, было конечно лучше одарены, чемъ те ближайше преемники древности, въ рукахъ которыхъ она погибла, — и эта большая способность была результатомъ долгаго труда въ теченіе среднихъ въковъ. Мы упоминали выше, какимъ образомъ, по объяснению Литтре, церковно-феодальное устройство среднев вкового общества стояло выше устройства древнихъ обществъ; но кромѣ того, средніе вѣка положили основаніе цівлому умственному и политическому перевороту, въ литературъ создали первобитный циклъ рыцарской поэзін, въ философіи привели въ концу великій споръ номиналистовъ и реалистовъ, въ наукъ создали алхимію (которая, по мнінію Литтре, была такимъ же первоначальнымъ опытомъ химіи, какъ умозрівнія древнихъ дали первый опыть біологіи), наконець въ искусствів произвели готическую архитектуру и положили начало новой музывъ.

Весь процессъ средневъкового развитія завершается въ ХІУ-мъ стольтін; здысь кончается и историческое значеніе среднихъ выковъ. Что процессъ этотъ совершился, и именно съ XIV-мъ въкомъ, т. е. ниенно въ предвлахъ, которые и обывновенно считаются еще вполнъ средневъвовими, Литтре доказываетъ такъ:--«Въ самомъ дълъ, предположимъ, что потрясение средневъковой системы совершилось только въ XVI-мъ въкъ, какъ обыкновенно думаютъ. Тогда не безъ нъкотораго основанія можно было бы утверждать, что событіе было случайно, по крайней мере въ томъ смысле, что оно произошло не отъ неудовлетворительности католическо-феодального организма, но отъ вибшнихъ причинъ, которыя и могли бы быть указаны съ большей или меньшей точностью. Предположите, что папа Левъ X меньше нуждался въ деньгахъ, что продажа индульгенцій была менье скандалёзна, что однимъ августинскимъ монахомъ было тогда меньше\*), --- реформы не происходить, и вещи остаются въ старомъ видъ; съ этой точки эрънія, Боссюэть, во второй половина XVII-го вака, можеть действительно предсказывать конепъ расколовъ и возвращение къ католическому

<sup>\*)</sup> Это именно философскій пріємъ автора романа: «Война и Миръ». Представьте себѣ, говорять онъ, что ни одинъ французскій капраль не захотѣль бы поступить на службу въ армію Наполеона І — и вотъ война 1812 года не состоялась бы, а историки ищуть си причины—Вогъ знастъ гдѣ, и т. д. Представьте себѣ, что Лютеръ не помель бы въ августинскій орденъ, да еще присоедините къ тому другое условіе, что онъ не захотѣль бы жениться, будучи монахомъ, — тогда и реформаціи не было бы! Ped.

единству. Но это предсказаніе, столь ужасно опровергнутое событіями, было впередъ осуждено исторической необходимостью.... Если же факты показывають, что среди полнаго процватанія, внутренняго и внашняго, въ XIV-мъ столетін, въ среднихъ выкахъ само собой происходить потрясеніе, и что это потрясеніе, нисколько не успоконвансь, продолжается во всемъ XV-мъ въкв: тогда мы прикодимъ къ заключенію, что реформа есть только частный моменть въ революцік, которая съ нею начинается, но не оканчивается съ нею; что эта реформа въ свою очередь обманулась, полагая, что нашла себъ опредъленную границу; и что всъ части католическо-феодальной системы, какъ религіозныя, такъ и политическія, подверглись ревностной вритикъ, однимъ изъ главнъйшихъ обнаруженій которой быль францувскій перевороть конца XVIII-го стольтія. XIV-ній выть отврываеть дело, и за нимъ каждое столетіе только приготовляеть, въ порядкъ идей, новыя воззрънія, и въ практической жизни, новыя учрежденія».

Съ тъхъ поръ средневъковое содержание становится чуждимъ для новой жизни и не имъетъ въ ней будущаго,—точно также какъ историческая роль древняго міра окончилась, когда онъ приготовилъ пресмственныя начала среднихъ въковъ.

Взглядъ Литтре на средніе века, и особенно на католицизмъ, критика находила слишкомъ большой уступкой съ его стороны; онъ говорить объ этомъ такъ:

«Меня упрекали за то, что я отвергнулъ мивнія, двлающія періодъ среднихъ въковъ пропастью суевърія и мрака, что я квалилъ благодъянія церкви въ тъ времена, когда она одна стоить между падающимъ Римомъ и наступающимъ варварствомъ; что въ числе великихъ созданій общества, совершенно пронивнутаго потребностью молитвы и христіанскаго аскетизма, я ставиль тв монастыри, которые среди самихъ германцевъ вводили культуру, обучали, цивилизовали; наконецъ, что я приписалъ могущественную роль и благородную долю въ цивилизаціи тому, что считается глубокимъ паденіемъ и жалкимъ вырожденіемъ относительно языческой древности. Такимъ образомъ, съ этой стороны я потеряль друзей и не пріобрівль ихъ на другой сторонъ (авторъ разумъетъ сторону клерикаловъ); и если а не пріобрѣлъ ихъ здѣсь, это было совершенно справедливо; потому что дѣаствительно историческая доктрина, которая даеть общественнымь фазисамъ только относительное значеніе, не удовлетворить людей, которые дають имъ абсолютное значение, и что съ этой точки эрвнія религіозныя идеи и учрежденія суть степени развитія, опредвляемаго соотносительнымъ движеніемъ вперелъ человіческаго знавія и человвческой нравственности».

Этой чертой Литтре конечно рызко отодвигаеть себя отъ писате-

лей, какъ Брольи и Монталамберъ, и какъ всякіе другіе романтики. Факты прошедшаго не имъютъ для него ничего безусловнаго, но его критическое отношеніе не есть однако индифферентизмъ: передъ нимъ стоитъ свой прочный идеалъ, приближеніемъ къ которому опредъляется смыслъ всего движенія человъческой исторіи, и который указываетъ и историку путь въ его изслъдованіяхъ.

«Когда мы бросаемъ взглядъ на великую эпоху, которую хотимъ изучать, надобно спросить себя, чёмъ мы будемъ интересоваться, и чью сторону мы возьмемъ въ паденія того или возвышеніи другого. Отвътъ на это даетъ философія исторія: —брать сторону того, что должно благопріятствовать человическому развитію. Историкь, который въ извъстнихъ върованіяхъ и извъстнихъ учрежденіяхъ прошедшаго видить типь, отъ котораго нельзя уклониться, не подвергаясь упадку или порчв, - такой историкъ будеть только оплакивать все то, что, являясь вновь, будеть видоизмёнять, извращать, сокрушать священный типъ. Съ другой стороны, историкъ, который для опънки вещей руководится только раціонализмомъ, болже или менже метафизическимъ и революціоннымъ, не можеть удержаться, чтобы не изливать ненависти и презрвнія на тв эпохи, которыя не удовлетворяють его представленіямъ, не контролируемымъ фактами и опытомъ. Одно это, то-есть, эта печаль, которую возбуждаеть характеръ будущаго, и эта ненависть, которую возбуждаеть характеръ прошедшаго, достаточно опредвляють существенное основание философіи исторіи, — эта философія можеть состоять только въ томъ, чтобы понять, что характеръ будущаго и характеръ прошедшаго не имъютъ ничего различнаго между собой и ничего противорфчиваго, что одна и та же сила производить сиппленіе развитій (évolutions), и что тоть, кто ум'веть вездв находить это сцвиленіе, достигь до философскаго пониманія. Нвть сомевнія, что человікь, который не только думаеть, но въ то же время и чувствуетъ, очень часто будетъ желать, чтобы эта исторія шла иначе; но сколько других в областей, въ числе техъ, где жизнь открывается передъ нашими глазами и передъ нашимъ изслъдованіемъ, — сколько областей, въ которыхъ слышится тоже желаніе! Судьба (я разуміню подъ судьбой положеніе вещей) господствуєть надъ нами вездъ, и господствуя возбуждаеть въ тоже время это чувство тягости отъ несовершеннаго порядка, это страданіе отъ золь, производимыхъ ходомъ вещей, и эти героическія и въковыя усилія измънить ихъ: это чувство, страданіе и эти усилія борьбы составляють удълъ человъчества, когда оно сознаетъ самого себя!»

## ЗЕМСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

вопросъ о народномъ образовании въ московскомъ земскомъ собрании 1868 года.

И для земскаго дъла было время радужныхъ надеждъ: съ жадностію читались газетныя извъстія о преніяхъ земскихъ собраній; съ живымъ участіемъ следили не только за первыми дойствіями, но н ва первыми ръчами русскаго люда, которому даровано было право позаботиться о самомъ себъ — намъ, воспитаннымъ старымъ порядкомъ опеки, приходилось учиться даже мыслить и говорить! Люди благоразумные называли настоящими именами вполнъ естественныя ошибки и увлеченія начинающихъ земскихъ дівятелей; преданіе промаховъ ихъ гласности предостерегало другихъ двятелей, еще выступавшихъ на общественное поприще, или уже стоявшихъ немъ.... То была пора радужныхъ надеждъ, то было время, когда мыслящая часть общества видёла въ полной гласности земскаго дёла, кром'в другихъ, самыхъ благодетельныхъ результатовъ, лучшее воспитывающее начало, для земства и администраціи, для всего русскаго общества. Не усивла однако эта гласность принести своихъ плодовъ, какъ она была ограничена закономъ, поставившимъ ее въ зависимость отъ личнаго усмотренія 56 различных администраторовъ, т. е. начальниковъ губерній. Не останавливаясь на этомъ правительственномъ распоряженім и вполнів признавая его обязательную силу, мы только заносимъ въ земскую летопись тоть несомненный факть, что, после обнародованія означеннаго закона, извъстія о земскихъ собраніяхъ сдёдались рёдкими въ газетахъ; къ тому же онъ уже не появляются болье, такъ сказать, въ видъ фотографическихъ снимковъ съ земскихъ собраній; снимки доходять до нась не иначе, какъ съ ретушью административной, предварительной цензуры. Сколько художниковъ, столько и различныхъ кистей; столько и различныхъ колоритовъ въ картинъ... Среди такихъ обстоятельствъ особенно отрадно подъйствовало на насъ напечатание въ газетахъ весьма обстоятельнаго отчета о тъхъ засъданияхъ московскаго губернскаго земскаго собрания, которыя были посвящены вопросу о народномъ образовании.

Итакъ, губернское земство русской столицы посвящаетъ три засъданія, цълыхъ три дня, вопросу о просв'ященіи массъ-фактъ многознаменательный! Будущій историкъ не можеть обойти его; рядомъ съ этимъ явленіемъ назоветь онъ и тв изъ губернскихъ земскихъ собраній, почти везді состоящихь, подобно московскому, изъ дворянь, въ протокодахъ которыхъ ни слова не записано о народномъ образованін, или не замолвлено ни словечка въ пользу его, или наговорено иножество и не сделано, для народнаго образованія, ровно ничею. И такъ, московское дворянство дало Россіи такихъ земскихъ дъятелей, которые способны три дня посвятить преніямъ о содъйствіи земства въ устройству школъ сельскихъ обществъ и открыть кошель на это дъло. Даже потому, что это совершилось въ Москвъ, а не въ Петербургъ, мы придаемъ значеніе: въдь, въ глазахъ не малочисленной партін, «Петербургъ» составляеть родникъ противонародныхъ стремленій; другіе считають «Петербургь» питомникомъ какихъ-то крайнихъ, противообщественныхъ воззрвній; въ такихъ ужасахъ никто не обвиняль еще, до сихъ поръ, старушки-Москви, этого патріархальнаго, консервативнаго, степеннаго, народнаго сердца русской земли. И эта-та «Москва» заговорила о просвъщении массы и, представьте, не ограничилась словами, но дала денегъ; въ Москов, три засъданія посвящены вопросу о народномъ образовании и въ концъ концовъ щедрая ассигновка въ пользу его!

Честь заявленія вопроса о народномъ образованіи принадлежить московской губернской земской управів, явившейся, впрочемъ, отчасти исполнительницею предначертаннаго візрителями ся въ предъидущую сессію собранія. Управа представила гласнымъ докладъ въ 3-хъ частяхъ: а) общія соображенія о вопросів; б) способъ наилучшаго содійствія убіздныхъ и губернскихъ земскихъ учрежденій преуспізнію народныхъ училищъ; и в) способъ подготовки преподавателей, для народныхъ школъ. Обращаясь къ такой читающей публикъ, которая візроятно уже знакома, по газетамъ, со всіми подробностями доклада управы и постановленія собранія, мы коснемся въ настоящей замізтків того и другого, на сколько нужно, для того, чтобы поділиться съ публикою мыслями, возбужденными въ насъ чтеніемъ этихъ любопытныхъ документовъ. Да простить намъ московское земство то́, что мы съ грустнымъ чувствомъ приступили къ этому чтенію. «Не будетъ ли фразъ», сказали мы себъ прежде всего; відь за сло-

вомъ «народное образованіе» у насъ почти всегда следуеть потокъ, потоки словъ;... «а въдь на Москву смотритъ вся Россія», думали мы, «неужели и въ Москвъ люди возьмутся за дъло, не ознакомившись съ нимъ, и потому польются фрази, фрази и фрази...» Больно стало намъ, когда мы въ журналахъ перваго же заседанія прочли: «г. Васильчиковъ указалъ, что московскій училищный сов'вть не ознакомился ни съ однимъ училищемъ,... что училища онъ не осматривалъ... Г. Васильчикову никто не возражаетъ»... «Значить, правда», думали мы, «упрекъ справедливъ, и съ такой подготовкой люди приступаютъ въ делу, и такое оружіе противъ себя дають они врагамъ народнаго образованія и врагамъ народа...» Еще не зная, окажутся ли такія лица въ собраніи, мы читаемъ далве, что г. Погодинъ восклицаетъ: «Я желаль бы, чтобы кто нибудь сказаль здёсь: я быль въ такомъ-то училищъ... Всъ нужды обозначаются общими мпстами...» «Боже мой — думали мы — фразы; что же можеть быть кромъ фразъ, если нътъ фактовъ? Какая пища и какая легкая побъда для приверженцевъ реакціи; вотъ, вотъ они заговорять!...» Мы думаемъ такъ, и читаемъ дальше, въ журналь следующаго заседанія: «Изъ 13 уездовъ губерній только 6 внесли въ сміты свой на 1868-й годъ извістную сумиу на пособіе училищамъ.» Но изъ кого же состоитъ московское губернское вемское собрание? Изъ представителей техъ уездныхъ собраній, большая часть которыхъ не дала и алтыва на народное дъло. «Знаемъ, внаемъ — думается намъ опять — реакція во имя экономіи, во имя самостоятельности убяднаго земства, не дастъ ни гроша на дёло». И мы тысячу разъ ошибались, читатель! Такой реакцін, такихъ противниковъ земскаго интереса не оказалось въ московскомъ губернскомъ земскомъ собраніи; одиноко раздался голосъ г. Жеребцова, находившаго, «что въ этомъ случав все идетъ опережая потреб-«ности и не удовлетворяя даже (?) потребности честныхъ (?) граж-«данъ»; 11-го января, московское губернское земство ассигновало 30,237 руб. сер. въ пособіе начальнымъ народнымъ училищамъ! Собраніе поступило такимъ образомъ, видоизменивъ несколько предложенія управы и, согласно проекту ея, избрало коммисію, для составленія всесторонняго и подробнаго проекта устройства учительской семинаріи. Собраніе не ограничилось этимъ и дополнило проектированное управою по предложенію одного изъ гласныхъ; но мы еще возвратимся къ этому постановленію, а теперь перейдемъ къ некоторымъ соображеніямъ управы, не разработаннымъ въ собраніи, оставленнымъ имъ безъ отвъта, но весьма существеннымъ; глубокое уважение наше къ собранію и управі не мізшаеть намь выразить, что ближайшее знакомство съ этими соображеніями обнаружить, мы надвемся, какъ опасно не имъть подъ собою, при обсуждении предмета, фактической почвы,

на что столь красноръчиво жаловались гг. губернскіе гласные въ Москвъ.

Губернская управа говорить, между прочимь, въ докладъ: «Необ-«ходимость обязательности въ деле народнаго образованія более и «болъе сознается всъми образованными государствами Европы и Аме-«рики; что именно тъ страны, въ которыхъ образование обязательно, «опередили прочія въ отношеніи въ успѣхамъ народнаго образованія; «что дъло народнаго образованія, къ которому такъ долго и общество «и правительство относились съ такимъ полнымъ безучастіемъ, тре-«буетъ у насъ болъе сильнаго двигателя чъмъ тотъ, который заклю-«чается въ личной иниціативъ именно тъхъ, которые нуждаются болъе «всъхъ въ образованіи, которые сами не довольно ясно и сознательно «еще понимаютъ всю необходимость образованія... Если обязательность «образованія и можеть быть введена у насъ, то лишь путемъ прави-«тельственной иниціативы, на средства всего государства, подъ наб-«люденіемъ и контролемъ администраціи... Дъйствительно, можно бы «желать, чтобы (образованію) дань быль тоть толчовь, который оно «можетъ имъть отъ правительства, а отнюдь не отъ земства». Изъ гг. гласныхъ только г. Уваровъ отвечалъ на этотъ пунктъ доклада и, не оспаривая необходимости введенія у нась обязательности образованія, возражаль управ'в лишь въ томъ отношеніи, что, по его митию, «народное образование только тогда пойдетъ хорошо, когда ему данъ будетъ толчокъ (не отъ правительства), но отъ земства; мы полагаемъ, что г. Уваровъ желалъ выразить «не только отъ правительства, но и отъ земства».

Мы были вынуждены привести довольно обширныя выписки изъ документовъ для того, чтобы получить предъ читателемъ право сказать, что московская губернская управа требуетъ обязательности первоначальнаго образованія. Если не вполнѣ опредѣленныя выраженія доклада управы ратуютъ лишь въ пользу того, чтобы правительство энергически, самимъ доломъ, высказалось за просвѣщеніе массы и такимъ образомъ дало «толчокъ» дремлющему дѣлу, то мы съ этимъ согласны уже потому, что, какъ писалъ Петръ Великій своему непокорному сыну: «до чего охотникъ начальствуяй, до того и всѣ; а отъ чего отвращается, отъ того всѣ.» Если же, что гораздо вѣроятнѣе, управа высказалась въ пользу введенія у насъ обязательности образованія и собраніе не опровергло этого, то такой взглядъ на вещи, по нашему мнѣнію, доказываетъ, что управа и собраніе стояли не на фактической почвѣ, при обсужденіи этого вопроса.

Для того, чтобы въ свою очередь не заслужить упрека въ пареніи въ выси поднебесной, я спѣту признать мнѣніе управы аксіомой для «Европы и Америки», и перейду къ наблюденіямъ, сдѣланнымъ мною въ ничтожномъ уголкѣ нашей общирной Россіи; мнѣ кажется, что эти

наблюденія могуть послужить фактами и для московскаго земства, пока оно не имфеть ближайшихь.

Дъло въ томъ, что въ Александровскомъ увздъ Екатеринославской губерній приміняются дві системы народнаго образованія — обязательное и необязательное обучение грамотв; обязательное обучение введено, по закону, съ давнихъ поръ, въ нъмецкихъ колоніяхъ нашего увзда и не обязательно посвщаются школы въ русскихъ сёлахъ. Если обязательность обученія, при всяких обстоятельствах, составляеть плодотворное начало, то въ Александровскомъ увздв мы въ правъ потребовать отъ нея результатовъ, после тридцатилетняго примененія къ льду. Что же мы видимъ? Двиствительно, законъ подвергаетъ штрафу родителей и опекуновъ изъ нёмецкихъ колонистовъ, если только они, хотя бы на одинъ день, отъ 1-го октября до 1-го марта, не пошлють въ школу дътей своихъ, воспитанниковъ, слугъ, ученивовъ, которымъ минуло 7 лътъ и не наступило еще 15 лътъ. Правда и то, что вследствіе угрозы закона несметное множество детей загоняются въ школу на 8 лътъ времени, но что дълается въ школахъ?... Я не буду вдаваться въ подробности, изложенныя мною въ отчетъ, напечатанномъ Совътомъ и сообщенномъ, въ числъ другихъ и Московской губернской земской управь; я не стану останавливаться на тыхъ неисчислимыхъ недостаткахъ школы, устранение которыхъ возможно безъ нарушенія обязательности обученія грамоть; обращу вниманіе читателей только на тъ погръшности, которыя очень трудно, если не невозможно устранить до техъ поръ, пока въ немецкихъ колоніяхъ существуетъ обязательность обученія. Всв такого рода погрвшности касаются, къ несчастію, самой существенной, педагогической стороны льда: самые лучшіе ученики по ариометикь не имьють, за весьма рыдкими исключеніями, никакого понятія о рішеніи самыхъ простикъ ариеметическихъ задачъ и, зная механически четыре действія, сами не могуть дать себъ отчета въ томъ, для чего ихъ научили этой премудрости. Дъти, обучающіяся льть по пяти и по шести, не въ состоянім передать содержавія двухъ, трехъ строкъ, прочитанныхъ пми изъ дътской книги, для младшаго возраста. Письмо превращено въ рисованіе механическимъ списываніемъ съ прописей и не далве, какъ въ октябръ прошлаго года, намъ пришлось убъдиться въ такихъ ужасныхъ результатахъ отъ механическаго, неосмысленнаго обученія, которыхъ мы никакъ отъ него не ожидали, хотя, по испытанному нами весною прошлаго года, мы ожидали отъ него многаго. Прітажаемъ въ одну изъ колонистскихъ школъ; послѣ испытанія въ чтеніи, т. е., върнъе сказать, въ процессъ чтенія, мы отнеслись къ ученику, третій годъ посъщающему училище, съ вопросомъ, какъ называется тотъ предметъ, на которомъ въ настоящую минуту покоится его рука? (Онъ держалъ руку на столь.) Затымъ мы просили этого ученика написать на бумагь

названіе этого предмета; мы даже помогали ему, повторяя нівсколько разь слово «Tisch» («столь»), которое ему надлежало написать. Ученикъ ставиль букву за буквой, а желанное слово не выходило; учитель-же, въ это время, глубокомысленно покачиваль головою за спиною ученика и на вопросъ мой, чрезвычайно любезно замітиль, что такая задача не по силамъ ребенку (третій годъ посъщающему школу!), что до сихъ поръ ученикъ писалъ только прописи. Каковъ же, наконепъ, окончательный результать оть обязательного обученія или, лучше сказать, обязательнаго, по закону, притупленія дітей? Результать великій! Всякій колонисть уметь весьма некрасиво подписать свою фамилію, а если между ними и есть люди читающіе, люди относительно развитые, то они обязаны этимъ, какъ сами они мню говорили, отнюдь не школъ, но состоянію, давшему возможность бывать въ городахъ, среди людей, развиться посредствомъ торговыхъ сношеній. Неужели ум'внье подписать свою фамилію хоть что нибудь значить для жизни общества, кромъ того только, что лице, окончившее такимъ образомъ курсъ, прибавить одну единицу къ статистическому итогу грамотныхъ? Неужели общество ваинтересовано въ томъ, чтобы члены его, которыхъ оно само знаетъ за неграмотныхъ или безграмотныхъ, считались грамотными въ статистивъ? Стоитъ ли обществу расходовать на это деньги? Стоитъ ли лишать детей на 8 летъ свободы, подставляя ихъ къ тому же подъ «перстъ указательный» и «всъ признаки ученья?» Намъ кажется, что въ отвътъ на такой вопросъ не можетъ быть раз-...вірефоп

Намъ остается однако объяснить, какое мы имѣемъ основаніе обвинять въ печальныхъ результатахъ отъ школь въ колоніяхъ, примѣненную къ нимъ, обязательность обученія грамотѣ? Дѣло очень просто: благодаря требованію закона, въ каждой колоніи, какъ она бы ни была незначительна, должна быть школа и долженъ быть учитель. Колонисты поселены большею частью весьма немноголюдными посёлками, такъ что при налогѣ въ 30 коп., иногда въ 40 коп. и болѣе отъ души, собирается на жалованье учителю до 70 руб. сер.—Тѣ же колонисты платятъ часто годовымъ полевымъ рабочимъ до 100 р. съ въ годъ жалованья; послѣ этого предоставляю читателю судить о томъ, кто рѣшится за 70 р. сер., кромѣ провизіи и права пользованія шестью десятинами земли, кто изъ нѣмцевъ рѣшится, на этихъ условіяхъ, вступить въ званіе учителя колонистской школы?

Между тёмъ всё учительскія должности въ колоніяхъ замёщены, потому что онё должны быть замёщены. Для колоній требуется около 40 нёмецкихъ педагоговъ, готовыхъ довольствоваться семьюдесятью руб. сер. въ годъ; якъ нётъ, но они должны быть... и что же: «повелё и создащася!» Но что же создалось? Въ большинстве колоній преподаютъ колонисты, но каковъ долженъ быть — мы не говоримъ

объ исключеніяхъ-тотъ колонисть, который за 70 р. сер. пойдеть въ народные учители въ то время, какъ работникъ получаетъ больше. Но учителя должны быть и они имъются! Въ нъкоторыя колоніи приглашають учителей изъ-за границы съ уплатою отъ 150 до 200 р. сер. въ годъ. Но опять спрошу читателя, каковъ долженъ быть тотъ народный учитель, который оставляеть родину, предлагающую ему за трудъ 300 р. сер. въ годъ для того, чтобы вхать въ далекій край за половинное вознаграждение? Прибавимъ къ этому, что во всякой колоніи должень быть не только учитель, но и писарь; если трудно прінскать 40 лицъ хорошо грамотныхъ на учительскія міста, то пригласить 80 такихъ лицъ еще труднее; отсюда выходъ одинъ, что и совершилось въ колоніяхъ, должность учителя должна быть соединена съ должностью писаря; а много ли отъ этого выигрываетъ школа? Наконецъ, благодаря тому, что въ школу, въ которой некому учить, сгоняють всё могущее двигаться, отъ семилетняго до пятнадцатилетняго возраста, очень часто поручають одному учителю до 100 учащихся; и этотъ учитель-писарь, помощникъ пастора, органистъ, долженъ одинъ справляться съ сотнею учениковъ и ученицъ, подраздъленныхъ на три, или четыре власса! Намъ скажутъ: стоитъ лишь пригласить хорошихъ учителей, дать имъ хорошее жалованье, обязать общества имъть въ школъ не болъе 30 или 40 учениковъ на учителя и приглашать къ нему потребное число помощниковъ, и дъло преобразуется. Не споримъ, но тогда мы будемъ въ Пруссіи, а не въ Россіи, бъдной на людей и на деньги. Обязательность обученія грамоті въ нівмецкихъ колоніяхъ, создаеть школы по имени и грамотныхъ по названію, тавъ какъ благодаря ей существуеть такое количество обучающихъ, которыхъ взять негдів, и такое число учащихся, которыхъ некому учить. Обязательность обученія грамотів не допускаеть никакой реформы въ дълъ школы, такъ какъ прежде всего, во всехъ колоніяхъ, пришлось бы удвоить жалованье учителямъ и удвоить число учителей, т. е. увеличить теперь уплачиваемое жалованье учителя въ четыре раза, а на это не станетъ средствъ у населенія, которое вовсе не такъ мало цлатить податей какъ обыкновенно думають.

Мы изложили одну изъ дъйствующихъ у насъ системъ народнаго образованія; обращаемся къ другой—необязательному посъщенію школъ, и затъмъ намъ останется лишь сравнить объ, для того чтобы прійти къ окончательному заключенію.

Въ русскихъ селеніяхъ нашего увзда почти половина твхъ школъ, на воторыя сельскими обществами ассигнованы суммы, остались неоткрытыми за неимпніемъ жителей; такой фактъ возможенъ только потому, что закономъ не повельно, чтобы въ каждомъ сель была школа; существуй у насъ обязательность обученія, то и въ нашихъ сёлахъ дъйствовали бы наставники, подобные учителямъ нъмецкихъ

колоній. Школы русских сель посъщаются не обязательно и потому. пропорціонально населенію, учащихся гораздо меньше, чемъ въ немецкихъ колоніяхъ. У колонистовъ число учащихся обоего пола составляеть приблизительно третью часть ревизскаго населенія; у нась же, въ русскихъ сёлахъ, тамъ, гдё дёло идетъ хорошо, число учащихся часто составляеть только  $\frac{1}{15}$ ,  $\frac{1}{30}$ , даже  $\frac{1}{60}$  ревизскаго населенія; правда, что русскіе крестьяне почти не посылають дочерей въ школу. Повидимому выводъ отсюда очень простой: народъ не хочетъ учиться, а потому нужно заставить его учиться. Но не торопитесь съ выводомъ; выслушайте прежде, что при настоящемъ числъ учащихся, послъ преобразованія школь училищнымь совітомь, населеніе почувствовало такую симпатію къ школь, что существующія у нась училищныя постройки переполнены учениками; училища иногда до того переполнены, что если бы не безпрерывно отпираеман дверь въ свии, то, по гигіеническимъ причинамъ, слъдовало бы уменьшить число учениковъ. Училищныя постройки въ русскихъ сёлахъ, въ особенности послѣ преобразованій Совъта, благодаря содъйствію гг. попечителей и мировыхъ посредниковъ, весьма приличны, отнюдь не убогія хатки, но дома; чтобы помочь читателю представить себь нашу училищную постройку я скажу, что нерадко онъ встратиль бы у насъ классную комнату въ 100 и более квадратныхъ аршинъ. Въ немецкихъ колоніяхъ постройки гораздо лучше; но каковы бы онв ни были, онв въ настоящую минуту могуть помпьстить все число дётей, сгоняемыхъ въ школу, въ которой ничему не учатъ обязательностію обученія. Взглянемъ же на то, что бы вышло, еслибы въ настоящее время применить обязательность обученія грамоте къ школамъ русских селеній. Для того, чтобы еще тверже стоять на почвів фактовъ, возьмемъ, для сравненія, русское село Ивановку и колонію меннонитовъ Бергталь; мы избираемъ многолюдное русское село и многолюдную колонію; въ Ивановит 1,800 ревизскихъ душъ, въ Бергталь 226. Въ Бергталь мы застали 89 учащихся, въ Ивановив 30; для пом'вщенія подъ ивановскую школу купленъ обществомъ въ этомъ году домъ священника и къ нему предполагается пристраивать; по этому будемъ считать въ Ивановив 60 учащихся; мы имвемъ полное основание разсчитывать на такое количество, такъ какъ Ивановское общество весьма сочувственно относится въ школъ. Представимъ себъ, однако, что къ Ивановкъ примъняется обязательность обучения грамоть. Въ полоніи Бергталь этоть законъ собраль въ школу болье трети ревивскаго населенія на 8 леть; пусть у насъ сократится учебный періодъ жизни человъка на половину, т. е. ограничится четырьмя годами, но и въ такомъ случав обязательность обучения грамотв собереть въ Ивановкъ шестую часть ревизскаго населенія, т. е. 300 учашихся обоего пола; освободимъ, наконецъ, отъ обязательности обученія женщинъ, что было бы въ высшей степени нераціонально, но на нужлу нать закона. Въ Ивановив будеть 150 учащихся! Затымъ слалують вопросы: вто дасть намь денегь на постройку школы на 300. или хотя бы 150 учениковъ? Кто дасть намъ денегъ, для приглашенія 6, или 3 учителей въ Ивановку? Гдё возьмемъ мы этихъ учителей, наконецъ, если и по одному учителю на каждую изъ школъ, которыя желали открыть крестьяне, мы не могли найти?... Итакъ, первымъ результатомъ отъ примъненія обязательности обученія грамоть, смягченной въ своихъ требованіяхъ до-нельзя, оказалось бы то, что намъ некуда было бы посадить учениковъ и некому было бы ихъ учить; больно падать съ выси поднебесной и ушибаться о землю, но иногда и полезно! Расходы на постройку училища въ Ивановкъ оказались бы гораздо вначительнее, чемъ читатель, вероятно, предполагаетъ, такъ какъ ему неизвъстно, что село растянуто на цъдыя версты, и что поэтому въ настоящее время ходять въ школу только дети съ ближайшихъ улицъ; если бы погнать ихъ всёхъ, то пришлось бы, вёроятно, строить не одну школу на 300, или 150 учениковъ, но, по крайней мъръ, двъ на 150, или 75 учениковъ каждую; отъ этого значительно возрасли бы расходы по сооружению, ремонту и отоплению училищныхъ зданій. Сказанное нами о сель Ивановкь относится ко всымъ русскимъ селамъ нашего увзда, за весьма немногими исключеніями; мы даже думаемъ, что это относится къ русскимъ селамъ вообще, весьма часто многолюднымъ и бъднымъ. Не убъдимся ли теперь, читатель, въ томъ, что, стоя на фактической почвв, нвтъ возможности желать введенія обязательнаго обученія, при настоящих матеріальныхъ и педагогическихъ средствахъ русскаго народа; неужели у насъ еще мало неисполнимыхъ законовъ?... «Но-скажетъ читатель -- если дело решается такъ просто людьми, стоящими лицомъ къ лицу къ отсутствію учителей и б'ёдности народа, то почему придаете вы такое значение высказаниому объ этомъ предметь въ московскомъ губернскомъ вемскомъ собраніи?» На такой вопросъ им бы отвічали, что, потому, во-1-хъ, что глубоко уважаемъ вемство вообще и московское въ особенности, а потому и не умфемъ относиться аватично къ тому. какъ оно мыслитъ; во-2-хъ, потому, что, призванные въ вачествъ членовъ алекс. увзд. училищи. совыта отъ земства, заботиться о преусивянім народныхъ школъ, мы считали бы величайшимъ вредомъ для дёла, если бы въ настоящее время правительство пожелало выразить свое сочувствіе и содвиствіе двлу обнародованіемъ закона объ обязательности обученія грамоті. Теперь меньшинство крестьянскаго населенія, привлеченное къ школь успъхами учащихся, вслюдствіе трудово училищного совпта, неудержимо стремится въ школь; если же приказать посылать детей въ школу, то крестьяне сочтуть это, пожалуй, за новую повинность, и тогда не ждите успрховь отъ школы. Въ странъ, въ которой большинство поняло польку отъ обучения и имъетъ средства обойтись безъ дътской работы, понятенъ законъ, вынуждающій косніжощее меньшинство не вредить обществу; а у насъ велика была бы польва отъ того, если бы сгономъ столькихъ детей, что и учить-то ихъ было бы некому, мы помешали бы учиться тому меньшинству, которое теперь съ восторгомъ относится въ школъ, и отсутствіемъ успѣховъ отъ школи на столько уронили би дівло школи въ глазахъ народа, что пришлось бы заменить членовъ училищнаго совъта становими приставами для того, чтобы настоять на исполненін того закона, который изрекъ бы обязательное обучение грамотъ тамъ, гдв негдв, и некому, и не на что учить. Но правда ли это? Гдв факты, гдв факты на то, что народу вездв и во всемъ чудится повинность, и что повинности онъ страшится? Требуя фактовъ отъ другихъ, мы и сами обязаны не ограничиваться апріористическими соображеніями. Изъ многихъ фактовъ изберемъ два: въ селеніи Маіорскомъ, общество не пожелало избирать помощника попечителю школы, опасаясь того, что ему придется платить жалованье; въ селеніи Кремьевић, по открытіи въ немъ совътомъ воскресной школы для варослыхъ, стали врестьяне поговаривать:---«Что это паны такъ хлопочуть о школахъ, ужъ не возьмуть ли всехь трамотныхъ въ солдаты?» Къ такому ли матеріальному и нравственному уровню массы, ваковъ уровень нашего сельскаго населенія, примънима обязательность обученія грамоть? Будемъ лельять то, что совыть успыль совдать: народъ ему довъряеть теперь потому, что онъ не обмануль его усивхами въ школахъ.

Не вами только, но многими изъ гг. гласныхъ московскаго губ. зем, собранія заявлено, что только хорошая школа привлекаеть народъ; московское земство обратило особенное внимание на вопросъ объ улучшени школъ, но прежде всего оно задалось вопросомъ, съ жакою цізлью совдавать школи: для того ли, чтобы сдізлать народъ рамотным, или для того, чтобь образовать его? У иногихь изъ тг. гласныхъ московского собранія этотъ вопросъ быль на устахъ. Г. Погодинъ, опровергая практичность учрежденія учительской семинарів, предложенной управой, говориль: — «Чему же выучится 17—18летній молодой человекь и чему онь можеть учить впоследствіи? Опять только (?) одной грамоть и счетамъ. Развъ это образованіе? Учить грамотт можно, не прибъгая ни къ вакой семинаріи, и это, кажется, всего для насъ сподручнъе... грамотность есть только средство для образованія». Г. Голохвастовъ опровергаль тотъ же проекть управы, но совершенно съ иной точки зрвнія; не желая того, чтобы земство ограничивалось привитіемъ одной грамотности я требуя для народа образованія, онъ говориль: -- «Увеличили бы значительно число школь и число обучающихся врамото, но все-таки результать быль

бы маль: если изъ 100 душъ прежде обучалось 10 грамотв, то теперь ихъ обучится 20; но грамотность не есть образованіе, а есть только средство получить образование». Г. Самаринъ также отделяль грамотность отъ обравованія, говоря, «что грамотность есть орудіе, средство, безъ котораго дальнъйшее образование немыслимо». Г. Васильчиковъ быль совершенно противоположнаго межнія; онъ доказываль, «что самая плохая школа не можеть не дать вмасть съ грамотностію и образованія»; онъ доказываль, что понятіе о грамотности и образованіи совершенно неразрывны, и что ошибочно судять тв, которые какъ бы противуноставляють одно другому. Но и этотъ гдасный отдёдиль грамотность отъ образованія, говоря о приготовленіи учителей для народныхъ школь; онь замітиль: — «Для того, чтобы обучать грамотности, не нужна учительская семинарія: для этого достаточно научить грамотнаго человъка болъе или менъе наглядному, доступному способу преподаванія грамотности; семинарія необходима для приготовленія учителей, которые были бы пригодны для народнаю образованія». Наконецъ, г. Самаринъ, указывая на лучшіе способы обученія прамоть, заявиль категорически, что «тв лица, которыя преподають теперь въ школахъ - священники, причетники (1), отставные солдаты (!) - могли бы быть приглашены въ ознавомленію съ этой методой». Итакъ, почти всв, участвовавшіе въ превіяхъ собранія, отдівляли грамотность отъ образованія, и всів безъ изъятія, не исключая и г. Васильчикова, выяснявшаго нераздальность этихъ понятій, доказывали, какъ просто, какъ легко обучить *прамотт*ь и этимъ ограничиться. Но тщетно искали мы въ преніяхъ собранія отвъта на вопросъ, въ чемъ же состоитъ грамотность, что следуетъ называть этимъ именемъ? Намъ кажется, что только определивъ предварительно это понятіе надлежащимъ образомъ, возможно произнести мевніе о томъ, легко ли, трудно ли достигается грамотность? Намъ отвётать на это: «веревка-вервіе простое, а грамотность означаеть умънье читать и писать-и концы въ воду». Дъло это дъйствительно просто, но усложняется желаніемъ техъ же лицъ, которыя считають его простымъ желаніемъ ихъ сделать изъ грамотности средство, для достиженія образованія. Мы ставимъ следующіе вопроси: возможно ли называть грамотнымъ того, вто способенъ буквы соединить въ слова, прочесть одно слово за другимъ такъ, что ни онъ самъ, ни окружающіе его не поймуть прочитаннаго? Следуеть ли назвать читающимъ того крестьянина, который, читая книгу, писанную для народа, изъ 10 словъ пойметъ только одно, даже при бъгломъ, выразительномъ и осмысленномъ чтеніи, — потому что остальныя 9 словъ, какъ книжныя или литературныя, ему незнакомы? Возможно ли, наконецъ, считать средствомь къ дальнейшему образованию такое чтеніе, лучше сказать, такое развитіе, данное школой, при которомъ, для руссказо крестьянина изъ тысячи книгъ 999 писаны не по-русски, такъ какъ онъ почти ничего въ нихъ не пойметъ. Или нужно, чтобы школа на-учила такъ читать, чтобы чтецъ своимъ чтеніемъ отвлекаль отъ шинка, чтобы читающій крестьянинъ могъ прочесть и понять молитву, прочесть и понять законъ, касающійся его быта, прочесть и понять болье или менье ссякую книгу (кромь спеціяльныхъ), содержащую въ себь такія полезныя свъдьнія, дъйствительное пріобрытеріе которыхъ посредствомъ чтенія доказало бы, что грамотность есть ступень къ образованію, а не оврагъ, изъ котораго нельзя выбраться на дорогу. Полагаю, что всв, искренно желающіе подвинуть просвыщеніе массы, только чтеніе послёдняго рода и назовуть грамотностію, а чтеніе неосмысленное, или возможность чтенія одной тысячной доли изъ существующаго въ русской печати назовуть неграмотностію и безграмотностію. Но пойдемъ далье:

Значить ли умъть писать -обладать искусствомъ подписать свое имя, пожалуй настрочить очень красивыя буквы по прописи? Или нужно, чтобы пишущій врестьянинъ, хотя бы съ многочисленными ореографическими ошибками, но толково и связно могъ написать письмо брату, сданному въ солдаты, справиться чрезъ почту о ценахъ на хлебъ въ портъ, написать заявленіе въ Управу и мировому посреднику, предложить издали письмомъ свои услуги, вмёсто того, чтобы идти на авось за сотни верстъ? Но намъ скажутъ, можетъ быть, что умъющій подписаться и письмо напишеть.... Противъ этого будемъ спорить, на основаніи опыта; мы знаемъ сотни примівровь лиць, по 5-ти літь обучавшихся, обладающихъ сноснымъ почеркомъ, и не могущихъ написать и двухъ словъ, какъ говорится «изъ головы»; ихъ никогда и никто не упражняль въ умёньи изложить свою мысль на бумаге, даже въ уменьи «собрать слово въ голове», т. е. въ уменьи написать, безъ пропуска буквъ, чтобы то ни было безъ прописи. Или такое писанье будемъ мы также относить въ грамотности, служащей средствомъ въ образованію? Нізть, такого рода грамотность не средство, но сама себъ имм и такая цъль, достижение которой не вознаграждаетъ за трудъ, употребленный на то, чтобы къ ней приблизиться. Допустимъ навонецъ, что врестьянинъ читаетъ и пишетъ какъ слъдуетъ, и навыкъ читать писанное (а это опять особая наука), но владветь ли онъ вполнё этими орудіями, служать ли оне ему могучимь средствомъ, если онъ не въ состояніи пров'врить свою податную тетрадь, не въ состоянін повіврить волостного писаря въ его счетахъ? Конечно, нівть! Значить, истинно грамотный человькь, на столько грамотный, чтобы грамотность была въ рукахъ его средствомо къ образованію, долженъ уметь читать, писать и считать и отнюдь не ограничиваться знаніемъ процесса чтенія, письма и счета.

Затемъ следуетъ вопросъ, легко ли, при неподготовленных пре-

подавателяхъ, достигаются подобные результаты? Правъ г. Самаренъ, утверждая, что за нъсколько часовъ возможно познакомить любого причетника и отставного солдата съ улучшеннымъ способомъ научить детей процессу чтенія, но неужели этоть почтенный гласный будеть утверждать, что «причетники» и «отставные солдаты», научать народь, при новой методь обученія чтенію, тому, о чемъ мы говорили выше, и разовыють его на столько, чтобы грамотность получила силу средства; а если же она останется целью, то изъ-за чего мы хлопотали? Предоставимъ такія хлопоты тімь, которые желають иметь грамотныхь въ Россіи для счета, только на бумаге; земство этого не желаетъ, и конечно всехъ менее желаетъ того г. Самаринъ, столь тепло относящійся къ народу и его самоуправленію. Сибемъ увбрить г. Самарина въ томъ, что мы имбемъ дбло не съ причетниками и отставными солдатами, но съ лицами, окончившими курсь въ увздномъ училищв, и при этомъ ариометика у насъ на столько еще хромаеть, что ни въ одной изъ преобразованных Совътомъ школъ въ этомъ году еще не рышили ученики слъдующей задачи, мною имъ предложенной: «За нитки следуетъ заплатить 8 коп.; какъ заплатить ихъ пятью мёдными монетами»; понятно, само по себъ, что при этомъ предварительно объяснялось значение слова «монета», и ученикъ самъ говорилъ, что медныя деньги бываютъ въ 1 к. сер., 2 коп. сер., 3 коп. сер. и 5 коп. сер. Чтеніе и письмо въ этомъ году идутъ весьма удовлетворительно, но это стоитъ Совъту огромныхъ хлопотъ и усилій, потому что, обучая дівтей, учатся и сами учителя. Для того, чтобы указать хоть въ немногихъ словахъ, какъ сложенъ процессъ обученія «грамотть», если грамотность должна послужить средствомъ къ образованію, я перечислю всв тв упражненія, воторыя введены Александровскимъ увяднымъ училищнымъ Совътомъ въ школахъ: 1) Обученіе чтенію по звуковой методь. 2) Чтеніе внимательное, т. е. одинъ читаетъ въ слухъ, а прочие ученики слъдятъ но своимъ внигамъ, а учитель ежеминутно предлагаетъ продолжать чтеніе именно твиъ ученикамъ, которые всего менве того ожидають. 3) Чтеніе выразительное, при постоянномъ упражненіи разсказывать прочитанное. Это достижимо только после механического чтенія, которымъ пріобр'втается нівкоторая бівглость въ чтеніи. 4) Скоропись. Этимъ именемъ называемъ мы въ школахъ письмо безъ прописей и не подъ диктовку; ученики излагають письменно читанное, или слышанное ими въ классъ, пишутъ письма и сочиненія на заданную тему. 5) Чистописаніе, т. е. писаніе тахь фигурь, которыя изображають элементы письменной азбуки. 6) Упражненія изъ «Родного Слова» Ушинскаго, т. е. уминье распредилять различные предметы по разрядами, наприм. столъ — мебель; сусликъ — четвероногое, травоядное, дикое животное; узда — сбруя; яблоня — плодовое дерево; соха — орудіе и проч. 7) Диктовка звуковая и диктовка съ целью коть сколько нибудь упражнить въ ореографіи. Какъ сказано будеть ниже, звуковая метода преполается въ нашихъ школахъ по составленному мною руководству: звуковая инктовка упражняеть детей только вы томы, чтобы они не смінивали звуковъ напр. «У» и «О»; «Ы» и «И»; «Ы» и «Э»; «Ч» и «Ш» и проч. Кромъ того диктуютъ дътямъ не по одному слову, какъ при звуковой диктовкъ, но цълыя предложенія. 8) Игра въ буквы. Въ каждой школь есть печатныя буквы, навлеенныя на вартонъ: ученикъ, задумываетъ какое нибудь слово, и затемъ, подобравъ изъ ящика на него буквы, смешиваеть ихъ въ кучу, которую владеть предъ товарищемъ, указывая только на первую букву задуманнаго слова; этотъ товарищъ долженъ отгадать слово, раскладывая положенную предъ нимъ кучу буквъ и дълая всевозможныя перестановки, пока выйдетъ слово; очевидно, что при такой игръ первый ученикъ пишетъ, а второй читаетъ. Эта игра необывновенно занимаетъ дътей и въ высшей степени полезна; она изобрътена не мною, я видълъ ее въ образованныхъ семействахъ столицы, и очень счастливъ тфмъ, что удалось примънить ее съ успъхомъ къ народнымъ школамъ. 9) Ариометика. Умственное счисленіе, письменныя ариометическія действія и счисленіе на счетахъ по первымъ 4 дъйствіямъ. О Законъ Божіемъ мы не упоминаемъ потому, что, въ величайшему сожальнію, наблюденіе за преподаваніемъ его изъято, изъ въдънія училищныхъ Совътовъ.

Въ девяти вышеприведенныхъ пунктахъ намъ удалось только намекнуть на каждый изъ видовъ упражненій въ народной школь, обучающей только грамотъ; намъ кажется однако, что и сказаннаго достаточно, если бы мы даже и не указывали на испытанное Алекс. увзди. училищнымъ Совътомъ, чтобы доказать, что школа грамотности не по плечу отставнымъ солдатамъ и причетникамъ; понятно, что нътъ правила безъ исключеній. Говоря вообще, главною целью школы должно быть развитие ума и сердца дитяти; что же касается преподаванія причетниковъ и отставныхъ солдатъ, то мы были столь несчастливы до сихъ поръ, что не видъли иного, кромъ притупляющаго. Много ли тутъ пособить новая метода, и захотять ли еще причетникъ и отставной солдать ей подчиниться? Допустимь однако, что и между ними, какъ преподавателями, есть прогрессисты, которые отрекутся отъ родныхъ «азовъ». И что же? Дети научатся быстро процессу чтенія, а дальше что?.. Надняхъ отставной солдать обратился ко мив съ слвдующею просьбою: -- «Сдёлайте милость, примите сына въ школу; четвертый годъ его учу; себя сложить не можеть, а восьмую каонсму уже читаетъ». Онъ хотълъ сказать, что ученикъ не знаетъ, какія нужны буквы, для того чтобы составить его прозвание. Многое множество можно бы сказать по этому поводу, но я ограничусь однимъ вопросомъ: легко ли достигнуть того, чтобы человёкъ, воспитанный въ духовномъ училищё или семинарій стараго времени, или человѣкъ 20 лѣтъ прожившій въ полку обходился кротко съ учениками и старался привязать ихъ къ себѣ?.. Въ очень многихъ школахъ нашего уѣзда дѣти не идутъ и обѣдать домой, чтобы только не прозѣвать возобновленія класса; самъ я видѣлъ не разъ, какъ дѣти на-взрыдъ плакали о томъ, что родители оставляли ихъ дома и не пускали въ школу; только при такой привязанности дътей къ школь дѣло и можетъ подвигаться.

Не убъдили ли мы наконецъ читателя въ томъ, что и для обученія грамоть недостаточно Россіи существующих в педагогических силь, изъ числа которыхъ почти всегда приходится исключать священниковъ, такъ какъ они обременены обязанностами по сану, а толковая школа требуеть безотлучного пребыванія учителя съ ученивами. Мы не вступимъ сегодня въ полемику съ священникомъ Ворондовымъ, доказывавшимъ московскому губернскому земскому собранію, что лучше всего предоставить обучение народа священникамъ; у насъ нътъ, къ сожальнію, времени на то, чтобы сегодня же коснуться этого вопроса, но фактовъ у насъ не мало, для того чтобы отвъчать г. Воронцову, что мы и саблаемъ, при случав. Сегодня же мы обращаемъ лишь вниманіе читателей на то, на сколько основательно поступили ті гг. гласные московск. губ. зем. собранія, которые доказывали, что не нужно учительской семинаріи, потому что есть у насъ и безъ того кому учить *грамотт*. Не говоря уже о томъ, что большинство ораторовъ высказывалось въ пользу образованія, не ограничивающагося одною грамотностію, мы, полагаемъ, выяснили, что и обученіе грамотности въ настоящемъ смысле слова дело не пустое, если только обучать народъ не для ведомостей, но для будущаго Россіи. Такъ какъ московскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ не отвергнута мысль управы объ учительской семинаріи, а напротивъ избрана коммисія, для разработки вопроса, то литература еще успеть коснуться его, если пожелаеть послужить насущной потребности общества. Мы же перейдемъ теперь въ послъднему вопросу, изъ области народнаго образованія, затронутому въ Москвъ въ январскую сессію губернскаго земства.

Г. Самаринъ указалъ собранію на быстрые успѣхи, достигнутые въ Самарской губернін преподаваніемъ грамоты по методѣ Золотова, и собраніемъ поручено коммисіи разсмотрѣть вопросъ о распространеніи въ губерніи лучшихъ способовъ обученія грамотѣ. Считая такое постановленіе въ высшей степени раціональнымъ и полагая, что все сдѣланное земствомъ одной какой нибудь мѣстности должно быть провѣряемо земствомъ цѣлой Россіи, я считаю себя обязаннымъ изложитъ вкратцѣ тотъ новый способъ обученія, который уже испытано въ Александровскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи.

Несомнівню, что метода Золотова, о быстрых успівхах которой докладываль московскому губернскому земскому собранію гласный Са-

маринъ, составляетъ значительный шагъ впередъ сравнительно съ прежнимъ обучениемъ, что касается ускорения процесса обучения чтенію; но и въ этой методь, также какъ и въ прежнихъ, всё основано на заучиваньи: прежде зубрили буквы, зубрили склады, а у Золотова начинають непосредственно съ заучиванья слоговъ. Такъ называемая звуковая метода, приміненная въ Александровскомъ убядів, Екатеринославской губерній, обращается гораздо болье въ машленію, нежели къ памяты ребенка, именуя буквы такъ, какъ онв слышатся въ словахъ, т. е. называя *звуки* (напр. «ш» называется не «ша», но «шъ» и т. д.). Эта метода обременяеть память учащагося только изученіемъ буквъ и, согласно составленному мною руководству, съ перваго же урока добивается того, чтобы ребеновъ поняль, сообразиль, что два звука «шъ» и «а» составять не «шъ-а», но «ша», т. е. сольются, отъбыстраго произношенія одного звука за другимъ, въ третій, новый звукъ «ша». Читателямъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, что звуковое именованіе буквъ алфавита давно изв'ястно и употребительно въ Европ'я; собственно моего въ методъ, примъняемой въ нашихъ народныхъ школахъ то, что по моему руководству обучаютъ читать и писать въ одно и то же время; первоначально дети пишуть печатнымъ шрифтомъ. Звуковая диктовка, т. е. весьма отчетливое и протяжное произношеніе словъ учителемъ, для того, чтобы учепики написали слышанное ими, по слуху, т. е. написали произнесенныя слова, начинается съ самаго перваго урока. Предположимъ, что пройдено 3 урока; ученики узнали только 7 звуковъ: а, м (мъ), ш (шъ), о, к (къ), у, р (ръ), но они могуть прочесть, ими написать подъ диктовку всевозможным слова, составленныя изъ этихъ семи пройденныхъ буквъ, или звуковъ: мама, Маша, мамка, комокъ, курокъ, кошка, кашка, окошко, рука, ракъ, макъ, Макаръ, кора, корка, рама, рамка, шаръ, каша, шкура, око, шумъ, Машка, мамаша, мука, кумъ, кума, мошка, мушка, кукушка, кумушка и пр.; мы привели 31 слово, но не ручаемся за то, что ихъ нельзя подобрать болъе на вышеозначенные 7 звуковъ, и есякое слово, изъ пройденныхъ буквъ составленное, ученикъ долженъ уметь прочесть, если оно собрано учителемъ на классной доскъ изъ подвижныхъ буквъ, или написать, если оно ему диктуется. За каждымъ урокомъ прибавляется по одному, или по два новыхъ звука и производится чтеніе и письмо на всю пройденную часть алфавита; такимъ образомъ, съ перваго же урока ученикъ чувствуетъ себя уже грамотнымъ человъкомъ, потому что онъ читаетъ и пишетъ. Мы не будемъ обременять вниманія читателя изложеніемъ всёхъ техническихъ подробностей нашей методы; мы ограничимся сдёланными указаніями, полагая, что сказаннаго достаточно для того, чтобы убъдить читателя въ томъ, что ученикъ, обучающійся по нашей методів, постоянно соображаеть и не заучиваетъ ничего, кромъ произношенія очертанія буквъ; опыть доказалъ намъ, что *звуковое* именованіе буквъ, дикостію котораго обыкновенно пугають людей, незнакомыхъ съ дѣломъ, достается очень легко.

Но г. Самаринъ говорилъ въ собраніи о быстроть результатовъ отъ методы Золотова, поэтому и читатель въ правъ потребовать отъ насъ того, чтобы мы сравнили звуковое обучение грамотъ съ Золотовскимъ не только по вліянію ихъ на развитіе учащагося, но и по быстроть результатовь отъ того и другого, что составляеть едва ли не самую существенную сторону дъла въ глазахъ многихъ. Намъ было бы крайне неудобно говорить, какъ автору, о результатахъ отъ нашего труда на практикъ, если бы мы должны были ограничиться изложеніемъ того, что испытано нами самими; желая пользы дёлу, мы очень счастливы, что можемъ не произносить ни слова о себъ и извъданномъ нами самими и указывать только на то, чего достигла метода въ рукахъ другихъ, что испытано другими, и ссылаться при этомъ на такіе факты, которые очень легко могуть быть провіврены. По составленному нами «Руководству къ обучению грамотъ» (всего 16 стран.) обучены въ 14 русских школахъ (не считая греческихъ и нъмецвикъ колоній) ввъреннаго намъ Ш-го училищнаго участва Алевсандровскаго увзда, въ минувшую зиму, 300 совершенно неграмотныхъ учениковъ чтенію и письму, и около 100 читавшихъ, но не писавшихъ, учениковъ-письму. По достовърнымъ свъдъніямъ, полученнымъ нами изъ остальныхъ двухъ училищныхъ участковъ увада, мы можемъ сказать, что въ эту зиму обучены чтенію и письму болье 800 совершенно неграмотныхъ учениковъ. Въ огромномъ большинствъ случаевъ въ школахъ потребовалось не болье одного мъсяца для того, чтобы пройти мое руководство; въ тотъ самый день, что руководство мое окончено, ученику дается въ первый разъ въ жизни книга въ руки, и онъ читаетъ медленно, но безошибочно, любое слово въ любой книгъ и пишетъ не только подъ диктовку, но, къ величайшему удовольствію своему, можетъ написать любое слово, которое придетъ ему въ голову. Мы свазали, что обучение процессу чтения и письму въ течение одного мъсяца составляеть правило; добавимъ въ этому, что такія исключенія, чтобы учителю, у котораго на рукахъ два класса, потребовалось бомъсяца на овончаніе методы, составляють величайшую ръдкость; напротивъ, часто бываютъ случаи обученія отдёльныхъ учениковъ въ въ срокъ гораздо менње продолжительный. Я могъ бы привести множество примъровъ, но ограничусь однимъ и именно такимъ примъромъ, который обнаружить вліяніе быстроты обученія грамоть на то крестьянское населеніе, на глазахъ котораго оно совершается: въ начальномъ народномъ училищъ селенія «Благодатное», учителемъ Кобылинскимъ обучена дъвочка 8 лътъ, Марья Крыжановская, чтенію и письму (печатнымъ шрифтомъ) съ 22-го января по 10-е февраля этого

года, т. е. приблизительно за 15 учебныхъ дней; 15-го февраля быль я въ школь, куда посившиль придти отецъ Крыжановской, для того чтобы благодарить меня за руководство; самь Крыжановскій, пораженный успъхани дочери, сталь обучаться граноть. При испытаніи присутствоваль начальникь велико-анадальского лесничества, попечитель благодатненской школы А. Г. Баркъ и гласный изъ крестьянъ г. Головко; при нихъ Марья Крыжановская, поступившая въ школу, никогда и ничему неучившаяся, прочла въ 20-й день обученія по незнакомой ей книгъ лучше недавно поступившаго въ школу ученика Семенчова, три года обучаещагося чтенію въ школ'в стараго закала; это отнюдь не доказываеть, впрочемь, того, чтобы Марья Крыжановская читала бъгло, или выразительно — она читала 15-го февраля медленно и безъ выраженія; на 20-й день обученія она была занята, при чтеніи, преимущественно самымъ процессомъ чтенія; но такое сопоставленіе доказываеть, тімь не меніве, на сколько школа шагнула впередъ, благодаря улучшенному способу преподаванія. Примъръ Крыжановскаго, крестьянина селенія «Благодатное», лътъ сорока, привлеченнаго къ грамотв быстротою обучения — далеко не единственный; я могь бы назвать не мало и другихъ крестьянь, вообще взрослыхъ людей всякаго званія, не учившихся до сихъ поръ только потому, что не хватало у нихъ мужества взбираться на неприступную скалу; такъ весьма характеристично, не подозръвая ни малъйшей пронін въ этой аллегоріи, изображали науку и грамотность на средневъковыхъ картинахъ. Виъсто того, чтобы называть отдъльныя лица, я предпочитаю указать на цёлую школу, для взрослыхъ, учрежденную мною, на правахъ частнаго лица, съ разрешения училищнаго совъта; эта воспресная школа находится въ селени Времьевкъ; обучають въ ней, на основании свидътельствъ совъта, гг. Владисл. Адам. фонъ-Шварпъ и Кир. Вас. Ковалевскій, и 14 учащихся, изъ которыхъ многіе уже женаты, поступивъ совершенно неграмотными, на 15-й день обучения взялись за вниги. т. е. были въ состоянін, окончивъ всю методу мою, прочесть и написать любое слово. На 15-й же день ученики перешли къ замънъ печатныхъ буквъ писанными, при диктовкъ; на это требуется не болъе пяти дней; слъдовательно, за 19 дней 14 взрослыхъ неграмотныхъ врестьянъ будутъ обучены умінью прочесть любое слово въ любой книгі и написать любое слово обыкновеннымъ письменнымъ шрифтомъ (первоначально мы ограничиваемся печатнымъ шрифтомъ при письмъ, для того, чтобы не затруднять памяти учащагося двоякимъ очертаніемъ буквъ-печатнымъ и письменнымъ) подъ диктовку, или собственному вдохновенію, что необыкновенно тештъ учащихся. Въ Времьевской воскресной школъ для взрослыхъ производилъ испытаніе членъ александровскаго увзднаго училищнаго совъта Д. Т. Гивдинъ и часто бывалъ мъстный

мировой посредникъ Г. И. Сонцовъ, приглашенный училищнымъ совътомъ, по просъбъ моей, какъ учредителя, попечителемъ этой школы, для взрослыхъ.

Итакъ, факты доказываютъ, что звуковая метода, преподаваемая по моему руководству, примънима къ дътямъ и варослымъ; опытъ убълиль гг. преподавателей нашихъ школь въ томъ, что если поступаетъ ученивъ, знавшій только однѣ буком, по старому, то такія свѣдънія въ первые дни нізсколько затрудняють его успівхи по нашей методъ; если же поступаетъ въ школу ученикъ, читающій «по складамъ», то гораздо скорње переучить его по нашей методъ, нежели отъ чтенія «по складамъ» довести до чтенія «по верхамъ». Эти выраженія теперь уже какъ-то странно звучать въ Александровскомъ увздв - до такой степени его населеніе убъдилось въ превосходствъ звукового обученія сравнительно съ прежнимъ. Приводя факты, доказывающіе, какъ намъ кажется, что обученіе по нашему руководству даеть быстрые результаты, мы желали бы еще сравнить эти успъхи съ результатами отъ методы Золотова, рекомендованной г. Самаринымъ своимъ сочленамъ, но на это у насъ мало данныхъ, такъ какъ мы не наблюдали примъненія методы Золотова въ общирныхъ размѣрахъ. Мы позволимъ себѣ сказать только, что въ александровской школь обучали до настоящаго года по методь Золотова, и что. учитель г. Роопъ, замънивъ ее звуковою методою, нашелъ, что последняя достигаеть цели гораздо быстрые первой; это подтвердить и попечитель школы г. Гивдинъ; это могли бы подтвердить и мы, если бы мы не желали устранить себя, при обсуждении этого вопроса; къ сказанному добавимъ, что Золотовская метода обучаетъ только чтенію а звуковая метода, примъняемая къ дълу, по составленному нами рувоводству, обучаетъ одновременно чтенію и письму. Если мы настанваемъ на этомъ различіи, то потому, что мы сотни разъ замъчали, вакъ именно то свойство методы, что она обучаеть писать, что въ глазамъ народа почти равняется достижению «класса философіи», привлекаеть къ ней даже и техъ крестьянь, которые въ первые дни преподаванія, слыша какіе-то дикіе звуки и видя, что учащемуся «и внижки не дають», относятся въ ней насмѣшливо и недовърчиво. Первые дни преподаванія ставять, впрочемь, въ тупивь и такого преподавателя, который преподаеть по нашему руководству въ переми разъ въ жизни: въ первые два три дня незамътно, повидимому, никажихъ успъховъ; ученики только запоминають различные звуки, но не сливають два звука въ одинъ; на 5-й или 6-й день преподаванія, сліяніе звуковъ понятно, и тогда начинается наслажденіе для учителя, такъ какъ, если ученикъ, напримъръ, знастъ буквы «а», «м», «к», то онъ прочитаетъ свободно «мак» (буква «ъ» показывается при окончаніи мстоды, какъ не имъющая звука); но тотъ же ученикъ столь же свободно прочитаетъ и слово «рак», если только сказать ему, что знакъ «р», который онъ видитъ въ первый разъ въ жизни, называется «ръ» однимъ словомъ, ученикъ уже поняль сочетание звуковъ, въ чемъ вся и сила.

Московское земство, къ которому, преимущественно, мы обращаемся съ этой статьей, потому что оно серіознее земства многихъ другихъ губерній взглянуло на существенность вопроса объ улучшенных способахъ обученія, можеть потребовать оть насъ, чтобы мы указали на то, какъ подвигаются далве дети, быстро обучение чтенію и письму: этого могуть отъ насъ потребовать, такъ какъ мы сами же заявляемъ въ настоящей статьв, что улучшенная метода усвоенія процесса чтенія, если ею ограничиться, ничего не значить, сама по себъ не дасть результата, не даеть учащемуся того, что стоить названія «грамотности». Считая себя обязаннымъ, и въ этомъ случав, ничего не утверждать голословно, мы приведемъ, отъ слова до слова, оффиціальное удостовъреніе, выданное членомъ совъта учителю, послів испытанія учениковъ такой школы, которая приняла детей совершенно не грамотными въ октябръ и ноябръ прошлаго года; испытаніе происходило, въ присутствии мъстнаго мирового посредника, мъстнаго приходскаго священника и постороннихъ свидътелей, 19 февраля этого года. Вотъ самый текстъ удостовъренія: «Членомъ Александровскаго увзднаго училищнаго совъта, Дмитріемъ Титовичемъ Гитадинымъ, по испытаніи учениковъ Времьевскаго начальнаго народнаго училища, Екатеринославской губернін, Александровскаго увзда, выдано сіе удостов'вреніе въ нижеследующемъ: 1) Начальная школа, въ составе 31 ученика, состоить изъ двухъ отделеній, которые, по испытанія 19 февраля 1868 года, оказали: а) Младшее отделение изъ 13 учениковъ, поступившихъ совершенно неграмотными, 15 ноября прошлаго 1867 года, въ настоящее время, т. е. за 3 мпсяца, можетъ прочитать относительно свободно, въ совершенно незнакомой книгь, и разсказать прочитанное, а также свободно написать перомъ на бумагъ, подъ диктовку, самыя трудныя, многосложныя слова, не делая ошибокъ въ ввукахъ, хотя бы то стояли въ словь рядомь дель гласныя, или согласныя, и, что самое главное, не дёлая ошибокъ въ гортанныхъ звукахъ. б) Старшее отдъление изъ 18 учениковъ, поступившихъ также совершенно неграмотными, 6 октября прошлаго 1867 года, читаетъ выразительно и объясняетъ читанное въ незнавомой книгв; сверхъ того, излагають письменно, своими словами, прочитанное ими, или разсказанное имъ къмъ либо другимъ. Старшее отдъление, въ продолженіи учебнаго года, сокращеннаго свиръпствовавшими осной и корью, прошло Упражненія изъ «Роднаго Слова» Ушинскаго до 15-го урока, и бойко отвъчаетъ, при самыхъ сбивчивыхъ вопросахъ, распредъляя предметы по разрядамъ. Не смотря на такой быстрый успахъ въ чте-

ніи русскомъ, старшее отдівленіе читаеть и по-славянски. 2) Оба отдъленія знають главныя молитвы безошибочно. Мальчики старшаго отделенія на столько подготовлены, что могуть слушать и, действительно, будуть слушать, чрезъ четыре недёли, преподавание Закона. Вожія священникомъ Тарасьевымъ. Въ заключеніе должно сказать, что мальчики объясняются по-русски, держать себя совершенно непринужденно, но весьма прилично; вообще они весьма желають учиться и любять своего учителя. Всему вышеозначенному дети выучены, по методъ барона Николая Александровича Корфа, учителемъ крестьяниномъ-собственникомъ Яковомъ Васильевичемъ Лобовымъ 1), подъ руководствомъ барона Корфа, какъ попечителя школы.» Удостовъреніе подписано, кромъ экзаменатора и мирового посредника, всъми присутствовавшими при испытаніи въ Времьевской школь. Полагаю, что сказаннаго достаточно для того, чтобы познакомить земство съ примъняемымъ у насъ улучшеннымъ способомъ обученія грамоть; если бы гг. спеціялисты поинтересовались этимъ вопросомъ, то они получать возможность познакомиться со всеми мельчайшими подробностями нашихъ педагогическихъ пріемовъ, нашихъ удачъ и неудачъ, добитыхъ нами результатовъ и надеждъ нашихъ изъ отчета моего, за истекающій 1867—1868 учебный годъ, который я буду иміть честь представить совъту и который будеть напечатань.

Подведемъ итогъ сказанному нами, по поводу отношенія московскаго губернскаго земскаго собранія къ вопросу о народномъ образованіи. Намъ казалось, что уваженіе къ дізтелямъ и учрежденію не должно мішать относиться критически къ дівствіямь; поэтому, основываясь на положительныхъ данныхъ, мы решились скавать, что впрочемъ выражали и сами гг. гласные, что управа и собраніе, обсуждая вопросъ, не стояли на почв'в фактовъ, а потому давали оружіе противъ себя въ руки врагамъ народныхъ школъ. Такихъ людей, однако, не оказалось въ собраніи и, безъ борьбы, не съ бор, какъ часто бываетъ, состоялась щедрая ассигновка въ пользу народныхъ школъ. Управа предлагала собранію открытіе учительской семинаріи; возраженія противъ этого, какъ мы старались доказать, были слабы и вытекали, какъ намъ кажется, опять изъ того же источника-незнакомства съ фактами; возражения не поколебали собрания, которое постановило выработать проекть семинаріи. Но если московское губернское собраніе и показало себя, по нашему мижнію, не достаточно близкимъ къ дъйствительной жизни по нъкоторымъ частямъ вопроса о народномъ образованіи, то съ другой стороны оно выска-

<sup>1)</sup> Г. Лобовъ овончить курсь въ той школе лесниковъ, которая закрита ининстерствонъ государственныхъ имуществъ, вопреки ходатайству земства, предлагавшаго 2,000 р. для образования въ ней народныхъ учителей.

залось честивых, въ гражданскомъ значени этого слова: оно охотно дало денегъ на школи. Мало того, московское собраніе, на нашъ взглядъ, поступило въ высшей степени практично въ двухъ отнощеніяхъ: 1) обративъ вниманіе, съ перваго же дня ассигновки денегъ, на улучшенные пріемы обученія грамотв, и 2) ассигновавъ теперь же деньги на школы. Пока соберутся деньги, коммиссія несомнівню давнымъ давно обсудитъ вопросъ о методахъ и начнется доло школъ въ губерніи; предпослать же ассигновкі суммы «всестороннюю разработку вопроса», какъ у насъ любятъ выражаться, или оставить вопросъ «открытымь»—значило бы, или затянуть дізло, или не сдівлать ровно ничего. Такъ, въ первую сессію Екатеринославскаго губернскаго земскаго собранія, «общій вопросъ о народномъ образованіи оставленъ открытымь», а въ слідующую сессію вопросъ закрыть тімъ, что не сдівлано ровно ничего, кромів того, что въ протоколів записано о томъ, что «народное образованіе крайне необходимо.»

Мы считали своимъ правомъ и своею обязанностію высказаться о январской сессіи московскаго собранія, на основаніи напечатанныхъ о ней извістій. Кто знаеть?... Можетъ быть, мы и судпли по неполной и потому ужъ неточной картині; можетъ быть, «ретушь» и здібсь сділала свое? Если мы были введены въ заблужденіе печатью, то, надівемся, не насъ станутъ винить; мы сділали что могли, и отъ души желаемъ, для пользы всего государства и правительства, чтобы скоріве наступила пора довірія къ земскимъ учрежденіямъ, пора земской гласности. Неужели опасніве обнародывать вполні пренія земскихъ собраній, чімъ преступныя дійствія, обличаемыя въ судахъ? Если, что несомнінно, полезна судебная гласность, то почему вредна земская? Вредъ ея еще не можетъ быть доказанъ тімъ, что она многимъ можетъ не приходиться по вкусу; відь не всі въ Россіи желаютъ можеть не приходиться по вкусу; відь не всі въ Россіи желаютъ можеть суда, — и не мало людей, старающихся обойти его и опасающихся гласности судебнаго процесса и независимости судей.

6 апрыя 1868 г.

варонъ н. корфъ.

## первый епархіальный съвздъ въ новгородъ.

Въковое молчание приходскаго духовенства наконецъ было прервано въ Новгородъ. Vinctum catenis corpus обнаружилъ первые признаки жизни послъ въкового сна, длившагося съ тъхъ поръ, какъ приходское духовенство насильственно было разъединено съ земствомъ. Результаты такого разъединенія слишкомъ общензв'єстны. Поставленное съ одной стороны въ полное подчинение, доходившее до рабскаго униженія, съ другой въ безгласное и безучастное отношеніе въ проявленіямъ общественной жизни, приходское духовенство могло только выражать дівтельность въ одной обрядовой сторонів своего служенія. Вследствіе этого выработался въ обществе известный взглядъ на приходское духовенство. Явленіе священника въ обществъ обусловилось исключительно оффиціальнымъ требоисправленіемъ; оно даже стёсняло, какъ его самого, такъ и общество. Вследствіе всего этого появилось какое-то враждебное отношение общества къ духовенству, въ особенности раздражаемое явленіями въ литератур' отрывочныхъ и поверхностныхъ указаній на больныя міста въ этомъ vinctum catenis corpus. Но все это произошло отъ совершеннаго удаленія приходскаго духовенства отъ общественной жизни, по причинамъ совершенно отъ него независящимъ. Между тъмъ приходское духовенство имъло прежде лучшую исторію: жизнь его нівкогда была тівсно связана съ жизнію земства, и даже община не отличалась отъ прихода; приходъ былъ первоначальнымъ ядромъ, изъ котораго развивалась русская земская жизнь. Еще во времена язычества народъ собирался на игрища при идолахъ между селъ, и здесь скреплялись все семейныя и общественныя связи. Здёсь завязывались родственныя связи — браки, торговыя сделки и товарищества, здесь была складчина на общественныя правдники, здёсь же были судъ и расправа первоначальной, зараждающейся только русской земской общины. Эта языческая форма земской жизни сохранилась и по водвореніи христіанства на Руси, и приходъ или погость сдівлался самостоятельной единицей въ общирной земской общинъ. Сила приходскаго центра такъ была велика, что отъ него не могла отделиться особая община, и отделение это не иначе было возможно, какъ подъ условіемъ устройства новой церкви съ особымъ причтомъ подъ названіемъ «выставки», что конечно не избавляло новаго прихода отъ подчиненія основному приходу. Если же жизнь земской общины обусловливалась и выражалась только въ области прихода, то нельзя отвергать всецёлаго участія приходскаго духовенства въ дълахъ общины, какъ членовъ уже имъющихъ авторитетъ и по своему служенію, и по своему нравственному превосходству, особенно когда первоначально они избирались изъ среды общины. Складъ этой русской общины сохранился и до настоящей поры; стремление сельскаго населенія къ устройству отдёльныхъ приходовъ развито въ настоящее время до того, что каждое селеніе готово строить у себя особую церковь, только бы даны были на то ему воля и средства. Выборное начало въ отношении къ причту имъло широкія права, его не могла стеснять даже власть святительская, и пока не изменился правильный ходъ общественной земской жизни введеніемъ ленныхъ началь, злочнотребленій этимъ правомъ не видно; по крайней мірь, въ этотъ періодъ времени не указываютъ ничего ни акты, ни лѣтописи. Дело производилось просто, -- община избирала изъ среды себя достойнаго и способнаго члена на извъстное служение при церкви, заключала съ нимъ условіе, касательно его обезпеченія въ средствахъ къ жизни со стороны общины, — а отъ него требовало исполненія въ точности извъстныхъ обязанностей, по его служению, и представляло его святителю для посвященія. Даже въ поздитищее время, когда отношенія приходскаго духовенства къ общинь потерпыли измыненія въ ущербъ земскихъ интересовъ, представление общины сохранило свою силу до того, что могло спорить съ епископскою властію. Церковное вмущество находилось въ полномъ распоражении общины и въдалось выборнымъ старостой, безъ всякаго контроля со стороны епархіальнаго начальства. Члены причта были витесть и члены земской общины, они только были лично и по надёлу земли отъ общины для прихода обълены; но, въ случав поселенія не на церковной землв и владвнія черной землею, несли одинаково всё манты общины. Все это тесно связывало приходское духовенство съ земствомъ, какъ и въ видахъ ихъ служенія, такъ и въ частныхъ интересахъ. Устройство церквей производилось съ разръшенія владики: но бывали примъры, что у владыки только просила разръшенія община освятить церковь, построивъ безъ его въдънія. Такимъ образомъ, земство и приходское духовенство составляли одно цёлое въ лице прихода, и интересы ихъ были тесно связаны между собою.

Появленіе леннаго права вызвало борьбу со стороны земства. Высшая духовная власть присвоила себѣ тѣ же ленныя права и наравнѣ съ своими отчинами обложила данями и приходское духовенство, какъ на содержаніе себя, такъ и на содержаніе своихъ бояръ. Пока еще не были разрушены совершенно связи духовенства съ земствомъ, оно находило защиту у земства противъ притъсненія владычныхъ бояръ, и случалось, что давало отпоръ вооруженною силою. Это, конечно, побудило уединить духовенство и поставить его въ совершенно зависимое положение отъ епархіальнаго начальства. Съ этого времени начинается бъдственное положение приходскаго духовенства, появляется нищета, бродяжничество, — бродячіе попы, — уничиженіе и совершенное удаленіе отъ участія въ общественныхъ ділахъ. Съ одной стороны, само приходское духовенство, вследствіе своего труднаго положенія, замкнулось въ своемъ кругу, а съ другой стороны высшая власть воспользовалась этимъ случаемъ и создала особенный классъ изъ приходскаго духовенства, изъ котораго образовалось духовное сословіе, до того замкнутое въ самомъ себъ, что даже бывали распоряженія, чтобы поступающій на служеніе къ приходской церкви не могъ вступить въ бракъ, не только съ дъвицей изъ другого сословія, но даже и съ духовной изъ другой епархіи безъ разрішенія высшаго начальства. Діти же членовъ причтовъ не иначе могли поступать учиться въ гимназіи и другія свътскія учебныя заведенія, какъ по увольненіи изъ духовнаго званія. Совершенная замкнутость сословія, отчужденіе полное отъ общества и общественной дъятельности, безусловное подчинение произволу старшаго, стъснение самодъятельности до совершеннаго уничтоженія свободы-мысли и слова, и униженіе до совершенной безличности было следствіемъ этой замкнутости. При такихъ, конечно, условіяхъ не было мыслимо какое нибудь жизненное проявленіе между приходскимъ духовенствомъ.

Новый уставъ духовно-учебныхъ заведеній засталь въ расплохъ приходское духовенство, большинство даже и не подозрѣвало объ его существованіи. Потому не мудрено, что нізкоторые епархіальные съівям не совсемъ были удачны, какъ заявлено въ некоторыхъ газетныхъ статьяхъ. Судить строго за это духовество было бы несправедливо. Пріученное действовать по указанію старшаго и сообразно съ видами начальства, духовенство на первый разъ не могло выказать своей самостоятельности, и должно было действовать, не то, чтобы осторожно, а не ръшительно; тъмъ болье, что благочиные, ближайшие распорядители-есть не больше, какъ агенты духовнаго правительства, а не выборные люди отъ духовенства. При ихъ вліявіи могло случиться, что на събедъ были выбраны не тв лица, которыхъ следовало избрать, а тв, на кого было указано. На первоначальномъ выборв депутатовъ на епархіальный съёздъ, имёли только въ виду избраніе депутатовъ и изысканіе средствъ на провздъ ихъ въ губернскій городъ и содержание на время събзда: но о цели самаго събзда и изученім новаго устава духовно-учебных заведеній, было вполн'в предоставлено събзду. При такихъ обстоятельствахъ не должно было ожидать полнаго успъха.

Уставъ духовно-учебныхъ заведеній ставитъ приходское духовенство совершенно въ другія отношенія къ семинаріи. По смыслу его, семинаріи имъютъ значеніе спеціальнаго приготовленія священно-перковно-служителей, въ томъ числѣ, какое потребно для замѣщенія празднихъ вакансій на священно-церковно-служительскія должности въ теченіе года изъ всѣхъ сословій; а приходскому духовенству дается право голоса въ правленіи семинаріи, какъ по педагогической, такъ и по хозяйственной части въ числѣ трехъ членовъ, выбранныхъ отъ духовенства. Въ случаѣ же превышенія штата семинаріи желающими въ ней обучаться изъ дѣтей духовнаго званія—духовенству предоставлено рѣшить вопросъ: слѣдуетъ ли при семинаріи учредить для этого параллельные классы и найти источники на покрытіе расхода по этому предмету? Содержаніе же и распредѣленіе низшихъ учебныхъ заведеній предоставлено такъ же приходскому духовенству. Вотъ что разсмотрѣть и рѣшить слѣдовало епархіальному съѣзду.

Вопросы очень не легкіе, въ особенности послѣ такого продолжительнаго бездѣйствія и совершеннаго отсутствія знакомства даже съ порядкомъ самаго дѣлопроизводства.

По новому штату, въ новгородской семинаріи полагается 274 воспитанника съ тёмъ, чтобы каждогодно изъ этого числа кончило курсъ 38, согласно съ годовою потребностію для замівшенія праздныхъ священнослужительскихъ містъ, выведенной изъ десяти-літней сложности. Въ настоящее время въ семинаріи находится 379, слідовательно лишнихъ противъ штата 105 человівъ, которые должны быть уволены изъ семинаріи, если бы епархіальное духовенство не признало надобности учредить параллельные классы.

Вопросъ о параллельныхъ классахъ въ семинаріи быль поставленъ изъ первыхъ на събадъ. Правленіе семинаріи сообщило събаду смъту на устройство параллельных классовъ въ первые два года, въ теченіи которыхъ предполагается отврыть только два параллельныхъ власса, и исчислило на этотъ предметъ 12,945 рублей и 511/2 копъекъ, а именно: на жалованье наставникамъ 4,920 рублей; на содержаніе сверхштатныхъ бъдныхъ воспитанниковъ 5,137 рублей и тридцать три съ четвертью копвики; на ремонть зданій, — больницу и прочіе расходы 2,180 рублей 18 копъекъ; — на жалованье третьему помощнику инспектора 700 рублей. Сумма значительная, въ особенности при всеобщемъ безденежьи и стесненномъ положении духовенства въ матеріальномъ отношении. Надо замътить, что по новому уставу семинаріи не дають , уже тахъ правъ, какъ было прежде, не кончившимъ курсъ въ спеціальномъ богословскомъ классъ, а насчетъ параллельныхъ классовъ богословско-спеціальных въ уставв ничего не свазано-имветь ли право открывать ихъ приходское духовенство или неть? Кроме того, программа преподаванія сокращена противъ прежняго, а потому выходъ воспитанникамъ семинаріи въ другія світскія учебныя заведенія затруднень значительно. Не смотря на эти затрудненія, събздъ признаеть необходимымъ открыть при семинаріи параллельные классы, а на покрытіе

расходовъ по этому предмету указалъ на обложение всъхъ церковныхъ доходовъ въ епархіи сборомъ изв'єстнаго процента, изъ чего бы могла составиться требуемая сумма. Кромъ того онъ указаль на представляемую отъ духовенства сумму въ семинарію на улучшеніе быта наставниковъ, которая съ введеніемъ новаго устава должна поступить въ въдъніе епархіальнаго духовенства. Разработка этого вопроса была поручена събздомъ особой коммиссіи, избранной изъ среды его. Коммиссія нашла, что если обложить весь церковный доходъ въ спархіи четырехпроцентнымъ сборомъ, -- составится сумма до девяти тысячъ; а денегъ, собираемыхъ съ духовенства на улучшевіе быта наставниковъ семинаріи представляется каждогодно 3,836 рублей; такимъ образомъ, коммиссіею изыскана была сумма на учрежденіе параллельныхъ классовъ 12,836 рублей. Кромв того, по заявлению членовъ съвзда и изысканіямъ коммиссіи, оказалось, что тридцать три церкви въ епархіи совершенно уклонялись отъ участія въ сборѣ на улучшеніе быта наставниковъ семинаріи, а двадцать двъ произвольно сбавили сборъ на половину на этотъ же предметъ. На основании доклада воммиссии, съездъ постановилъ просить епархіальное начальство сделать распоряженіе о четырехпроцентномъ сборъ съ доходовъ вськъ церквей въ епархін, на содержаніе парадлельныхъ классовъ въ семинарін, чрезъ благочивныхъ, и деньги представлять прямо въ правленіе семинаріи, которое просить, чтобы оно этимъ суммамъ вело счетъ особо и не смъщивало бы съ штатными суммами семинаріи. Въ случав могущихъ быть остатковъ, отсылать ихъ въ ближайшее кредитное учрежденіе для приращенія процентами. О техъ же церквахъ, которыя уклонились и не досылали назначеннаго сбора на улучшение быта наставниковъ семинаріи, ходатайствовать, чтобы этотъ сборъ доставлялся впредь исправно и темъ же путемъ. Вопросъ о параллельныхъ классахъ въ семинаріи рішенъ такимъ образомъ удовлетворительно, и приступлено было къ ръшенію вопроса объ училищимхъ округахъ въ епархіи.

По новому уставу, распредвленіе епархіи на училищыме округи предоставлено епархіальному съёзду, съ правомъ назначать новыя училища и закрывать старыя, сообразно съ требованіями містныхъ условій, но съ тімъ ограниченіемъ, чтобы въ каждомъ училищі чнело воспитанниковъ не превышало ста шестидесяти человівть, въ противномъ случать требовалось открытіе параллельныхъ классовъ, требующихъ въ свою очередь особенныхъ расходовъ. По новому уставу, училища содержатся на сборы съ приходскаго духовенства за исключеніемъ жалованья наставникамъ, которое ассигнуется изъ суммъ святьйшаго сунода.

Новгородская епархія простирается въ длину на девятьсотъ верстъ, а въ ширину болъе чъмъ на триста, и вся проръзана топкими бо-

лотами; въ ней прежде было семь училищь, совратить которыхъ, по мъстнымъ условіямъ епархіи, нътъ никакой возможности; потому въ Новгородской епархіи необходимо было назначить семь училищныхъ округовъ. Събзду представились большія затрудненія при раздівленіи епархів на училищные округи потому, что въ иныхъ училищахъ въ настоящее время находится учениковъ на половину менте противъ штата, а въ другихъ болъе указаннаго штата (какови Новгородское и Боровичское). Надо было определить по карте положение приходовъ и разграничить ихъ по округамъ, исчисливъ сволько въ годъ можеть поступать отъ причта среднимъ числомъ учениковъ въ училище. При этомъ надо взять во вниманіе, какъ сказано выше, что съвздъ многихъ изъ духовенства засталъ въ расплокъ и потому на мъсть приготовительных в свъденій мало было собрано. Все это усложняло и затрудняло работы събзда, который подробную разработку этого вопроса поручиль также особой коммиссіи. Въ этомъ случав оказался руководящей книгой «Новгородскій Сборникъ», издаваемый статистическимъ комитетомъ: но жаль, что приготовлены только пать увздовъ, а не всв одиннадцать. Впрочемъ эта работа была кончена успъшно, и приходы распредълены по училищнымъ округамъ соравмтрно, какъ съ штатнымъ числомъ воспитанниковъ, такъ и съ разстояніемъ приходовъ отъ училищъ, чтобы не было большихъ затрудненій въ сообщевін приходовъ съ училищами.

Смета на содержавие училищъ исчислена въ 16,628 рублей и 68 конфекъ въ годъ, а именно: на содержание училищныхъ домовъ, по примъру прежнихъ лътъ, 1,855 рублей; на канцелярскія потребности и экстраординарные расходы 218 рублей и 67 копъекъ; на учебныя пособія для б'ёдныхъ воспитанниковъ, назначено вновь събздомъ, 355 рублей, и на содержание бъдныхъ учениковъ (тоже вновь назначено) 14,200 руб. Источниками на покрытіе этого расхода съвздъ опредвлиль суммы мъствыхъ средствъ семинаріи и училищъ (составившіеся наъ пожертвованій частных лиць 7,119 рублей 74 копівни); бывшее пособіе изъ сборовъ приходскаго духовенства на улучшеніе быта наставниковъ училищъ 3,740 рублей и 67 копфекъ; не поступившихъ по назначению прибыльныхъ свёчныхъ суммъ отъ церквей бывшихъ военныхъ поселеній за 1867 годъ 3,500 рублей; отъ удвоенной цены при продажв вънчиковъ и разръшительныхъ молитвъ по всей епархіи до 2,000 рублей, и изъ остатвовъ недосылаемыхъ сумиъ отъ духовенства на улучшение быта наставниковъ, до 300 рублей, а въ общей сложности до 15,000 рублей. Дефицить въ 2,000 рублей съвздъ опредалиль дополнить изъ сборовъ собственныхъ доходовъ причтовъ епархін, полагая среднимъ числомъ по восьми рублей съ причта, предоставивъ равномърное распредъдение этаго сбора по состоянию содержанія каждаго причта училищнимъ округамъ. Такимъ образомъ и этотъ вопросъ былъ решенъ удовлетворительно.

Въ избраніи членовъ отъ духовенства въ правленіе семинаріи събздъ руководился болбе личными достоинствами и способностями избираемыхъ, а не титулами и старшинствомъ, и выборъ оказался удаченъ.

Не ограничиваясь этимъ, събздъ, съ особаго дозволенія епархіальнаго начальства, разсуждалъ о составленіи общаго капитала на удоветвореніе епархіальныхъ нуждъ и составленіе основного капитала для эмеритуры; разсматривалъ проектъ самой эмеритуры. Онъ занимался изыскиваніемъ средствъ для болѣе выгодной для епархіи и правильной свѣчной продажи, улучшеніемъ и увеличеніемъ сборовъ на призрѣніе бѣднаго духовенства и изложеніемъ основныхъ началъ для суда благочинныхъ. По недостатку времени съѣздъ по этимъ предметамъ изложилъ только въ общихъ чертахъ свои предположенія и желанія, предоставивъ разработать частности особо избранной имъ для того коммиссіи, которой поручилъ приготовить эти проекты, сообщить чрезъ благочинныхъ на одобреніе духовенства и потомъ представить на утвержденіе высшему епархіальному начальству.

Началъ свои засъданія съъздъ 23 января, а окончилъ къ 30 января; въ такое короткое время ръшены были очень важные и трудные вопросы, ходъ которыхъ мы изложили сжато, въ первый разъданные на ръшеніе духовенству. Надо замътить, что собранія съъзда были по большей части утренніе и продолжались не болье пяти часовъ, поэтому можно судить, какъ ровно и дъльно велись пренія на съъздъ, иначе не мыслимо было придти къ удовлетворительнымъ результатамъ въ такой короткій срокъ. Все это даетъ чувствовать, что приходское духовенство способно руководиться выборнымъ началомъ, которое къ сожальнію ему еще не дано, а если бы оно было поставлено въ тъ отношенія къ земству, въ какихъ бывало прежде, — бытъ его улучшился бы самъ собою безъ трудныхъ заботъ со стороны правительства, и дъло народнаго развитія и образованія подвинулось бы значительно впередъ.

Въ настоящемъ положеніи приходское духовенство на половину принадлежить къ правительству, на половину къ обществу; но къ тому и къ другому поставлено въ неудовлетворительное отношеніе; по своему положенію въ церкви, оно не агентъ правительства, а отъ него получаетъ жалованье, котя не обезпечивающее его, но все же обязывающее къ чему-то, и вмёстё съ тёмъ, коть и не въ полной мёръ, охраняющее его отъ зависимости отъ общества. Въ обществъ оно поставлено еще въ боле невыгодное положеніе съ одной стороны, какъ лица принадлежащія къ правительству, а съ другой, какъ сборщики податей, сами собирающіе себв вознагражденіе за требы на содержаніе.

Сборы эти болье всего роняють его въ мивніи общества, потому что сборщики податей, хоть и невинныя орудія власти, никогда и нигдъ не пользовались симпатіями народа. Если же на приходскаго священника смотръть только какъ на необходимаго нравственнаго дъятеля въ обществъ, тогда его положение опредълится правильно. Нравственный руководитель нуженъ обществу, оно и должно дать средства на его содержаніе, а это самое обязываеть получающаго содержаніе оть общества служить ему и скрвпляеть личные частные интересы съ интересами общества. Основаніемъ прочнаго и полезнаго въ приходъ вначенія священника должно быть положено правило, что всякій приходъ, желающій имъть священника, долженъ дать ему приличное содержаніе. Следовательно, прежде нежели принять священника на служеніе, приходъ долженъ сыскать средства, чтобы дать приличное содержаніе и определить, чего онъ долженъ требовать отъ своего пастиря въ отношени его приходской деятельности. Смотря по тому, каково назначается содержаніе отъ прихода, поступающій можетъ судить, будуть ли вознаграждены его труды какъ следуеть, и въ состояніи ли онъ исполнить требованія прихода. Испытаніе, достоинъ ли избранный кандидать извъстной степени священства, всегда остается во власти епархіальнаго ничальства, а въ настоящее время, при учрежденій духовныхъ семинарій, въ каждой спархій затрудненій въ выборъ быть не можетъ, еслибы даже быль введенъ порядокъ выборнаго начала, какъ велось издревле.

Что же въ настоящее время мы видимъ? По большей части избирають молодого человъка, совершенно неопытнаго въ жизни и назначають его приходскимъ священникомъ куда нибудь въ глушь, безъ въдома прихода, и на такое содержаніе, что онъ съ большимъ трудомъ едва самъ можетъ набрать рублей сто въ годъ, обнадеживая, впрочемъ, что въ непродолжительномъ времени ему дадуть лучшее мъсто. Есть ли какая возможность развитому и семейному человъку прожить годъ на какіе нибудь двісти рублей, которыя получить приходскій священникъ доходами и жалованьемъ? Это съ перваго раза давить тяжелымъ гнетомъ молодого человъка, убиваетъ его и по необходимости заставляеть обратиться къ самымъ грубымъ сельскимъ работамъ, чтобы не испытать всехъ ужасовъ нищеты, и бросить свои спеціальныя ванятія. Между тымь обыщаніе бываеть забыто, и несчастный труженикъ не видитъ исхода изъ своей нищеты, впадаетъ въ безотрадное отчанніе, последствія котораго хорошо известны. На это можеть быть скажуть, что священникъ по характеру своего званія и служенія долженъ безропотно покоряться тяжелому игу.... Если же объщание исполняется, тогда приходъ теряетъ свои выгоды. Приходскій руководитель его жлеть только случая, когда можно выбраться на лучшее место, и въ виду этого, конечно, ничего не дълаетъ съ усердіемъ, потому что не имъетъ никакого расположенія къ приходу.

Въ настоящее время, какъ нарочно, размножены подобные приходы безъ всякой надобности. Каждогодно происходить дробленіе приходовъ на части, и вслёдствіе этого, съ каждымъ годомъ духовенство становится въ самое жалкое положеніе въ отношеніи его содержанія. Явленіе тёмъ болѣе странное, что раньше, когда не было, какъ теперь, такого удобства сообщенія между селеніями, не предвидѣлось надобности дробить приходы. А между тѣтъ хлопочутъ объ улучшеніи быта духовенства!

Дъйствительно, съ уничтожениемъ кръпостного права и съ введеніемъ самоуправленія въ сельскомъ населеніи, между крестьянами появилось стремленіе учреждать самые дробные приходы, и потому они осаждають просьбами епархіальное начальство объ отврытіи новыхъ приходовъ, не представляя даже надежнаго обезпеченія въ содержаніи причта, а епархіальное начальство удовлетворяєть эти просьби въ виду той необходимости, чтобы не оскорбить отказомъ просителей, опасаясь уклоненія ихъ въ расколь, чімь неріздко даже грозять ему. Такое положение епархіальнаго начальства происходить отъ того, что оно поставлено въ непосредственное отношение съ просителями, и что между неми не находится такого посредника, какъ земство. Еслибы дъло устройства новыхъ приходовъ первоначально обсуждалось въ увздныхъ земсвихъ собраніяхъ, то, не говоря о томъ, что необходимость и возможность открытія новаго прихода была бы выяснена, само епархіальное начальство было бы избавлено оть затрудненія отказывать неосновательнымъ просьбамъ. Изъ этого следуетъ, что содержание приходскаго духовенства должно более подлежать ведению земства, чемъ правительства, а темъ менее епархіального начальства. Бывали въ земскихъ собраніяхъ заявленія о неудовлетворительности приходскаго духовенства; оно, конечно, если приходское духовенство было бы поставлено не въ техъ условіяхъ, какъ теперь, дела земства были бы въ болве выгодномъ положенін. Земству пришлось вести свое ховяйство въ то время, когда сельское населеніе было предоставлено самому себв послв долгой опеки, и послвдствіемъ этого была распущенность сельскаго населенія, которая выразилась пьянствомъ и голодомъ. Въ этомъ случат напрасно винятъ акцизную систему; будь какая угодно система, она не отвратить пьянства; причина этого зла въ недостаткъ правственныхъ руководителей народа. Духовенство имъ не можетъ быть, какъ мы объяснили выше, а кромв его некому руководить народомъ въ нравственномъ отношеніи. Стало быть, духовенство необходимо должно быть поставлено въ лучшее отношение къ земству.

Прежде всего, конечно, следуетъ дать духовенству право выборнаго начала въ отношени своей администрации — благочинныхъ и чле-

новъ вонсисторіи, съ тімь, чтобы вознагражденіе за исполненіе этихъ должностей было назначаемо отъ самого духовенства. При помощи только этой администраціи возможно округленіе приходовъ въ техъ границахъ, которыя поставять приходъ въ возможность дать удовлетворительное содержание причту, безъ жалованья отъ правительства и поручныхъ сборовъ самого духовенства. Надо заметить, что возвращеніе приходовъ въ тімъ границамъ, какъ они были при генеральномъ межеваніи, принесло бы вемству огромную выгоду; оно бы облегчило самый сложный, и едва исполнимый безъ этого условія, трудъ земскихъ управъ въ точномъ опредълени количества и границъ владъльческой земли потому, что при составлении плановъ генеральнаго межеванія за условную административную единицу были приняты приходы, и на основаніи этой единицы составлялись планы. Посл'є генеральнаго межеванія приходы дробились и изміняли свои границы но произволу, и это такъ запутало дъло, что розысканія границъ владъльческихъ земель, во многихъ случаяхъ, невозможны безъ возвращенія ириходовъ въ тв границы, какъ они были. Конечно, въ настоящее время могутъ встрътиться большія неудобства при возвращеніи приходовъ къ темъ границамъ, какъ было при генеральномъ межеваніи, но это неудобство можетъ быть устранено правидьнымъ введеніемъ нъсколькихъ приходовъ въ тъ границы, какія занималь одинъ приходъ во время генеральнаго межеванія. Нечего и говорить, что работа это будеть трудная и сложная; но нельзя сказать, чтобъ была совершенно неисполнима и только при условіи выборной администраціи приходскаго духовенства.

Опредъленіе же содержанія причта и веденіе церковнаго хозяйства само собой должно подлежать въдънію земства. Епархіальное начальство идеть къ тому же, но очень нерышительнымъ шагомъ. Оно хлопочеть объ устройствъ церковныхъ попечительствъ: но учрежденіе ихъ поручило распоряженіямъ консисторій, которыя, конечно не въсостояніи ихъ устроить потому, что это дѣло чисто земское. Еслибы эта мѣра церковнаго хозяйства была передана въ земство, давно бы имѣла тѣ послѣдствія, которыхъ ожидаетъ епархіальное начальство и не можетъ дождаться.

Намъ кажется, что возвращение къ тому порядку, въ которомъ находились отношения приходовъ къ земской общинъ, сдъланъ уже шагъ; не достаетъ только, чтобы это дъло было передано въ тъ руки, гдъ бы оно могло имъть правильный исходъ. Еслибы передали дъло введения выборнаго начала на обсуждение епархиальнаго съъзда, а устройство церковнаго попечительства и изыскание средствъ на содержание причтовъ—земству съ участиемъ духовенства, то этотъ вопросъ ръшился бы и скоро и удовлетворительно. Земство очень хорошо понимаетъ, какие требуются люди на приходскую службу, и потому всегда назначитъ приличное имъ и содержаніе. Какъ же получать это содержаніе, номимо поручныхъ сборовъ самихъ членовъ причта, — земство, конечно, всегда найдетъ средства удобнье, чвиъ епархіальное начальство. Возстановленіе же приходовъ въ тъхъ границахъ, которыя дадутъ возможность прилично содержать причтъ, избавитъ правительство отъ излишней заботы изыскивать средства на жалованье духовенству, а съ духовенства сниметъ невыгодное отношеніе къ обществу.

Можетъ случиться, что нѣкоторымъ приходамъ невозможно будетъ дать приличнаго содержанія своему причту по мѣстнымъ условіямъ,— въ такомъ случав, суммы ассигнованныя на жалованье всёмъ причтамъ въ епархіи могутъ быть обращены въ субсидіи тѣмъ бѣднымъ и мелеимъ приходамъ, которые сами не въ состояніи содержать своихъ причтовъ. Такимъ образомъ, уравняются всё приходы, что послужитъ еще къ большему скрѣпленію причтовъ съ приходами потому, что тогда не будетъ необходимости членамъ причта искать новыхъ и лучшихъ мѣстъ, и приходское духовенство будетъ привязано къ одному мѣсту въ теченіи всей жизни, что особенно важно въ приходскомъ служеніи.

Новгородъ. — 1868 г., 20-го марта.

## ЕЖЕМЪСЯЧНАЯ ХРОНИКА.

1-го мая, 1868.

Давно уже начали иностранцы делать свои наблюденія надъ нами, и, при всвхъ ихъ ошибкахъ, нельзя отказать западнымъ путешественникамъ, особенно XVI-го и XVII-го въка, въ значительной услугъ, которую они оказали, иногда сами не помышляя о томъ, нашей древней исторіографіи, а они писали свои записки собственно для согражданъ о странв неввдомой, какъ пишутъ теперь и новвише путешественники, возвращаясь изъ полудикихъ странъ. Правда, они не мало пользовались извъстной поговоркой: a beau dire, qui vient de loin! правда и то, что они смотрели на «московитовъ» съ немалымъ высокомеріемъ, но все же ихъ нельзя обринить въ неблагонамъренности, въ ненависти къ намъ, и наши читатели не разъ найдутъ, что голландские резиденты, наприм., часто сознаются, что въ Россіи XVII въка имъ приходится имъть дъло далеко не съ такими дикарями, какими считались въ западной Европъ «московиты». Но какъ отнестись въ наше время къ темъ иностраннымъ публицистамъ, которые во что бы то ни стало стараются, описывая современную Россію, остаться на точкъ зрънія Олеаріевъ, Флетчеровъ и т. д. Думають ли они, что Россія все та же, и что ихъ писанія обращены исключительно къ ихъ согражданамъ; или они полагають, что ихъ почтенные сограждане также невъжественны, какъ были невъжественны современники Олеарія и Флетчера, выслушивавние съ знаками удивления все, что имъ ни разсказывали о странахъ гиперборейскихъ? Во всякомъ случав, то, что у Олеаріевъ являлось наивнымъ, у современныхъ публицистовъ обращается въ невъжественное и не соотвътствуетъ самымъ обыкновеннымъ понятіямъ критики.

Вотъ, что пришло намъ на мысль, когда мы прочли, въ одной изъ апръльскихъ книгъ извъстнаго и весьма уважаемаго французскаго журнала «Revue des deux Mondes», статью г. Шарля де-Мазада, или лучше сказать, подписанную г. Шарлемъ де-Мазадомъ, и озаглавленную: «La Russie sous l'empereur Alexandre II». Вышла пова первая часть: «Deux ans de l'histoire intérieur de Russie 1866—1867.» Г. де-Мазадъ употребляетъ всё усилія сохранить колоритъ древнихъ писателей Россіи, и аффектируетъ въ этомъ отношеніи такъ усердно, какъ будто онъ желаетъ, чтобы его приняли за современника Герберштейна. Аффектація доходитъ до изысканности въ терминологіи.—«Мы имѣемъ предъ собою — такъ начинаетъ г. де-Мазадъ свою статью — цёлый періодъ новъйшей, самой современной исторіи Россіи, который можно заключить между двумя покушеніями — одинъ совершенъ въ Петербургъ, еп plein sol moscovite—на самой московской почвъ; другой, еще болье непредвидънный быть можетъ, хотя его легче (?) было предвидъть, въ Парижъ» и т. д. Итакъ, терминологія временъ Герберштейна!

Вопросъ теперь можетъ состоять въ томъ, можетъ ли новъйшій Герберштейнъ разсчитывать на невъжество французской публики, какъ могъ не опасаться древній наблюдатель надъ русскими нравами и обычаями критическихъ пріемовъ своихъ соотечественниковъ? Едва ли это такъ! Даже нѣтъ надобности современному французскому читателю лично повърять своего публициста, который собрался показывать ей Россію; одна непослъдовательность въ тенденціяхъ г. де-Мазада должна навести подозрѣніе на каждаго. Что составляеть сущность всей статьи? Съ одной стороны, авторъ постоянно относится съ презрѣніемъ къ нашему прошедшему; съ другой стороны авторъ не знаетъ предѣловъ ненависти къ намъ.... и за что? Именно за то, что мы въ послъднее время быстро начали отходить отъ этого прошедшаго. Нельзя же относиться къ намъ враждебно и за то, и за другое вмѣстъ; а г. де-Мазадъ нисколько не стѣсняется отсутствіемъ логики въ общемъ, разсчитывая, въроятно, на эффектъ отдъльныхъ мелочей.

«Нътъ сомнънія-восклицаетъ авторъ въ самомъ началъ статьиесли существують признаки очевидные, осязаемые, развитія вещей, неудержимыхъ преобразованій европейскаго общества, то къ числу ихъ нужно отнести ту работу, силою которой колоссальная Россія, повидимому, хочетъ создать новое существование и приготовить себя къ какойто невъдомой судьбъ, -- то движение, которое все болъе и болъе обнаруживается, гдъ смъшивается все, брожение мнъний, борьба интересовъ, антагонизмъ классовъ, національное самолюбіе, финансовые кривиси, революціи въ нравахъ, — и все это составляеть новую сторону, скажу даже, оригинальную-въ настоящемъ парствованіи, за которымъ уже считають 13 льть. Кто сказаль бы за 13 льть, что Россія стоить на границъ такого глубокаго переворота?... Изъ всего этого вышла Россія новая, честолюбивая и тщеславная, глухо волнуемая, насупившаяся, гордая предъ западомъ; она легко принимаетъ свою ненависть и свои тревожныя посягательства за откровенія народной сов'єсти, смішиваеть часто миражь сь дійствительностью, и въ конців концовь

вносить и во внутреннюю политику и во внешнюю новый духъ разсужденія и независимости»....

Вотъ нашъ портретъ, который стараются сообщить многочисленнымъ читателямъ «Revue des deux Mondes», разсѣяннымъ по лицу обоихъ полушарій. Но художникъ замѣтилъ, что и въ этомъ изображеніи могутъ еще найтись пріятныя черты, а потому онъ спѣшитъ далѣе доказать, что и то, что можетъ найтись хорошаго въ современномъ бытѣ Россіи, есть только оптическій обманъ.

«Le vieux fond moscovite — старая московская закваска, по выраженію де-Мазада, остается неприкосновенною даже и въ эту эпоху преобразованій».

Усиливаясь доказать свой тезись, г. де-Мазадъ не оставиль въ поков и нашей последней судебной реформы. Остановимся на этомъ пункте разсужденій французскаго публициста. Ему, очевидно, особенно непріятно то, что судъ присяжныхъ, который до сихъ поръ считался исключительнымъ достояніемъ западныхъ государствъ, введенъ теперь и на «московской почвъ», и, что всего хуже для него, преблагополучно дъйствуетъ. И вотъ, этотъ сочинитель, черпающій свои вдохновенія въ кружкахъ польской эмиграціи, увъряеть своихъ легковърныхъ читателей, что хотя судъ присяжныхъ и введенъ въ Россіи, но западная Европа можеть оставаться спокойною: никакой пользы для Россіи оттого не предвидится (мы уже замътили, что вся статья написана такъ, какъ будто автору нужно кого-то успокоить относительно полезности нашихъ реформъ), и непредвидится пользы потому, что въ Россіи «теперь, какъ и двадцать лътъ тому назадъ, представляется таже смъсь восточнаго произвола и бюрократизма, и что если делаются реформы, то съ тою же процедурою административнаго полновластія, и въ практикъ эти реформы ограничиваются всеобщимъ произволомъ. Верховная власть дъласть реформы, а губернаторы и оберъ-полиціймейстеры (?!) истолковывають ихъ». Все это измышление нисколько не мъщаетъ нашему публицисту, нъсколькими строчками ниже, воскликнуть: -- «Странное дело (т. е. после того, что онъ сказаль выше), Россія едва ли не единственная въ настоящую минуту страна, гдф больше всего можно говорить, гдъ больше всего существуетъ собраній, банкетовъ: адресовъ, манифестацій, и что всего знаменательнъе, нигдъ эти манифестаціи не носять на себ'в такого народнаго характера. Изъ всего этого вытекаетъ какая-то сложная картина, гдв произволъ сочетается съ довольно широкою свободою, гдв партіи волнуются и пресабдують, не знаю, какую-то невидимую цёль».

Еслибы авторъ ограничился сознавіемъ, что онъ не знаетъ, что онъ не понимаетъ современной Россіи, мы назвали бы его незнаніе мудрымъ; но, къ сожальнію, онъ забылъ свое незнаніе и представиль обращикъ знанія по поводу судебной реформы.

Де-Мазадъ утверждаетъ, въ доказательство ничтожества нашей сулебной реформы, что у насъ верховная власть можетъ изъять изъ въдомства суда присяжныхъ всякое преступление противъ лица и имушества, даже всякую кражу (... Seulement l'empereur peut soustraire au jury ce qu'il ne veut pas laisser juger par lui, crimes contre les personnes ou les propriétés, même les vols). Все это, какъ вилить читатель, утверждается авторомъ съ такою безцеремонною самоувъреносьтю, что недоставало только одного, чтобы туть же была помъщена имъ ссылка на тъ статьи устава уголовнаго судопроизводства, въ которыхъ вышеупомянутыя изъятія установлены! Читая такую незастънчивую импровизацію, подумаень, что верховная власть, даровавшая Россіи новые судебные уставы, заинтересована въ томъ, чтобы вакого-нибудь грабителя или вора судили не твиъ общимъ судомъ, въ составъ котораго отнынъ входятъ присяжные, а какимъ-нибудь особымъ порядкомъ. Смемъ уверить г. Мазада съ братіею, что не державная воля колеблеть въ Россіи созданныя ею новыя основы гражданственности и суда! Что же касается спеціально круга в'вдомства русскаго присяжнаго суда, то этотъ кругъ не только не более узокъ чъмъ во Франціи, но даже значительно шире. Правда, у насъ, точно также какъ и во Франціи, ни политическія преступленія, ни преступденія противъ печати не подлежать суду присяжныхь. Что дівлать, изъ двухъ образцовъ присяжнаго суда, — англійскаго, компетентнаго для всъхъ уголовныхъ дълъ безъ исключенія, и французскаго, допускающаго его съ значительными лишь ограниченіями (только для стіmes, но не для délits et contraventions), мы, подобно многимъ другимъ континентальнымъ европейскимъ государствамъ, следовали въ некоторой степени французскому образцу, и, конечно, не французскому публицисту насъ въ томъ упрекать. Следуя однако французскому образцу, мы тъмъ не менъе, въ нашей судебной организаціи, весьма выгодно отличаемся отъ Франціи: въ то время, какъ французскій судъ исправительной полиціи (которому подсудны всв délits и contraventions, но въ составъ котораго не входятъ присяжные) можетъ за такія, отнесенныя жъ менве тяжкимъ преступленіямъ и проступкамъ, противозаконныя действія — присуждать наказанія до 5 леть тюремнаго заключенія, у нась всв преступныя действія, которыя влекуть за собою не только лишеніе, но даже одно ограниченіе правъ состоянія, подсудны суду присяжныхъ. Итакъ, что касается суда и судебной организаціи, то не публицистамъ второй имперіи, деморализировавшей магистратуру, читать намъ уроки. Впрочемъ, одной деморализаціей судебнаго сословія діло во Франціи не ограничивается. Такъ вакъ подсудность присяжному суду или суду исправительной полиціи вависить отъ того, какимъ наказаніемъ обложено въ законв известное преступное двяніе-а отъ этого опять зависить отнесеніе этого двянія

къ crimes или къ délits и contraventions, —то правительственная власть второй имперіи не такъ давно упражнялась въ законодательномъ проектв, имвишемъ цвлію, подъ предлогомъ нвкотораго смягченія наказаній, положенныхъ въ code pénal, перевести извъстныя преступныя двянія изъ разряда crimes въ разрядь délits и contraventions, и вмъств съ твмъ поставить обвиняемыхъ въ такихъ двяніяхъ, вмъсто присяжнаго суда, предъ судъ исправительной нолиціи; объ этомъ г. Мазадъ можетъ справиться у Прево-Парадоля (Essais de politique et de lit. 1863. с. 89 и слъд.).

Вотъ, какими пріемами старается г. де-Мазадъ ослабить выгодную картину нашей внутренней политики, которую онъ предпосылаетъ вышеприведеннымъ размышленіямъ о нашей судебной реформѣ: — «Въ отношеніи внутренней политики, я не могу утверждать, говоритъ авторъ, что царствованіе императора Александра П не было ознаменовано прогрессомъ, столько же важнымъ, какъ и непредвидѣннымъ. Достаточно подумать о томъ, чѣмъ была Россія 20 лѣтъ тому назадъ, и что такое она теперь, чтобы понять, какой путь она совершила въ это время (г. де-Мазадъ совсѣмъ забылъ, что въ началѣ статьи онъ отказывалъ намъ въ какомъ бы то ни было различіи). Двадцать лѣтъ тому назадъ, Россія—безмолвна, мрачна, повидимому ко всему безразлична, и угрожаетъ одною своею тяжестью и массой; теперь—Россія оживлена, подвижна, и принимаетъ во всемъ участіе и словомъ, и дѣломъ. Но дѣйствителенъли и вѣренъ ли этотъ прогрессъ?...»

Г. де-Мазадъ отвъчаетъ отрицательно на этотъ вопросъ, а въ доказательство приводитъ вышепоказанныя нами свои размышленія о судебной реформъ и кажущейся ея силъ.

Остается намъ спросить себя: какое могутъ имѣть значеніе современные иностранные писатели о Россіи, подобные г. де-Мазаду? Мы полагаемъ, что они, дѣйствительно, могутъ имѣть значеніе, и притомъ вовсе не заслуженное; но для того необходимо отнести ихъ къ числу запрещенныхъ сочиненій, и тогда ихъ извѣстность и распространенность обезпечена. Безъ этого же условія, мы сомнѣваемся, чтобы они сообщили намъ что нибудь любопытное о насъ; да и сама иностранная публика не придастъ имъ большой цѣны, если будетъ извѣстно, что подобныя статьи не успѣли удостоиться даже запрещенія.

Благодаря послёднимъ реформамъ, мы имвемъ нынё тысячи средствъ, несомнённыхъ, познавать сами себя и рисовать собственные портреты, не прибёгая къ иностраннымъ художникамъ, и потому «мазадовскія» статьи для насъ теряютъ все боле и боле свою прелесть. Ко всему, что уже совершилось, въ послёднее время мы можемъ присоединить, какъ новое средство къ самопознанію, безъ помощи иноземныхъ артистовъ, первый примёръ финансоваю отчета въ Россіи, и, оставивъ

въ поков г. де-Мазада, сосредоточиться на этомъ новомъ и весьма утвшительномъ фактв нашей современной истории.

«Деньги любять счеть»—говорить практическая мудрость русскаго человъка. Правда, ни русскій человъкъ въ частномъ быту, ни русскій народъ въ быту государственномъ, до сихъ поръ не привыкли держаться съ большою последовательностью и строгостью этого мудраго правила. Счетоводство, въ большинствъ нашихъ частныхъ хозяйствъ, въ средъ грамотной, вовсе неизвъстно, и къ примъру, который ему, въ этомъ отношении, подаетъ нъмецъ, русский человъкъ относится скептически, считая нъмца педантомъ. Но и въ торговомъ нашемъ быту, правильное счетоводство составляетъ исключительную принадлежность компаній и немногихъ первостепенныхъ коммерческихъ домовъ. Среднее и низшее купечество наше ведеть свои книги чуть не безобразнымъ образомъ. Настоящая цель счетоводства тутъ собственно-усчитываніе прикащиковъ, а не анализъ своей торговой дівятельности, способный дать указаніе для болье раціональнаго направленія ся. Одною изъ причинъ частыхъ банкротствъ у насъ (хотя она, конечно, не главная) можно навърное признать отсутствіе правильнаго счетоводства и возникающій отсюда характеръ неопредвленности и случайности торговыхъ комбинацій.

Но если свои деньги любять счеть, то общественныя его требують, и государство, собирая съ гражданъ деньги на опредъленныя цъли, обязано издерживать ихъ именно на эти цъли. Иначе, при неясности и запутанности счетовъ, въ его денежное хозяйство проникаетъ пагубная непредусмотрительность, и исключается всякая возможность бережливости. Безъ правильнаго счета деньгамъ, бережливости быть не можетъ.

Все это—аксіомы. Но ни общественный, ни государственный строй, не только у насъ, но и въ странахъ далеко насъ опередившихъ, еще не вышелъ изъ того періода, въ которомъ напоминаніе объ аксіомахъ, даже самыхъ первоначальныхъ, полезно. Что же касается собственно нашего общества, то оно, по отношенію къ политическому развитію, стоитъ еще ниже Эвклидова ученика и требуетъ на все доказательствъ.

Два факта первостепенной важности въ нашей государственной дъятельности послужатъ первыми предметами нынъшней нашей бесъды съ читателемъ: представленіе государственнымъ контролеромъ отчета по исполненію финансовой смъты на 1866 годъ, съ опубликованіемъ этого отчета и объяснительной записки къ нему, и—обнародованіе финансовой смъты на текущій, 1868 годъ.

Внесеніе въ государственный совъть государственнымъ контролеромъ отчета по исполненію смъты—фактъ, какъ мы замътили, являющійся у насъ впервые; это есть первое примъненіе 24 ст. высочайте утвержденныхъ 22 мая 1862 года смътныхъ правилъ, первый примъръ финансоваю отчета въ Россіи. Фактъ этотъ является плодомъ новой контрольной системы и представляеть важивищий шагь къ полному, правильному анализу нашего государственнаго хозяйства, а на основанін этого анализа, и къ раціональному руководству имъ. Только имъя подъ рукою отчеты въ дъйствительномъ исполнении прежнихъ смъть, можно судить основательно о предвидъніяхъ текущей смъты и объ общемъ направлении нашихъ финансовыхъ дълъ. Зная съ достовърностью, въ какой мъръ прежнія предположенія наши оправдались и неоправдались, насколько доходовъ поступило болъе или менъе ожидаемаго, насколько пришлось израсходовать более, чемъ было предположено, и почему именно все это случилось, вследствіе ли непредвидънныхъ экономическихъ и политическихъ обстоятельствъ, или вслъдствіе того, что предварительное исчисленіе составлено было ошибочно или же неискренно, т. е. такъ, что мы сами отъ себя какъ бы скрывали такіе «экстренные расходы», которыхъ нельзя было не предвидъть, - зная все это можно съ полною основательностью усовершенствовать порядокъ составленія сметь, принять меры къ своевременному прінсканію средствъ, убъдиться въ необходимости сбереженій и стремиться въ уничтоженію дефицитовъ — этого червя, подтачивающаго медленно, но неумолимо, самые корни государственнаго кредита не у однихъ насъ.

Мы говоримъ — все это можно сдълать, какъ по върной діагнозъ можно излечить бользнь, если она излечима, и если больной имъетъ серьёзное желаніе лечиться. Забъгая нъсколько впередъ, выскажемъ здъсь же убъжденіе, что наша бользнь излечима, мало того, — въ желаніи излечиться у насъ нътъ недостатка. Но относительно того, находится-ли нашъ паціентъ въ положеніи благопріатномъ для леченія, и можно-ли разсчитывать на достаточную ръшимость со стороны врачей — убъжденіе не такъ легьо формулировать.

Другой фактъ, о которомъ мы ведемъ рѣчь—обнародованіе финансовой смѣты на 1868 годъ — не представляеть самъ по себѣ новости. Обнародованіе смѣты является уже въ седьмой разъ (первое обнародованіе смѣты происходило въ 1862 году). Но нынѣшняя смѣта сама по себѣ представляеть новый шагъ впередъ къ устройству финансоваго порядка въ томъ смыслѣ, что составленіе ея совершеннѣе, чѣмъ прежнихъ росписей. Въ сравненіи со старыми смѣтами, она представляетъ преимущества и въ опредѣленіи самыхъ средствъ и потребностей, и въ росписаніи или изложеніи ихъ. До 1862 года, въ нашихъ смѣтахъ неопредѣленность назначенія суммъ равнялась съ неясностью ихъ показанія. Тогдашнія смѣты составлялись въ виду такого несовершеннаго кассоваго и контрольнаго порядка, при которомъ обращеніе бюджетныхъ суммъ на другія потребности, мимо ихъ назначенія, такъ называемыя virements de fonds—составляли преобладающую черту денежнаго хозяйства. Въ то время многіе доходы государства вовсе

не зависѣли отъ министерства финансовъ, расходовались другими вѣдомствами, и даже бюджетныя суммы, поступая въ спеціальные вапиталы нѣкоторыхъ вѣдомствъ расходовались или хранились независимо
отъ общаго государственнаго бюджета. Однимъ словомъ, безпорядовъ
былъ полный, и государство само не могло знать съ опредѣленностью,
сколько оно расходуетъ, сколько у него въ данному сроку наличныхъ
средствъ, и сколько ему въ дѣйствительности потребуется на послѣдующій финансовый періодъ. Это—по отношенію въ назначенію средствъ.

Что касается росписанія ихъ въ бюджеть, то оно было неудовлетворительно уже и потому, что доходы показывались въ смѣтахъ валовые, то есть, безъ отчисленія издержекъ ихъ взиманія. Такимъ образомъ, доходы являлись преувеличенными, и нельзя было уяснить себѣ ни дѣйствительныхъ цифръ ожидаемыхъ поступленій, ни степени удовлетворительности того или иного налога въ отношеніи къ производительности его.

Система составленія смѣтъ была преобразована уже упомянутымъ нами положеніемъ 22-го мая 1862 года. Итакъ, 1862-й годъ представляетъ важную эру въ нашемъ государственномъ счетоводствъ: онъ внесъ въ счетоводство и гласность и начало порядка.

Въ концв 1866 года, были приняты меры къ тому, чтобы государственный бюджетъ составляль не только ипль, къ которой стремится администрація въ управленіи средствами страны, но и быль на самомъ дълъ нормою и ограничениемъ всего хозяйства: однимъ словомъ, чтобы роспись была не пожеланіемъ только, а правдою относительно финансоваго положенія страны. Предписано было всемъ ведомствамъ сократить, по возможности, расходы, и затъмъ, внесть въ свои предварительныя требованія всё тё «экстренные» расходы, которые можно заранъе предвидъть, такъ, чтобы въ дополнительнымъ кредитамъ обращаться уже только въ случаяхъ «самыхъ экстренныхъ». Людамъ, привывшимъ въ своемъ частномъ быту отлавать себъ върный отчеть въ своемъ положении и соразмврять свои запасы съ потребностими, и потребности ограничивать сообразно средствамъ, должно показаться страннымъ, что у насъ не ранве, какъ въ 1866 году догадались сдёлать серьезный шагь въ этомъ смысле. Имъ покажется страннымъ этотъ фактъ невключенія экстренныхъ, но предвидимыхъ расходовъ, въ предварительное положение, котораго вся цъль заключается именно въ определени всехъ потребностей. Но малейшаго знакомства съ теми порядками, при которыхъ каждое ведомство иметъ себя конечною цёлью всего существующаго, и потому старается избівгать включенія въ сміту, подлежащую урпзиванію сообразно съ общими средствами государства, своихъ сверхсметныхъ расходовъ, которые съ такимъ удобствомъ могутъ быть выставлены неизбѣжными, при отдёльномъ ходатайстве, при чемъ убедительность еще увеличивается ссылкою на бывшіе примѣры, напоминаніемъ, что прежде на такой-то-предметъ средства испрашивались сверхсмѣтно, что это ужъ такъ заведено,—малѣйшаго знакомства съ этими порядками и воззрѣніями, говоримъ мы, достаточно, чтобы распоряженія 1866 года, которыя въ сущности были только исполненіемъ смѣтныхъ правилъ, постановленныхъ въ 1862 году, показались совершенно естественными.

Между тымь, эти разсужденія произвели тоть результать, что смыта на 1867 годь вдругь представила огромное возвышеніе цифръ. Сокращеніе издержекь и включеніе въ смыту, по возможности, всыхъ дыйствительных потребностей продолжалось съ особенной заботливостью въ 1867 году, и мыры эти отразились на нынышей смыть.

Всякій теперь пойметь, безъ дальнѣйшихъ объясненій, почему мы признали смѣту на 1868 годъ — новымъ шагомъ впередъ къ устройству финансоваго порядка, въ томъ смыслѣ, что составленіе ея совершеннѣе, чѣмъ прежнихъ росписей. Въ ней къ издержкамъ взиманія отнесены не только собственно издержки, мепосредственно назначенныя на полученіе дохода (какъ напр. содержаніе таможенъ), но и издержки, связанныя такъ или иначе съ доходомъ и уменьшающія его (напр. содержаніе почтъ); такъ что цифры чистаго дохода, показанныя въ этой смѣтѣ, вѣрнѣе, и смѣта въ большей степени освободилась отъ валовой неопредѣленности. Сверхъ того, въ нее включены нѣкоторые расходы, являвшіеся прежде сверхсмѣтными; наконецъ, въ нее внесены нѣкоторые доходы и расходы царства польскаго 1), и бюджеты Закавказскаго и Туркестанскаго края.

Итакъ, мы, какъ народъ, находимся нынѣ въ положеніи того хозаина, который, спохватившись, что дѣла у него идутъ неладно, взялся
за счеты и достигъ, наконецъ, довольно-приблизительнаго пониманія
положенія своихъ дѣлъ. Это, безъ сомнѣнія, важный шагъ. Во всякомъ случаѣ, это нервый шагъ ко введенію у себя порядка, къ устройству своихъ дѣлъ. «Бюджетъ государственный, — говоритъ государственный контролеръ въ объяснительной запискѣ къ своему отчету по
исполненію смѣты 1866 года, — достигаетъ своей цѣли только тогда,
когда онъ представляетъ полную и вѣрную, за извѣстный періодъ
времени, картину всѣхъ ожидаемыхъ доходовъ и предстоящихъ раскодовъ, когда предположенія о нихъ излагаются систематически, доступны повѣркѣ, и, бывъ утверждены подлежащею властью, получаютъ силу временного закона, воспрещающаго назначенныя на одинъ

<sup>1)</sup> Доходы царства польскаго на 30 милл. р. были внесены въ бюджеть имперіи въ первый разъ по смѣтѣ 1867 г. Но въ нынѣшнюю общую смѣту вошли взъ отдѣда расходовъ по царству нѣкоторыя новыя суммы. Остаются еще невключенными въ общія подраздѣленія и показываются особо доходы царства на 13,337 тысячъ, и расходы — на 12.898 тысячъ.

предметь деньги употреблять на другой, и въ общемъ правѣ сбора и расходованія суммъ идти далѣе того періода времени, на который смѣтное предположеніе составлено».

Достаточно взглянуть на цифры, приводимыя въ томъ же отчеть, чтобы убъдиться, что мы далеко еще не пришли и къ этому желанному результату, къ ограниченію нашихъ расходовъ смётными предположеніями, не говоря уже о томъ, что даже полное соблюденіе баланса между расходами и доходами еще само по себъ не было бы ручательствомъ въ совершенно раціональномъ устройствъ хозяйства, въ наиболье производительномъ употреблении средствъ государства. Изъ отчета мы узнаемъ, что въ 1866 году далеко не было исполнено постановленное въ 1862 году правило, чтобы дополнительные кредиты требовались только въ тъхъ случаяхъ, когда потребность положительно не могла быть предусмотрена при составлении сметы, и когда удовлетвореніе ся нельзя отложить до следующей сметы, безъ явнаго ущерба для государства. По исполненію см'вты 1866 года, оказывается сверхсмфтныхъ, дополнительныхъ кредитовъ на сумму 55.209,355 рублей съ копъйками. Такое превышение смъты, представлявшей цифру 396.068,004 рубля, доказываеть, что бюджеть на 1866 годъ составленъ былъ еще очень неудовлетворительно, и что различныя въдомства еще далеко не признавали его цифръ окончательно обязательными для себя.

Съ тъхъ поръ, повторяемъ, приняты мъры для пополненія росписи, и подтверждено управленіямъ помнить правила и относительно бережливости, и относительно «невхожденія со сверхсмѣтными требованіями. Но въ виду приведеннаго, краснорѣчиваго факта, едва ли бы не было преждевременнымъ видѣть въ нынѣшней росписи доходовъ и расходовъ на 1868 годъ полное ручательство въ томъ, что факты втѣснятся въ ея рамки. Скажемъ еще разъ, мы находимся теперь еще только въ положеніи того хозяина, который взялся за счеты съ искреннимъ желаніемъ узнать положеніе своихъ дѣлъ. Но со стороны такого хозяина было бы неблагоразумно полагать, что, сведя счеты, онъ сдѣлалъ не только все, но даже многое для возвышенія своего дохода или уменьшенія своихъ расходовъ.

Приведемъ главныя цифры росписи на 1868 годъ, чтобы дать понятіе объ ожидаемомъ балансѣ. Затѣмъ, намъ придется обратиться къ нѣкоторымъ даннымъ, не входящимъ, по своему предмету, въ роспись, для того, чтобы оцѣнить наше финансовое положеніе, какъ оно представляется въ своей совокупности. Послѣ этого взгляда, мы возвратимся къ смѣтѣ, для болѣе подробнаго ознакомленія съ нею.

|      | довъ         |       |               |         |        |          |                          |             | <del></del>      | 400   |                 | ,301 |    | 41 1/2          |    | D |
|------|--------------|-------|---------------|---------|--------|----------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----------------|------|----|-----------------|----|---|
| -    | Гаким<br>итъ |       | _             | •       |        | -        |                          |             |                  | 12    | 2. <b>4</b> 6.2 | ,136 | p. | 22              | κ. |   |
|      |              | Д     | цохо          | ы ра    | спр    | едѣл     | ЯЮТС                     | я сл        | вдув             | ощим  | ъ об            | разо | мъ | :               | ,  |   |
| I) 4 | 410.4        | 68,7  | 02 p          | 91 1/2  | B. 7   | E0       | бикн                     | овен        | ные;             |       |                 |      |    |                 |    |   |
|      | 18.9<br>38.6 |       |               |         |        | —о<br>—о | бороз                    | ные<br>ы, с | <br>¹).<br>пеція | льно  | назн            | •    | _  | 37 ¼<br>те на е |    |   |
|      |              |       |               |         | Pa     | сход     | ы ра                     | здѣл        | яютс             | я на  | :               |      |    |                 |    |   |
| I) · | 418.9        | 29,8  | 33 <b>9</b> p | . 13 1/ | 2 K. J | а вы     | нямо<br>1 втрі<br>1 вине | аздеј       | жки              | •     | -               |      |    |                 | ,  | • |
| II)  | 4.0          | 000,0 | 000 I         | ). —    |        | —н       | а нед                    | обор        | ъвъ              |       |                 | -    | _  | 591/4           |    |   |
|      |              |       |               |         |        | -        | _                        |             |                  | 36    | 3.302           | ,125 |    | 591/4           |    |   |
| III) | Обор         | нтор  | ше            | pacxo   | ды,    | рав      | ные :                    | гаки        | к ам             | ке до | хода            | MЪ.  |    |                 |    |   |

Изъ сравненія приведенныхъ нами цифръ чистаю обыкновеннаго дохода (C) и обыкновеннаго расхода безъ издержекъ взиманія, но съ прибавленіемъ суммы ожидаемаго недобора (D), исходитъ таже цифра дефицита, которая составляетъ излишекъ общей суммы расхода (A) передъ итогомъ валового дохода (B), именно около  $12^{1}/_{2}$  милліоновъ рублей. Разница же между расходомъ валовымъ и доходомъ чистымъ, или между расходомъ съ издержками на взиманіе и расходомъ чистымъ, (T. e. meжду E u C uлu F u G) составляетъ 54.627,713 р.  $54^{1}/_{4}$  к., т. е. сумму издержекъ на взиманіе доходовъ. При этомъ доходы, расходы оборотные и расходы на постройку желѣзныхъ дорогъ, съ ресурсами, спеціально предназначенными для ихъ покрытія, остав-

<sup>1)</sup> Оборотными поступленіями называются такія, которыя не составляють дійствительнаго дохода государства, а только возміщеніе расходовь, ділаемых со спеціальными цілями, какі напр., доходь отъ Экспедиціи заготовленія государственных бумагь, обращаемый на ея содержаніе, или же остатки отъ заключенных сміть. Соотвітствующіе этимъ доходамъ расходы называются также оборотными.

ляются въ сторонъ какъ не имъющія вліянія на сравненіе цифръ дохода съ расходомъ или валовой суммы съ чистою 1).

Дефицитъ, исчисленный около 12 1/2 милліоновъ, предполагается покрыть изъ 5-го англо-голландского займа 1866 г. 2). Итакъ, скажутъ онтимисты, наше финансовое положение вовсе не дурно. Всего 121/2 милл. дефицита, между тъмъ какъ во Франціи, по бюджету 1867 года, оказался дефицить въ 189 милл. франковъ, и даже въ Англіи, торійское управленіе ознаменовалось въ 1867 г. дефицитомъ въ 250 т. фунтовъ. Но если мы припомнимъ, что въ 1866 году у насъ представилось 55 милл. сверхъсмътныхъ ассигнованій, да еще примемъ въ соображеніе, что въ предшествовавшій двадцати-літній періодъ долги наши увеличивались ежегодно на 50 милліоновъ рублей, то предполагаемая пифра 121/2 милл. дефицита представится не совсемъ убедительною. Положимъ, что въ последнія две сметы включено много предварительныхъ расходовъ, являвшихся прежде въ видъ сверхсмътныхъ, но и это едвали можетъ служить достаточнымъ ручательствомъ, что цифра показаннаго дефицита будетъ окончательною. Заботливость наша о приведеніи смѣты въ порядокъ не есть нѣчто новое, нигдѣ небывалое и достаточное для устройства финансовъ. О томъ же старалось постоянно, въ последніе года, французское правительство. Во Франціи дополнительный бюджеть, какъ мы видимъ изъ доклада г. Маня, въ 1862 году представлялъ 231 милл. фр., а въ 1865 г. - только 88 милл., въ 1866 г. — 84 милл. А между темъ, французскія финансы не находятся въ цвътущемъ положеніи.

Правда, доходы наши возрастають, а это—основаніе для лучшихь надеждь. Безнадежно только такое положеніе, въ которомъ проявляется застой, относительная безплодность. Въ новомъ бюджеть предполагается, на основаніи дъйствительнаго поступленія доходовъ въ 1867 году, увеличеніе доходовъ на 23 милліона 375 т. (за вычетомъ соотвътствовавшаго уменьшенія). Но присмотримся ближе, изъ чего составляется это увеличеніе. Самое важное изъ нихъ замѣчается по жельзнымъ дорогамъ (5 м. 814,000 р.); затѣмъ — въ подушной подати (5.609,000; зависитъ отъ увеличенія оклада въ 1867 году, и поступленія въ 1867 г. увеличенныхъ платежей только за вторую половину года, между тѣмъ какъ теперь поступленіе увеличенныхъ платежей исчислено за весь 1868 годъ); въ выкупныхъ, отъ рекрутства, сумъ

<sup>1)</sup> Мы распредѣлили цифры, для наглядности, въ иномъ порядкѣ, чѣмъ онѣ распредѣлены въ сводѣ росписи. Намъ кажется, что наглядность ел была бы больше, есля бы въкодномъ столбцѣ стояли доходы и расходы съ издержками взиманія, а въ другомъ—чистые. Теперь же однородныя цифры поставлены въ перекрестномъ порядкѣ.

<sup>2)</sup> Этотъ заемъ быль заключень чрезь Гопе и Беринга для облегченія заграничнихъ платежей казначейства по долгамъ. Онъ состоялся 86 за 100.

махъ (3.357,000); въ таможенномъ доходъ (3.441,000; зависъло отъ увеличенія ввоза по европейской границъ); въ питейномъ доходъ (3.337,000; произошло отъ возвышенія цъны нъкоторыхъ патентовъ и отъ ограниченія безъакцизнаго, въ пользу заводчиковъ, перекура, т. е. отъ мъръ законодательныхъ); въ монетномъ доходъ (2.100,000; зависъло отъ возвышенія нарицательной цънности серебрянной размѣнной монеты); оставляемъ въ сторонъ менъе важныя увеличенія и всъ тъ, которыя происходятъ отъ простыхъ перечисленій, какъ, напр., доходовъ царства польскаго, Туркестанскаго края, и др.

Итакъ, мы видимъ, что изъ этихъ главныхъ увеличеній только два, именно по желѣзнымъ дорогамъ и таможенному сбору, свидѣтельствуютъ о дѣйствительномъ развитіи нашей производительности (понимая это слово въ широкомъ смыслѣ). Остальныя являются или какъ случайныя (напр., излишекъ въ подушной подати передъ 1867 г. и разныя перечисленія), или какъ возвышенія налоговъ (по акцизу и монетѣ).

Если мы возьмемъ цифры нашихъ обыкновенныхъ доходовъ за послёдніе пять лётъ, что увидимъ, то значительное, повидимому, увеличеніе ихъ — свид'втельствомъ быстраго экономическаго развитія страны служить никакъ не можетъ.

Разность — довольно значительная. Но если изъ нея мы вычтемъ увеличеніе, произпедшее отъ зам'вны виннаго откупа акцизной системой въ 1863—1864 гг. (между этими годами разница въ 28 милл.), да около

1863—1864 гг. (между этими годами разница въ 28 милл.), да около 30 милл. внесенныхъ въ смъту 1867 года доходовъ царства польскаго, то разность окажется вовсе незначительная, миллоновъ 10—15.

А сколько мы заняли въ соотвътствующій періодъ времени? Вотъ займы послъднихъ льтъ:

| Въ | 1864 и 1865 гг. выпущено $5^{\circ}/_{0}$ билетовъ 1 | roc | <b>y-</b> |     |          |                    |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|--------------------|
|    | дарственнаго банка, на                               |     |           | 10  | милл.    | p.                 |
| *  | 1864 г. заемъ у Гопе и Бэринга въ                    |     |           | 40  | <b>»</b> | *                  |
| *  | 1864 » 1-й внутренній выигрышный заемъ               |     |           | 100 | *        | *                  |
| *  | 1866 * 2-# * *                                       |     |           | 100 | *        | *                  |
| *  | 1866 » заемъ у Гопе и Бэринга                        |     | •         | 50  | *        | *                  |
|    | . Bcero                                              |     |           | 300 | милл. ј  | p. <sup>1</sup> ). |

Итакъ, соотвътственно увеличенію доходовъ въ 10-15 милл., мы

т) Мы не включили въ эту цифру займа 1867 г. подъ Николаевскую желъзную дорогу, какъ имъющаго экстраординарное назначеніе.

имъемъ увеличение въ тотъ же пятилътний періодъ суммы долга на 300 милл. А какова эта сумма?

Она составляла (не считая займа подъ николаевскую дорогу, еще не вполнъ реализированнаго, но включая кредитные билеты и выкупныя свидътельства) около 1,820 милліоновъ рублей или, на франки, около 7,280 милліоновъ.

Цифра эта даетъ намъ почетное мъсто среди государствъ, наиболье обремененных долгами: Англіи —сь 181/2 милліярдами фр. долга, Соединенныхъ Штатовъ-съ 131/2 милліярдами фр. долга, Франціи-съ 121/2 милліярдами, Австріи—съ 71/2 милліярдами, Италіи—съ 51/4 милліярдами. Положеніе наше, въ отношеніи долговъ, выгодиве австрійскаго; Австрія платить въ годъ процентовъ до 380 милліоновъ фр., а Россія только около 305 милл. Но нельзя сказать, что наше положеніе по отношенію къ долгамъ даже одинаково въ сравненіи съ Францією, а особенно Англією, хотя наша цифра долга и гораздо меньше ихъ цифръ, а народонаселение Россіи несравненно болъе, чъмъ Франціи и Великобританіи. Кредить зависить не столько отъ цифры долга, сколько отъ экономическихъ средствъ страны, отъ ея силы производительности. Долгъ Англіи больше чёмъ вдвое противъ долга Австріи, а населеніе Англіи менте, чтит-Австріи. Однакоже, кредить Англіи стоить вив всякаго сравненія съ австрійскимъ. Россія, дёлавшая въ последніе года такъ много займовъ, можеть пожалуй утешать себя тъмъ, что Франція сдълала ихъ не меньше. Но Франція богаче насъ, и у нея увеличению долга соотвътствовало огромное увеличение дохода въ косвенныхъ налогахъ. Впрочемъ, во всякомъ случав, ссылки напримъръ, на Францію, а тъмъ болье на Австрію — плохое утъщеніе. Для сравненія нашего кредита съ англійскимъ достаточно сказать, что на лондонской бирж'в, англійскіе трехпроцентные консоли стоять 92, а облигаціи нашихъ пятипроцентных англоголландских займовъ 85—86. Трехпроцентные французскіе консоли въ Лондонъ стоять по 69 слишкомъ, а облигаціи нашего трехпроцентнаго внішняго займа по 53-54 1).

Да и можетъ ли нашъ кредитъ быть въ удовлетворительномъ положеніи, когда у насъ въ обращеніи почти 692 милліона рублей бумажныхъ денегъ. Деньги эти, при существованіи обязательнаго курса,
правда, принимаются у насъ по номинальной цѣнѣ. Но вѣдь и признаніе за ними нарицательной стоимости само — чисто номинальное.
Во всякихъ частныхъ и даже общественныхъ транзакціяхъ, если оговаривается уплата золотомъ, то и цѣна выговаривается, сообразно существующему лажу. Въ этомъ отношеніи, государственный банкъ самъ
нодаетъ примѣръ. Въ прошломъ году, онъ открылъ покупку золота
и серебра по курсу, и сталъ принимать полуимперіялы въ 5 р. 98 к.,

<sup>1)</sup> Биржа 4 (16) апреля.

20 франковые монеты въ 5 р. 84 к., соверены въ 7 р. 32 к. <sup>1</sup>), а серебрянный рубль въ 1 р. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к. Хотя, въ объявлени объ этой операціи, она и не была названа покупкою металловъ, а только «предоставленіемъ дълать взносы и производить платежи звонкою монетою» по курсу, но названіе тутъ ровно ничего не значитъ.

Итакъ, если покупая какую нибудь вещь мы заплатили 100 рублей, мы очень хорошо знаемъ, что заплатили въ самомъ дѣлѣ  $17 \frac{1}{2} \frac{0}{0}$ менве, то есть 821/2 к., такъ какъ самъ банкъ цвнить въ это бумажный рубль. Если бы дело ограничивалось только названіями, то это бы еще ничего; мы знали бы, что въ просторъчіи 821/2 копъйки называются рублемъ. Но этимъ дёло, къ сожаленію, не ограничивается. Упадокъ бумажныхъ денегъ, во-первыхъ, всею своею тяжестью ложится на людей, получающихъ определенные платежи отъ государства, не только жалованье и пенсіи, но и платежи по долгосрочнымъ уговорамъ. Во-вторыхъ, этотъ упадокъ возвышаетъ цены на все предметы и возвышаеть ихъ въ степени, непремънно превосходящей степень пониженія бумагь. Наконець, въ третьихь, упадокь бумажныхь денегь равнозначущъ съ конфискаціею части имущества кредиторовъ государства. Для самой казны этотъ упадокъ, пожалуй, выгоденъ. Представимъ себъ, что казна выпустила столько неразмънныхъ знаковъ, что ценность ихъ упала на 50%. Ясно, что такимъ образомъ она освободилась бы отъ половины прежняго своего по нимъ долга. Но въдь объявление банкротства, въ этомъ смыслъ, еще выгоднъе. Къ сожальнію, до сихъ поръ мы еще не пришли даже къ твердой рышимости не выпускать болье кредитныхъ билетовъ. А до твхъ поръ, пока не будутъ уничтожены у насъ ассигнацій, наши кредитныя отправленія не придуть въ правильное положеніе. Туть никакія гарантіи фондомъ, лежащимъ въ петропавловской крипости, ни попытки возобновлять размень не действительны. Действительною туть можеть быть только та железная клетка, которая стоить напротивъ Апраксина рынка. Ассигнаціи должны бы быть отмінены, и находящіяся въ обращени извлечены по курсу и обращены въ консолидированный процентный долгъ. Но эта жертва такъ велика, что на нее мы рвшимся, по всей в роятности, только тогда, когда съ нын вшними кредитными билетами повторится то, что было съ прежними ассигнаціями. Обратить безпроцентное рублевое обязательство въ процентное окажется возможнымъ только тогда, когда это можно будеть сделать по 75% ниже нарицательной цвны. И безъ того мы уже платимъ въ годъ по долгамъ 76 милліоновъ рублей.

Но возвратимся къ смътъ на 1868 годъ. Мы видъли, что она представляетъ итогъ въ 480 милл. р.

<sup>1)</sup> Ценность 20 фр. = 5 нариц. рублей; соверена = 6 р. 28 коп.

Сравнимъ эту цифру съ цифрами итоговъ нѣкоторыхъ иностранныхъ бюджетовъ.

Французскій бюджеть на 1868 г. представляеть балансь въ 550 м. р. (приниман фр. за  $\frac{1}{4}$  руб.).

Англійскій бюджеть на 1868 г. представляеть балансь въ 456 м. р. (принимая фунты стерл. въ 6 р. 40 к.).

Соединенныхъ-Штатовъ бюджетъ на 1867 г. представляетъ балансъ въ 437<sup>2</sup>/<sub>3</sub> м. р. <sup>1</sup>) (принимая долларъ въ 1 р. 25 к.).

Австрійскій бюджеть на 1867 г. представляеть балансь въ 260½ м. р. (гульденть въ 60 к.)

Прусскій бюджеть на 1867 г. представляеть балансь въ 1891/2 м. р. (талеръ въ 90 к.).

Стало быть, нашему бюджету принадлежить первое мъсто за французскимъ. Но чтобы сравнивать наше положеніе съ положеніемъ Франціи, слъдуеть сперва вычесть изъ французскаго бюджета около 60 милл. рублей расходовъ мъстныхъ, падающихъ у насъ на земство, да къ нашему бюджету пожалуй еще прибавить 30/0 съ обращающихся у насъ бумажныхъ денегъ, что тотчасъ перенесло бы цифру нашего бюджета за 500 милл. рублей. Сверхъ того, доказательствомъ, что экономическимъ силамъ Франціи бюджетъ въ 550 милл. соотвътствуетъ болъе, чъмъ нашимъ—бюджетъ въ 480 милл., служитъ лучшее положеніе французскаго кредита, чему мы уже привели выше примъръ. Наконецъ, повторяемъ, примъромъ Франціи напрасно было бы утъщать себя.

Все, что мы сказали о нашемъ финансовомъ положеніи, сказано нами собственно потому, что при обнародованіи послёдняго бюджета нашлись оптимисты, которые, основываясь на цифрв 12½ милліоновъ предположеннаго дефицита, объявляли, что положеніе нашихъ финансовъ угішительно. Изъ представленной нами картины не слідуетъ однакоже выводить заключеніе, будто наше финансовое положеніе отчаянно или даже представляетъ близкую опасность. Замітимъ, что значительную часть нашихъ расходовъ составляютъ чрезвычайные издержки на постройку желізныхъ дорогь (38 милл.), издержки производительныя. Г. министръ финансовъ въ докладъ своемъ говоритъ: «Значительные экстраординарные затраты на сооруженіе желізныхъ дорогь хотя и обременяютъ въ настоящемъ государственное казначейство, но жертвы сій съ избыткомъ вознаградятся въ недалекомъ будущемъ, экономическимъ развитіемъ частей имперіи, въ которыхъ

<sup>1)</sup> Собственно говоря, доходъ исчисленъ въ 577 милл. долларовъ, т. е. въ 721.250,000 рублей (величайшій бюджеть въ мірѣ). Но изъ этого дохода 126.676,254 долл. употребляются на погашеніе долга. Затъмъ остается собственно на покрытіе расходовъ 350.323,746 долл. Изъ этой суммы на платежъ процентовъ звонкою монетою идутъ 148.318,439 милл. долларовъ. Мы привели цифру 350½, долл. въ рубляхъ.

открываются новые пути сообщенія. Неуклонное слёдованіе, въ теченіе немногихъ даже лётъ, по пути указанномъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ, т. е. обращеніе всёхъ усилій правительства на довершеніе желёзныхъ дорогъ, положитъ твердое основаніе улучшенію нашихъ финансовъ и нашего кредита, постепеннымъ возрастаніемъ государственныхъ доходовъ, соразмёрно вызываемому желёзными дорогами развитію общественнаго благосостоянія». Съ этими словами нельзя не согласиться, и какъ бы тягостны ни были издержки, производимыя съ этою цёлью, нельзя не признать, что поправленіе всего нашего экономическаго положенія слёдовало начать именно съ этого конца. Въ предшествующемъ изложеніи мы хотёли только показать, что нынёшнее положеніе финансовъ настоятельно требуетъ улучшенія, что признаетъ и самъ г. министръ.

Но одно развите производительности страны построеніемъ желізныхъ дорогъ можетъ быть недостаточно безъ правильной финансовой системы. Мы стали уже сводить счеты лучше прежняго — это важно: предусмотрительность есть первое условіе бережливости. Но безъ систематической різшимости избавиться отъ неограниченнаго увеличенія нашихъ безпроцентныхъ билетовъ мы не можемъ и думать о положеніи нормальномъ, и безъ значительныхъ сбереженій по непроизводительнымъ расходамъ мы не можемъ выйти изъ ряда тіхъ государствъ, которые, какъ Франція, придерживаются въ финансахъ политики случайностей — ипе politique d'aventures et d'expédients — и стать въ рядъ тіхъ, которыя, какъ Пруссія и Англія, могутъ измірять свою будущность, знають — куда идутъ.

Среди нашихъ статей расхода первое мъсто принадлежитъ расходной смъть по военному министерству. Смъта военнаго министерства составляеть 1311/2 милліоновь. Громадность этой цифры сама по себъ внущаетъ уваженіе. Къ ней надо прибавить еще 2 милл., отнесенные на министерство финансовъ 1). Но если сообразить, что, сверхъ этой тягости, народъ выносить на себв съ тою же целью огромныя издержки по постойной повинности и перевозкі войскь, по поставкі рекруть, да еще принять во вниманіе, что значительныя полосы населенія освобождены отъ податей потому, что поставляютъ иррегулярныя войска, то расходы наши на отвращение внишей опасности внушать намъ уваженіе, не свободное даже отъ некотораго трепета. Готовится ли Россія къ войнъ? Нътъ, мы постоянно слышимъ самыя положительныя объявленія, что политика Россіи имфетъ самыя мирныя цели. Что же, опасаемся ли мы вторженія и потому готовимъ силы? Странное дъло! Изъ государствъ Европы, Франція и Россія всего менте могуть опасаться вторженія, и онъ-то именно и издерживають болье

По водворенім нижнихъ чиновъ на казенныхъ земляхъ и по наборамъ.
 Томъ ІП. — Май, 1868.

всёхъ на армію. Но намъ говорять, что мы даже такъ свазать отличаемся отъ сосёдей, употребляющихъ чрезвычайныя усилія на вооруженія, между тёмъ какъ мы обладаемъ средствами обыкновенными і). Быть можетъ настоящая минута, когда вопросъ о сокращеніи военныхъ издержекъ, какъ увёряютъ иностранныя газеты, стоитъ на очереди въ конфиденціальныхъ дипломатическихъ разговорахъ, у насъ позволительно обратить вниманіе на противорёчіе между политикою поправленія финансовъ, чрезвычайными расходами на сооруженіе жельзныхъ дорогъ и нормальнаго обремененія финансовъ непроизведительными расходованіями почти вчетверо большей суммы на армію. Эти двё системы несогласимы, развѣ если признать просто, что жельзныя дороги строятся у насъ тоже преимущественно со стратегическою цёлью.

Одному знаменитому дѣятелю прежняго времени, главному организатору откупной системы, приписывали выраженіе: «у насъ — что кабакъ, то одинъ баталіонъ». Теперь же, когда у насъ уже многое старое пагубное замѣнилось новымъ, благотворнымъ, — для осуществленія прекрасной мысли, высказанной въ докладѣ г. министра финансовъ, намъ слѣдовало бы замѣнить и этотъ старый финансовый девизъ новымъ, именно: «у насъ—что однимъ наборомъ меньше, то одною жельзной дорогой больше».

Увеличеніе въ нынѣшней смѣтѣ военнаго министерства, противъ смѣты 1867 показано въ росписи на слишкомъ 11 милл. Военное министерство при болѣе точной классификаціи считаетъ это увеличеніе даже въ слишкомъ 12 милліоновъ (почти цифра предположеннаго дефицита). Но это увеличеніе главнымъ образомъ произошло отъ возвышенія цѣнъ 2). Такъ и въ докладѣ г. министра финансовъ, замѣчено, что вообще наиболѣе значительное вліяніе на увеличеніе расходовъ по росписи 1868 года имѣлъ неурожай минувшаго года. При этомъ случаѣ, нельзя не замѣтить, что неурожай долженъ отозваться еще и на недоборѣ податей въ 1868 году, такъ что предположенная сумма 4-хъ милліоновъ руб. на недоборы, по всей вѣроятности, будетъ превзойдена.

Вторымъ по значительности изъ нашихъ расходовъ представляется платежъ процентовъ и погашенія по долгамъ, обходящійся болье, чьмъ въ 76½ мелл. рублей въ годъ. Здысь мы можемъ только повторить замычаніе сдыланное выше, именно, что если по числу населенія сумма

¹) «Русск. Инв.» (№ 85), говоря объ увеличеніи нынѣшней смѣты расходовъ военнаго министерства, замѣчаетъ, что оно «заслуживаетъ тѣмъ бо́льшаго вниманія, что настоящая смѣта военнаго министерства можетъ быть названа въ полномъ смыслѣ слова мирною, незаключающею въ себѣ ни малѣйшихъ тенденцій ни къ увеличенію числятельности арміи, ни къ какому-либо экстраординарному усиленію ея вооруженій. Она выражаетъ собою только наши обыкновенныя потребности».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же.

платимая нами по долгамъ и ниже, чѣмъ въ Англіи или во Франціи, то, во-первыхъ, для сравненія съ ними надо принять въ соображеніе лежащую на насъ тяжесть внутренняго безпроцентнаго долга, а вовторыхъ, что по отношенію къ производительности Россіи и эта сумма очень почтенна!

Обращаясь въ управленіямъ съ бюджетами небольшими, замізтимъ, что издержки государственнаго казначейства по духовному въдомству превышають издержки по министерству народнаго просвъщенія (за исключеніемъ губерній царства польскаго). Первыя составляють болье 71/2 милл., вторыя — 71/4 милл. Первые въ нынъшней смыть представляютъ увеличеніе, почти на 800 т. р., вторые остались безъ измѣненія. Правда, въ бюджеть духовнаго въдомства находятся и издержки на усиленіе средствъ духовно-учебныхъ заведеній. Но вопервыхъ, эта издержка (640 т. р.) составляетъ мен $be^{-1}/_{10}$  всего бюджета, а во-вторыхъ, эта образовательная часть все-таки имветь спеціальное назначеніе приготовлять духовныхъ. Между тімъ, если бы возможно было вычислить, какія средства на содержаніе духовенства, свътскаго и монашескаго, съ церквами и монастырями, даетъ у насъ добровольное религіозное усердіе самаго народа, то этотъ 71/2 милліонный бюджеть оказался бы нав'трное слабымъ дополненіемъ къ бюджету доброхотныхъ пожертвованій.

Третье, по величить, мъсто, въ ряду государственныхъ расходовъ, занимаютъ издержки министерства финансовъ. Смъта его представляетъ итогъ болье, чъмъ въ 69½ милл. рублей. Но смъта министерства финансовъ имъетъ характеръ сборный. Во-первыхъ, сюда входятъ 24½ милл. издержекъ на взиманіе доходовъ, производимое собственно министерствомъ финансовъ. Во-вторыхъ, въ остальную частъ входятъ расходы самые разнообразные, какъ напр.: пособіе разнымъ въдомствамъ, городамъ и акціонернымъ обществамъ (почти 5½ милл.); работы горныхъ заводовъ для другихъ въдомствъ (болье 2½ милл.); расходы за военное въдомство 1) до 2 милл.; Даніи за отмъну зундской пошлины (580 т. р.) и т. д. Собственно, на личный составъ администраціи центральной и мъстной по министерству финансовъ по смътъ положено не много, именно менъе 4½ милл. 2).

Преобразованіе системы нашихъ налоговъ составляетъ одно изъ неизбъжныхъ условій поправленія нашего экономическаго положенія. Главные наши доходы, какъ извъстно: питейный, таможенный и прямые налоги. Первый исчисленъ въ 128.390,507 р. 23½ к., а безъ издержекъ взиманія— въ 119.590,870 руб. 83 коп. Второй исчисленъ въ

<sup>1)</sup> Cm. BIJIE.

Акцизное въдомство и таможни считаются въ отдълъ издержевъ взимания дожодовъ.

32.966.590 р., а безъ издержекъ взиманія— въ 28.025,110 р. 3 к. Подушная подать, безъ издержекъ взиманія, исчислена въ 80.478,481 р. 31 к., и налогъ на право торговли въ 9.278,372 р. — тоже безъ издержекъ взиманія.

Было бы излишне распространяться о томъ, что финансовая система, въ которой подушная подать играетъ такую важную роль -- неудовлетворительна. Изъ косвенныхъ налоговъ, важнъйшіе — питейный и таможенный сборы. Питейный сборь въ Россіи составляеть цълую треть ся доходовъ. А именно изъ 3551/2 милл. всей суммы чистаго обыкновеннаго государственнаго дохода 1191/2 милл. доставляются питейнымъ сборомъ. Мы не беремся ръшать возникающаго отсюда нравственнаго вопроса; это -- дѣло статистики общественной нравственности. Заметимъ только, что питейный доходъ составляеть нашу главную доходную статью, и что, по степени зависимости государственныхъ доходовъ отъ количества выпитаго вина, Россія занимаетъ первое мѣсто въ ряду всёхъ государствъ. Таможенный доходъ при систем высокаго покровительства, существующей у насъ, несоотвътствуетъ фискальной цёли, какъ то признало нынё само правительство. Прямое последствие высокихъ покровительственныхъ пошлинъ — развитие контрабанды и стъсненіе правильнаго ввоза, доставляющаго государству доходъ.

Итакъ, всё главныя три статьи нашихъ доходовъ въ ихъ настоящемъ видё должны отражаться вредно на экономическихъ силахъ страны. Будемъ заботиться о поднятіи ихъ построеніемъ желёзныхъ дорогъ, но не забудемъ и о готовомъ пути, указываемомъ въ системѣ доходовъ наукою, а въ системѣ расходовъ — практическимъ благоразуміемъ.

Мы сказали выше, что, по нѣкоторымъ слухамъ, вопросъ о разоруженіи составляетъ въ настоящее время предметъ дипломатическихъ «разговоровъ». Уже одно появленіе такихъ слуховъ слъдовало бы привътствовать, какъ отрадный фактъ, если бы слухи эти не явились непосредственно за новыми опасеніями близости войны. Въ самомъ дѣлѣ, общественное мнѣніе Европы только-что прошло черезъ одинъ изътѣхъ маленькихъ тревожныхъ кризисовъ, въ которыхъ слѣдуетъ видѣть одни проходящіе припадки болѣзни хронической, удручающей нашъ континентъ. Достаточно было нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ маршаломъ Ніэлемъ въ бюджетной коммиссіи, въ защиту вооруженій, чтобы произвесть всеобщую тревогу. Тревога на этотъ разъ избрала предлогомъ споръ между Пруссією и Данією, который, повидимому, нескоро еще придетъ къ окончанію. Этотъ симптомъ раздражительности исчезъ также скоро, какъ онъ возникъ. Достаточно было нѣсколь-

жихъ общихъ мѣстъ въ пользу мира, включенныхъ въ рѣчь министра тостиціи Бароша, и одной статьи «Journal des Débats», чтобы на время успокоить Европу и даже вызвать реакцію, именно предположенія о разоруженіи. Между тѣмъ, въ успокоительной статьв «Journal des Débats» нельзя было не замѣтить подтвержденія извѣстныхъ показаній берлинскаго корреспондента «Times» о политикѣ французскаго правительства скомпрометировать Пруссію передъ Россіею, поставивъ Пруссію въ необходимость отказать Франціи въ своемъ посредничествѣ для сближенія съ Россіею, съ цѣлью рѣшенія восточнаго вопроса. Корреспондентъ англійской газеты недавно повторилъ свои прежнія сообщенія, прибавивъ къ нимъ свѣдѣніе, что графъ Бисмаркъ рѣшился отклонить предложеніе Франціи.

Общественное мижніе только-что успокоилось и даже предалось, какъ мы сказали, предположеніямъ о всеобщемъ разоруженіи, какъ вдругъ появилось извъстіе изъ Парижа, что военная партія тамъ настаивала на помещении въ «Монитере» иронической заметки по поводу последнихъ меръ относительно сліянія парства польскаго. Но такъ какъ въ томъ же известіи прибавлялось, что г. Руэ восторжествовалъ и на этотъ разъ со своею политикою мира, то Европа продолжаетъ и до сихъ поръ толковать о разоруженияхъ, недоумъвая вирочемъ-подъ вліяніемъ двухъ недавнихъ скорпризовъ-не готовитъ ли ей завтрашній день совсюмь иного матеріала для размышленія. Какъ бы то ни было, если правительства не обратять теперь вниманія на вопрось о разоруженіи, теперь, когда со всехъ сторонъ требуются усиленныя жертвы на устройство военной части, и когда еще ни одинъ изъ рыцарей, стоящихъ вокругъ поля турнира, не решился бросить своей перчатки — хотя быть можеть если бы всв они показали руки, то обнаружилось бы, что двъ, три перчатки уже потихоньку сняты — если, говоримъ мы, за этотъ вопросъ о вооруженияхъ не возмутся теперь, то можно навърное ожидать, что недалеко то время, вогда они будутъ употреблены въ дъло. Десятокъ лътъ вооруженнаго мира, при нынфшнихъ его условіяхъ, разорительнюе войны.

Совершенно иной характеръ представляеть положеніе дёль на другомъ континенть — въ Съверной Америкъ. Новый свъть отличается отъ стараго прекраснымъ качествомъ молодости: вести дъла, что называется, «черно на бъло». Съвероамериканцы представили примъръ невиданной еще, по своимъ размърамъ, войны, издержали на нее три милліарда долларовъ и, окончивъ ее, приступили къ устройству своихъ дълъ. Преданіе суду президента республики явилось какъ дополненіе борьбы между двумя принципами, послѣ того, какъ одинъ изъ нихъ долженъ былъ положить оружіе. Процессъ Джонсона, по совершеніи предварительныхъ формальностей, начался собственно 31 (19) марта. Тъ подробныя свъдънія, которыя мы имъемъ до сихъ поръ о его ходъ

касаются только свидътельскихъ показаній и борьбы, возбужденной въ сенать главнымъ судьею (Chief Justice) Чэвомъ, съ цълью подчинить допросы его непосредственному руководству. Ходъ допросовъ чрезвычайно замедлядся тою неопределенностью постановленій и путаницею притязаній, которыя при этомъ обнаружились. Чэзъ, какъ главный судья, предсёдательствуеть въ сенать, обращенномъ въ верховный судъ. Но имфетъ ли онъ право недопускать того или другого вопроса свидътелямъ, имъетъ ли онъ самъ право подавать голосъ въ сенатскомъ судь, вслучав равенства голосовъ, подобно тому какъ спикеръ въ палать общинъ? Вотъ, практические вопросы процедуры, которые возникли при самомъ началъ допросовъ. Послъ показанія чиновника военнаго министерства Криси, что президенть самъ признавалъ постановленіе конгресса о несміняемости министровь безь согласія сената (Tenure of office Act), которое онъ потомъ нарушилъ произвольною смѣною военнаго министра Стантона, -- и показаній двухъ членовъ конгресса, Ван-Ома и Мургэда, бывшихъ свидътелями того, какъ назначенный президентомъ въ военные министры, ad interim, генералъ Томасъ, явился въ военное министерство и требовалъ сдачи ему управленія, -- обвинители, уполномоченные отъ палаты представителей, представили свидътеля Борлея (члена конгресса), для изложенія разговора, который происходиль между нимь и генераломь Томасомь наканунъ дня появленія посл'ядняго въ военномъ министерств'в. Тогда Чэвъ объявиль, что онъ признаеть неумъстнымъ показаніе о факть, предшествовавшемъ оффиціальному действію Томаса. Сенаторъ Дфэкъ (республиканецъ) заявилъ, что этого вопроса Чэзъ не имветъ права рвшать, что допустить или не допустить допросъ можетъ только самъ сенатъ.

Это было началомъ цълаго ряда преній и ръшеній. Въ теченіи ихъ, однажды оказалось равное число голосовъ, и Чэзъ подалъ свой голосъ. Тогда возникъ новый вопросъ: имъетъ ли онъ право подавать голосъ? Мы не будемъ разсказывать хода всъхъ этихъ споровъ. Скажемъ только, что дъйствія Чэза свидътельствуютъ какъ о его безпристрастіи, такъ и о его благоразуміи, а ръшенія сената свидътельствуютъ о томъ высокомъ инстинктъ порядка, которий служитъ непоколебимою основою самоуправленія. Въ самомъ дълъ, сенатъ ръшилъ всъ вопросы въ пользу притязаній Чэза, а Чэзъ, утвердивъ такимъ образомъ свои права, какъ предсъдателя, сталъ за тъмъ, каждый разъ, когда возникало сомнѣніе о ходъ допросовъ, обращаться со спросомъ къ самому сенату. Сенатъ же допускалъ всъ допросы и тъмъ показалъ, что онъ не кочетъ ограничиться ръчью присяжныхъ, которые на допущеніе или недопущеніе свидътельскихъ показаній вліянія не имъютъ.

Изъ показаній Борлея видно, что Томасъ собирался изгнать Стан-

тона изъ военнаго министерства силою, а изъ показанія генерала Имори, командующаго войсками въ Уашингтонъ, видно, что президентъ требовалъ послушанія со стороны войскъ своимъ личнымъ приказаніямъ, но что свидьтель, како и все войско, считаютъ обязательными для себя только тъ приказанія, которыя они получаютъ установленнымъ путемъ, т. е. чрезъ главнокомандующаго Гранта.

Исходъ суда надъ Джонсономъ въ настоящее время уже не такъ несомивненъ, какъ прежде. Дъло въ томъ, что при подачъ голосовъ по всъмъ возникавшимъ спорнымъ пунктамъ, семеро республиканцевъ (сенаторы: Фессенденъ, Фоулеръ, Фрилингюзенъ, Тромболль, Ван-Уэйнкль, Уилліямсъ и Спрэгъ) постоянно высказывались въ смыслъ благопріятномъ для стороны президента. Если предположить, что при окончательномъ ръшеніи они соединятся съ демократами — которыхъ въ сенатъ 12 — для оправданія Джонсона, то въ его пользу составится меньшинство изъ 19 голосовъ, т. е. больше одной трети голосовъ сената. А такъ какъ для осужденія президента требуются двъ трети голосовъ, то онъ имъетъ шансъ выйти изъ суда неосужденнымъ.

Во всякомъ случав, такъ какъ обвинение въ государственной измънъ теперь оставлено, и Джонсонъ судится только за нарушение Теnure of office Act и за оскорбительные отзывы о конгрессв, то послъдствиемъ осуждения его могло бы быть только удаление отъ должности, съ лишениемъ права на время занимать общественныя должности въ республикъ.

Существованіе въ Англіи торійскаго министерства представляетъ слѣдующій нарадоксъ: оно доказываетъ невозможность торійскаго кабинета. Министерство Росседь-Гладстона удалилось вслѣдствіе парламентскаго пораженія по вопросу о реформѣ. Торійское министерство, въ свою очередь, взялось за этотъ вопросъ и прошло чрезъ цѣлый рядъ пораженій, подчиняясь требованіямъ своихъ противниковъ, такъ что проведенный имъ билль о реформѣ оказался либеральнѣе того, который былъ предложенъ вигами. Итакъ, тори въ управленіи возможны въ настоящее время только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы торизмъ вхъ существоваль въ одной ихъ программѣ, но на дѣлѣ уступалъ бы либеральнымъ требованіямъ, да еще сверхъ того, чтобы тори преклоняли свое знамя передъ противниками, рѣшаясь оставаться въ управленіи какъ бы на зло своимъ убѣжденіямъ и вопреки явному ихъ осужденію парламентомъ.

Такое поражение они претерићли недавно вновь по вовросу объ англиканской государственной церкви въ Ирландіи. Резолюціи въ смыслѣ отмѣны этого establishment, внесенныя Гладстономъ, были приняты палатою общивъ, несмотря на угрозу со стороны министерства распустить ее. И однакожъ, увертливый г. Дизраэли счелъ возможнымъ не слагать съ себя недавно пріобрѣтеннаго сана перваго министра и вос-

пользовался близостью пасхальных вакацій парламента, чтобы «отдожить свое рёшеніе», т. е. чтобы выиграть время.

Онъ намъренъ по возобновлении сессии внесть въ палату общинъ предложение объ отстрочкъ приведения гладстоновыхъ резолюцій въ исполненіе. Онъ разсчитываеть на успівхь этого маневра вслідствіе «затруднительности положенія.» Въ самомъ діль, распустить теперь палату было бы крайне неудобно, такъ какъ организація новыхъ избирательныхъ округовъ и составление избирательныхъ списковъ на основаніи прошлогодняго акта о реформ'в далеко еще не готовы. Если же нынъшнее министерство подастъ въ отставку, то кабинетъ, который его ваменить, можеть быть только временный, такъ какъ въ начале будущаго года, во всякомъ случав, должны произойти новые общіе выборы, на новыхъ основаніяхъ, и министерство въ то время все-таки должно будетъ измениться, сообразно съ результатомъ выборовъ. Вотъ на эту-то «затруднительность положенія» и разсчитываеть Дизраэли. надъясь, что палата общинъ приметъ такую оговорку, которая будетъ равносильна отсрочив двиствія гладстоновых резолюцій. Понятно, что если эта надежда рушится, то ему придется оставить свой постъ или ръшиться на крайне-неудобную нынъ мъру распущенія парламента.

Решеніе англійской палаты общинъ въ смысле отмены въ Ирландіи господствующей протестантской церкви всёми партіями было принято, какъ предвестіе отмены господствующей церкви и въ самой Англіи. Несмотря на отговорки Гладстона, ясно, что дёло идетъ именно къ этому, и что почва Ирландіи служить только «огородомъ для экспериментовъ», применимыхъ къ самой Англіи. Между темъ, заметимъ, что господство англиканской церкви въ Англіи, какъ и въ Ирландіи, обременительно только въ экономическомъ отношеніи. Подъ «господствомъ» протестантизма, государство нисколько не стесняетъ свободы перехода гражданъ въ иныя вероисповеданія, не обязываетъ родителей крестить дётей въ господствующей вере подъ страхомъ наказанія или вообще открыто признавать себя непринадлежащими къ унаследованной отъ предковъ, господствующей вере. Духовное иго протестантивма еще легко, но и это иго собирается сбросить съ себя либеральная Англія.

Литература публицистики у насъ такъ ограниченна, что нельзя не обратить вниманія на только-что появившуюся книжку М. П. Погодина: «Польскій вопросъ. Собраніе разсужденій, записокъ и замѣчаній 1831—1867». «Я писалъ о Польшѣ— говорить авторъ, въ своемъ предисловіи— нѣсколько разъ, съ 1830 года, по разнымъ случаямъ, и представилъ осязательныя доказательства расположенія къ полякамъ, въ самое тяжелое для нихъ время: напримѣръ, въ 1839 г., я настан—

валъ на покровительствъ польскому языку, литературъ и исторіи; въ 1854 г. — предлагалъ совершенное отдъленіе Польши отъ Россіи и возвращеніе политической самобытности въ предёлахъ польскаго языка; въ 1856 г. — желалъ ей полной автономіи. При такихъ данныхъ, я считаю своимъ долгомъ и вместе правомъ подать голосъ и въ новыхъ отношеніяхъ, созданныхъ ужасными событіями 1862 года.» Эти событія привели автора къ новымъ заключеніямъ, а именно, что «Польша разумно, не должна и желать отделенія отъ Россіи, а Россія, разумно, не можетъ отдълить отъ себя Польшу, еслибъ и хотъла.» Все это составило содержание предисловія; но «это предисловіе (написанное въ марть 1863 г.) не могло быть напечатано по цензурнымъ недоразумъніямъ, о которыхъ послів». Такимъ образомъ, появленіе сборника въ 1868 г. имъетъ уже значение знака времени, не страдающаго, въроятно, бользнью въ литературному слову. Главная заслуга автора состоить въ откровенности, съ которою онъ намъ представилъ исторію польскаго вопроса, какъ она совершалась въ немъ самомъ, отражая до извъстной степени тв различные фазисы, которые этотъ вопросъ проходилъ и въ общественномъ мивніи страны. Авторъ не двлаетъ самъ никавихъ завлюченій, никакихъ выводовъ для настоящей минуты, ни разсчетовъ и выкладовъ на будущее ближайшее время, ни критическихъ взглядовъ на нашу современную внутреннюю политику по этому вопросу; и мы не имъемъ права взять на себя истолкование такого умолчанія. Впрочемъ, авторъ котівль строго ограничиться историческимъ изложеніемъ діла, въ томъ убіжденіи, что его «сборникъ, въ этомъ историческомъ, такъ сказать, видъ, прямой и искренній, можеть принести пользу въ настоящихъ обстоятельствахъ: для славянъ западныхъ, выступающихъ теперь на сцену, преимущественно чеховъ, моравлянъ, словаковъ и пр. (недавно найдено сочиненіе словака Стура, который сходится со мною въ некоторыхъ отношенияхъ); для умеренныхъ и благоразумныхъ поляковъ, сколько ихъ найдется (въ последнихъ гаветахъ есть извъстіе о вновь появившихся польскихъ славянофилахъ); для людей безпристрастныхъ между европейскими читателями (помянемъ съ благодарностью Прудона); и для техъ изъ русскихъ, которые недостаточно уяснили еще себъ вопросъ.»

## ОЧЕРКИ И ЗАМЪТКИ.

## ТРИ БОННСКІЕ ИСТОРИКА.

18-го октября, въ день достопамятной лейпцигской битвы, боннскій университеть празднуеть ежегодно годовщину своего основанія. Торжество это, какъ и вездъ, сопровождается приличными ему ръчами, редко, однако, имеющими интересъ для большинства публики, въ особенности иностранной. Истекшій годъ представляєть въ этомъ отношеніи отралное исключеніе. Вновь избранный ректоръ, столь изв'єстный читающей публикъ и за предълами Германіи, Зибель, вступая въ должность свою, бросиль ретроспективный взглядъ на двятельность своихъ предшественниковъ по канедръ. Побудительною причиною къ избранію этой темы было, по словамъ Зибеля, естественное желаніе подвести итогь дівятельности университета (нразднующаго, 3-го августа новаго стиля, во время его ректорства, 50-лътній юбилей своего существованія), въ области исторической науки. Къ этому побуждало его не столько сознаніе, что предметь, который онъ преподаеть въ прирейнскомъ университетв Пруссіи, относится къ болъе доступнымъ большинству публики, но, главнымъ образомъ, убъждение, что боннские историви, его предшественники, исполнили свое призваніе и задачу съ честью, успахомъ, и были не только наставниками и руководителями более или мене ограниченного кружка непосредственных слушателей, но главнымъ образомъ представителями приой эпохи исторического строго-научного изследования. Очертивъ такимъ образомъ свою задачу, Зибель остановился, конечно, на выдающихся только личностяхъ между своими предшественниками.

Въ эпоху основанія боннскаго университета (1818 г.), на историческую науку пов'вялъ св'явій, живительный духъ, предв'єстникъ новой, исполненной надеждъ, эпохи. Въ теченіе XVIII в'яка, историческая наука въ Германіи состояла преимущественно въ услуженіи имперскихъ судовъ или м'єстныхъ правительствъ. Правда, рядомъ съ этого рода д'ятельностью ея, возникъ, не р'ядко блестящій, но часто очень неосновательный, философическій и космополитическій взглядъ на исторію, но чисто-историческое изсл'ядованіе, соединяющее критическую разработку частностей съ духовнымъ оживленіемъ ц'ялаго, не покидая почвы фактической, національной жизни, возникаетъ впервые въ первой четверти текущаго стол'ятія. Въ печальную эпоху фран-

пузскаго владычества, полъ гнетомъ нестериимаго настоящаго, Германія искала отрады въ лучшемъ прошедшемъ. Разбитая на поляхъ брани, она черпала внутреннія силы въ созерцаніи своего тысячелътняго существованія, въ сокровищницахъ своей культуры, въ своеобразности своего права, въ богатствъ и силъ своего языка. Съ этого времени изследование прошедшаго предпринималось уже не только для адвокатовъ имперскаго суда. Оно сдълалось жизненнымъ интересомъ цълаго народа. Не ограничиваясь, какъ прежде, изслъдованіями придворныхъ интригъ, такъ-называемой высшей государственной деятельности, и повъствованіями о военныхъ побоищахъ, историческая наука раздвинула свой горизонтъ, включивъ въ него бытовой элементъ въ самомъ пространномъ смыслѣ этого слова. Между тъмъ, подоспъли войны освобожденія. Германія пережила во время ихъ славную эпоху и принимала деятельное участие въ міровомъ событи. Такое настоящее не могло не отразиться и на историческомъ взгляде народа. Онъ прояснился и расширился. Живущее тогда покольніе было свидьтелемъ страшныхъ катастрофъ; оно принесло громадныя жертвы для освобожденія родины. Всв страсти были прочувствованы и пережиты; всв возможные интересы были въ игрв или въ опасности. Лучшей школы для уразуменія прошедшаго едва ли возможно придумать!

Но наврядъ ли кто изъ современниковъ былъ сильнъе увлеченъ этимъ потокомъ, какъ человъкъ, которому по праву принадлежитъ честь считаться основателемъ современнаго нъмецкаго историческаго изслъдованія, какъ Бартольдъ-Георь Нибуръ, слава юнаго разсадника германской науки на берегахъ Рейна. Натура всесторонняя и, можно даже сказать, бользненно-впечатлительная, соединявшая проницательность ума съ пылкимъ воображениемъ, способность понимания съ да. ромъ творчества, спеціалисть необывновенно точный и основательный и вибств съ твиъ человъвъ необывновенно многостороние - развитый, Нибуръ, пройдя разнообразныя поприща діятельности, политическое и финансовое, подготовивши себя филологическими и юридическими занятіями, приступиль къ труду, составившему цёль его жизни — къ разработкъ римской исторіи. Онъ самъ свидътельствуетъ о томъ впечатленів, которое произвели на него войны освобожденія. Прежде говорить Нибурь — древней исторіей можно было довольствоваться, какъ мы довольствуемся географическими картами, или ландшафтною живописью. Мы не воспроизводили предметовъ и событій въ душт нашей; теперь же (т. е. послъ войнъ освобожденія) подобная исторія насъ не можетъ уже удовлетворить, если она не въ силахъ, опредъленностью и ясностію, стать на ряду съ исторією настоящаго. Въ другомъ месте Нибуръ замечаеть: — «Историкъ темъ способне возсоздать прошедшую эпоху, чёмъ громаднее были событія, которыя онъ пережиль и прочувствоваль, какь зритель или действующее лицо; чёмъ больнёе онъ при этомъ страдалъ или радовался. Онъ живее чувствуетъ правду и неправду, правильнее судить о деяніяхъ разумнихъ и безразсуднихъ, и проч. Не смотря на свое положеніе отдаленнаго потомка, уста его глаголять о повествуемыхъ имъ событіяхъ, какъ-будто оне совершались въ-очію передъ пимъ.»

Жить, при повъствованіи прошедшаго, какъ современникъ его объ этомъ старается каждый историкъ, но что подобное требованіе не легко — знаютъ даже лучшіе изъ нихъ, по собственному опыту. Изъ этого требованія возникъ критическій методъ изследованія, легшій въ основу современной исторической науки. Первое положеніе его гласить: не упускать никогда изъ виду, при каждомъ историческомъ извъстіи, что оно заключаетъ въ себъ не изложеніе самаго событія, какъ оно случилось на самомъ деле, а воспроизводить только впечативніе, которое оно произвело на своего перваго пов'єствователя. Затвиъ двло историка возсоздать изъ этого впечатленія, при посредствів творческаго воображенія, само событіе, такъ что, наконецъ, онъ смотрить на него уже не глазами свидетеля, а какъ-будто своими собственными, какъ очевидецъ. И это требование кажется легкимъ и почти само собою подразумъвающимся, но только при легкомысленномъ отношения въ нему. Удовлетворение же его проводитъ ръзкую черту между поверхностнымъ диллетантизмомъ и научнымъ изследованіемъ. Нибуръ является творцомъ этого требованія, такъ, что историческая критика Ранке и его школы есть только дальнейшее развитие нибуровской техники. Понатно, что заслуги его ни мало отъ того не уменьшаются, что онъ, иногда увлекаясь, впадаль, при посредствъ своего критическаго метода, въ крайности. Едва ли найдемъ въ исторіи наукъ геніальнаго изобрѣтателя, который, преслѣдуя мысль, которой онъ задался, не дѣлалъ ошибокъ, или не доходилъ до преувеличенія; но съ другой стороны, геніальный изобрататель безъ увлеченія—немислимъ. Прогрессъ только и возможенъ при следованіи по пути ошибокъ. Не смотря на нъвоторые промахи Нибура, теперь окончательно установилось мнъніе, что критическій методъ его тождествень съ строго-научнымъ изслівдованіемъ.

Второе послёдствіе Нибурова принципа не достаточно еще усвоено нёмецкими историками. Кто заявляеть притязаніе видёть прошедшія событія въ-очію, какъ современникъ, тотъ не можеть ограничиться критической разработкой и провёркой свидётельствъ; онъ долженъ еще пріобрёсти возможность фактическаго пониманія ихъ; безъ этого положительнаго знанія онъ не обладаеть качествами очевидца. Представимъ себё человёка, который употребиль извёстное число часовъ, чтобы слёдить за работой какой-нибудь машины, не понимая, однако, ни ея цёли, ни ея механизма. Въ результатё выйдеть, что онъ потерялъ только время; видёлъ множество рычаговъ, зубчатыхъ колесъ,

винтовъ, но отнюдь не машину. Тоже самое вышло бы въ результатъ, если бы человъвъ, обладающій громадною внижною ученостью, вздумаль писать исторію медицины, не имъя необходимыхъ практическихъ свъдъній объ этомъ предметъ. Поэтому, нельзя не удивляться, что множество историвовъ, занимаясь изслъдованіемъ важныхъ эпохъ въ жизни народовъ, не обращаютъ должнаго вниманія на разные спорные вопросы въ области религін, философіи, политической экономіи; излагая важныя политическія событія, они незнакомы съ законодательствомъ и государственнымъ устройствомъ страны; повъствуя о борьбъ сильныхъ страстей, они пренебрегаютъ изученіемъ человъческаго сердца и его побужденій.

Недостатки такой подготовки проявляются въ особенности на поприщъ средневъковой исторіи. Хотя Тьера нельзя представлять начинающему историку за образецъ, однако нельзя не отдать ему справедливости, что онъ вполнъ правъ, требуя отъ приступающаго къ историческому изследованію полнаго и всесторонняго «уразуменія» предмета. Критика источниковъ, даже вполив добросовъстная и методическая, не простирается за пределы констатированія известныхъ фактовъ. Затемъ начинается новая задача историка-обнаружить внутренній смысль ихъ, на основаніи внішняго ихъ проявленія; опредівлить ихъ духовную связь и такимъ образомъ перейти къ ихъ нравственной оценкъ. Тому, кто желаль бы получить вполнъ наглядное понятіе о значеніи фактическаго «уразумінія» событій, нельзя дать лучшаго совъта, какъ сравнить римскую исторію Нибура съ сочиненіями его предшественниковъ по этому же предмету. Какъ ни важны открытія, за которыя наука обязана его критикв источниковъ, однако самые важные результаты его изследованій (напр., определеніе и изображеніе значенія римскаго plebs) добыты скорфе прозорливостью государственнаго человъка, чъмъ кропотливыми усиліями ученаго. Сравнительная этнографія и политическая практика подготовили его къ пониманію, а проницательный умъ его открыль связь и жизнь тамъ, гдв предшественники его видъли только непонятныя для нихъ развалины.

Въ непосредственной связи съ сказаннымъ находится третье качество—правственная энергія—оживляющая каждое слово Нибура, и доходящая неръдко до страстнаго увлеченія. Это даетъ особенный колорить его сочиненіямъ и лекціямъ. Нибуръ откровенно сознается, что онъ не въ силахъ удержаться отъ слезъ, говоря о такомъ-то событіи; онъ ненавидитъ и любитъ, предается восторгу и впадаетъ въ уныніе, какъ лицо, непосредственно заинтересованное въ событіи, какъ современникъ его. При этомъ, однако, онъ вполнъ сохраняетъ свои особенности, свой національный характеръ. Нибуръ, живя въ воображеніи посреди римлянъ, оставался германцемъ, и чъмъ-сильнъе было его воодушевленіе древнимъ величіемъ чуждаго ему народа, тъмъ пламеннъе пылалъ въ груди его огонь любви къ возрождающейся родинъ.

Такъ дъйствовалъ Нибуръ до самой смерти своей. Какъ профессоръ, онъ обладалъ неопъненнымъ даромъ переносить свою аудиторію, при самомъ уже началь чтенія, посреди эпохи и народа, исторію которыхь онь излагаль; неисчерпаемый запась сведеній выливала потокомъ его счастливая память; страстное увлеченіе, рызкое сужденіе, одушевленная, какъ-будто безсознательно-порывистая речь его - все это вивств производило на слушателей его впечатленіе, что онъ передаетъ имъ не выученное, только добытое наукой и трудомъ, а пережитое. Нибуръ поражалъ всёхъ массою своихъ свёдёній и, если можно такъ выразиться, всеоружіемъ своей громадной учености, всегда готовой, никогда не захваченной врасплохъ. Но главное, — каждый слушатель его чувствоваль, что знаніе это глубоко коренилось въ чувствъ политической справедливости, религіозной независимости и пламенной любви къ родинв. Нибуръ сталъ образцомъ для своихъ преемниковъ; направленію, имъ указанному, преемники его по каседръ старались и стараются теперь следовать.

Первымъ по времени быль Іозана - Вильгельма Лёбель, натура вполнъ противоположная Нибуровой. Основная черта его характера, точка отправленія была совершенно иная, чёмъ у его предшественника. Лёбель быль по преимуществу эстетикъ. Самою завидною дъятельностью онъ считаль деятельность художника и поэта, и этимъ объясняется требование его даже отъ ученаго-художественности изложенія. Лёбель не обращаль особеннаго вниманія на критическую разработку предмета, но едва ли кто обладаль въ такой степени чутьемъ препраснаго, какъ онъ. Кто желаетъ, на немногихъ страницахъ, познакомиться съ отношеніями, въ которыхъ находятся исторія къ поэвін, критика къ преданію, тому нельзя рекомендовать лучшихъ монографій по этимъ предметамъ, какъ Лёбелевскія. Нибуръ и Ранке не могли произвести ничего лучше и върнъе. Вслъдствіе этого направленія, Лёбель родился, можно сказать, историкомъ литературы, и нельзя не пожальть, что онъ слишкомъ поздно вышель на это поприще и быль застигнуть смертью посреди труда, который, по настоящему, долженъ быль бы составить призвание его жизни. Подъ перомъ его, каждое начатое изследование принимало, собственно говоря, форму отдёла изъ исторіи литературы. Такъ, онъ занимался, въ теченіе многихъ льтъ, бытомъ древней Германіи и франкской монархіи. Изследованія эти, необыкновенно вамечательныя, подъ перомъ всякаго другого выросли бы непременно въ исторію права, государственныхъ учрежденій, церкви, культуры эпохи Меровинговъ. Что же завъщалъ намъ Лёбель вмъсто нихъ? Руководствуясь извъстнаго рода скромностію, но еще болье следуя указанному выше направленію

своего господствующаго взгляда, Лёбель удовольствовался изданіемъ монографіи о древнемъ франкскомъ историкѣ, Григоріѣ Турскомъ, которая и въ настоящее время составляєть главный источникъ для его эпохи. Лёбель знакомитъ насъ съ развитіемъ Григорія, показываетъ намъ вліяніе, которое оказала на него окружающая среда, какъ онъ собираетъ матеріали своего труда, наконецъ, какъ онъ, уже писатель, разработываетъ ихъ, облекаетъ въ литературную форму, какъ онъ судитъ о событіяхъ. При этомъ мы знакомимся съ государственнымъ и церковнымъ строемъ VI вѣка, какъ со средствами образованія и литературнымъ матеріаломъ замѣчательнаго писателя. Такимъ образомъ, этимъ окольнымъ путемъ, какъ бы мимоходомъ, мы узнаемъ о Меровингахъ гораздо болѣе и обстоятельнѣе, чѣмъ изъ всѣхъ сочиненій по этому предмету до Лёбеля.

Эта господствующая эстетическая черта проходить красною нитью чрезъ всю его дъятельность. Изъ этого, однако, не слъдуетъ, что Лёбель заслуживаеть упрекъ въ односторонности или ограниченности взгляда. Напротивъ, его, какъ и подобаетъ эстетику, занимала каждая умственная проблемма, каждый нравственный конфликтъ, гдв бы они ему ни попадались: въ древней ли, или въ новой исторіи; въ дворцахъ ли коронованныхъ лицъ, или въ убогой хижинъ; на западъ ли, или на востокъ. Лёбель, подобно Нибуру, обладалъ способностію углубляться въ безконечное разнообразіе явленій, могъ, посреди ихъ, оставаться созерцающимъ наблюдателемъ. Но, между твмъ, какъ Нибуръ немедленно предавался, подъ ихъ впечатленіями, радости, или разгорался гивномъ, хулилъ или хвалилъ, Лёбель всегда высказывался осторожно, редко безусловно, везде искаль примиренія. Изъ этой объективности не следуетъ, однако, заключать о нравственномъ, политическомъ или религіозномъ индиферентизмѣ Лёбеля. Эта объективность взглядовъ спасла его отъ фанатизма партіи, но, вместе съ твиъ, она была умърена и облагорожена его либеральнымъ и патріотическимъ настроеніемъ.

Послѣ сказаннаго, не трудно понять, что этотъ кроткій и умѣренный ученый, избѣгавшій всякой односторонности и горячихъ преній, проникнутый теплымъ патріотизмомъ и обладавшій свѣтлымъ политическимъ взглядомъ, не могъ разсчитывать въ нашу бурную, реалистическую, взволнованную политическими партіями, эпоху, на блестящій успѣхъ. Но цѣлыя поколѣнія его многочисленныхъ слушателей знаютъ, какъ плодотворна и благодѣтельна была дѣятельность его, какъ преподавателя, въ особенности на почвѣ нижняго Рейна. Здѣсь, назадътому 50 лѣтъ, большинство населенія, не исключая средняго и, такъ называемаго, высшаго классовъ, почти не знало, что нѣмецкая литература, благодаря произведеніямъ Лессинга, Гёте, Шиллера, стала на ряду съ другими, прежде считавшими себя неизмѣримо выше ея. Ни

курфирсты вёльнскіе и трирскіе, ни наполеоновскіе префекты не заботились о томъ, чтобы юношество теперешней прирейнской Пруссіи черпало изъ этихъ источниковъ вѣчной красы и гуманной нравственности. При этомъ порядкѣ вещей не трудно понять, какія важныя для Германіи послѣдствія имѣла продолжительная дѣятельность Лёбеля, въ особенности если мы примемъ въ соображеніе его настроеніе къ области исторіи литературы. Изъ этого уже можно заключить, какое громадное для Германіи значеніе имѣло основаніе боннскаго университета, поставленнаго на окраинѣ ея стражемъ, вооруженнымъ духовнымъ оружіемъ, котораго не въ силахъ побороть никакая грубая сила, даже при посредствѣ самой усовершенствованной техники.

Съ неменьшимъ успъхомъ, хотя въ совершенно иномъ направленіи, пвиствоваль третій корифей боннскаго университета, Фридрихь-Христофъ Дальманъ. Если Лёбеля можно было назвать по преимуществу эстетикомъ, то Дальмана следуетъ назвать политикомъ par excellence. Его не прельщала враса духовной формы, но сила нравственнаго содержанія; только въ безусловномъ подчиненіи долгу онъ видёль источникъ неограниченной самостоятельности и несокрушимой силы. Правилами этими онъ руководствовался въ жизни и наукъ. Въ исторіи онъ не подавался ни на какія сділки: для него существовало въ ней *только* правое дѣло, и его поборники и враги. Но подобная **точка** отправленія, поневоль вселяющая уваженіе чистотою и возвышенностью своего принципа, не могла избъжать упрека въ нъкоторой односторонности. Политикъ такого благороднаго закала ставитъ самыя возвышенныя задачи, готовъ принести себя самого въ жертву имъ, но ему ръдко удается ихъ ръшить. Онъ, созидая свои сооруженія на чувствъ долга людей, не принимаеть въ разсчеть остальныхъ факторовъ человъческой дъятельности: разнородности ихъ характеровъ и страстей. Онъ предписываетъ программу будущности, - призваніе, конечно, въ высшей степени благородное, — но предоставляетъ осуществленіе ся и вифстф съ тфиъ господство надъ настоящимъ своимъ противникамъ. Этой судьбы не избъжаль и Дальманъ! Нътъ спора, что онъ быль самымъ замъчательнымъ лицемъ между основателями такъ называемой мало-германской программы, но ему суждено было, въ 1850 г., быть свидетелемъ паденія ся вследствіе усилій партіи, коноводу которой, шестнадцать леть спустя, удалось, завладевши поставленною дальмановскою партіею задачею, осуществить блестящимъ образомъ первую половину ея. И, какъ историкъ, Дальманъ заплатилъ отчасти долгъ этой односторонности своего направленія, хотя, нельзя не признаться, въ возможно малыхъ размърахъ, чъмъ онъ былъ обязанъ силъ своего таланта. Труды его о Геродотъ и Saxo grammaticus суть безспорно образцы методической критики; изследованія его необыкновенно точны, и каждый поставленный имъ вопросъ разръщается съ замѣчательною основательностью. Его датская исторія останется навсегда украшеніемъ нѣмецкой исторической литературы. На сколько точно и мѣтко здѣсь критическое изслѣдованіе, на сколько поучительно и наглядно развиваются передъ глазами читателя образы быта, права, народнаго развитія, на столько же живо и сильно дѣйствуютъ на читателя взгляды и приговоры автора. Когда Дальманъ изображаетъ морскія войны датчанъ, борьбу норвежскихъ крестьянъ и т. п., то, конечно, передъ нашими глазами предстаютъ отчетливо, живо, исполненные мѣстнаго колорита всѣ изображаемыя имъ событія; но нельзя не сознаться, что вниманіе наше сосредоточено болѣе на самомъ повъствователѣ, чѣмъ на повѣствуемомъ, такъ что, при концѣ чтенія, въ душѣ нашей рѣзче отпечатлѣлись черты Дальмана, чѣмъ пиратовъ и богатырей, имъ изображенныхъ.

Изъ сказаннаго можно уже заключить, какое вліяніе должна была овазывать личность Дальмана на его слушателей. Чтеніе его было спокойное, почти всегда ровнымъ тономъ, безъ риторическихъ прикрасъ. Притомъ, самое содержаніе ихъ, не смотря на самостоятельные и интересные взгляды профессора, нельзя было однаво назвать, съ точки врвнія ученой, особенно богатымъ. Главною его заботою было, очевидно, правственно-политическое действие чтенія на аудиторію, и его, конечно, не избъжаль ни одинь изъ его слушателей. Глубокое убъждение увлекаетъ, сила воли подчиняетъ аудиторію; въ Дальманъ и то и другое представляло такое тесное сочетание, что слушатели его должны были проникнуться нравственною необходимостью следовать по стеге права, въ дукъ свободы, съ полною преданностью интересамъ народа и отечества. Эта сторона дъятельности Дальмана принесла не менъе плодовъ, какъ указанная выше дъятельность Лёбеля. Благодаря растльвающему лействію местных правительствь, въ теченіи XVIII века, на роскошныхъ берегахъ Рейна исчезло почти совершенно правильное возэрвніе на государственный организмъ. Понятіе о гражданскихъ обязанностяхъ и связанныхъ съ исполненіемъ ихъ последствіяхъ, утратилось въ народъ, равно какъ и знаніе отечественно-классической литературы, о которомъ упомянуто было выше. Съ 1814 г., тому и другому данъ былъ сильный толчекъ, который, при воспріимчивости и живости прирейнскаго населенія, проявился на разныхъ направленіяхъ народной жизни. Поэтому-то Пруссія оказала германскому дёлу великую услугу, поручивъ воспитание молодого поколения такому человъку, какъ Дальманъ, жизнь и ученіе котораго были образцомъ патріотической преданности и стремленія къ политической свобод'в.

Тавъ дъйствовали эти три замъчательные ученые на историческомъ поприщъ прирейнскаго университета, немало способствовавшіе усвоенію за нимъ особенности его характера. Мы видъли выше, въ чемъ состояло ихъ индивидуальное различіе; намъ остается указать, что было

между ними общаго. Всв они были образцовыми изследователями; всв они отличались неутомимымъ, строго научнымъ, геніальнымъ прилежаніемъ. Всв они были проникнуты стремленіемъ къ духовному уразумънію и изящной отделкъ историческаго матеріала, и какъ ни разнообразны были пути, по которымъ они преследовали свои цели, въ окончательномъ итогъ они стремились къ одному и тому же идеалу. Всв трое были проникнуты убъждениемъ, что знание только тогда претворяется въ науку, когда оно подчиняется общимъ законамъ человъческой жизни, когда оно не только обогащаетъ предметъ новыми пріобр'втеніями, но когда оно спосп'вшествуеть облагороженію человъческаго существованія. Потому-то знаніе никогда не достигаеть своего полнаго развитія на эгоистической почев, какъ бы ни называлась эта почва въ отдельныхъ случаяхъ: высокомерною ли сосредоточенностію, легкомысленною ли жаждою наслажденій, или педантическою односторонностію, —но только тогда, когда оно направлено въ благу общему, не страшится никакихъ жертвъ и лишеній на терновомъ пути стремленія къ истинъ, и не справляется съ ходячими и близорукими взглядами толпы.

Мы видели, что самымъ богатымъ источникомъ въ развитіи Нибура, какъ историка, было живое участіе, принятое имъ въ судьбахъ отечества. Что касается Дальмана и Лёбеля, то какъ ни разнообразны были ихъ направленія, однако они представляли сходство въ томъ, что національная основа ихъ наукъ была общею у нихъ обоихъ, равно какъ и у Нибура. Къ разнымъ вопросамъ политическихъ партій они относились не одинаково, и притомъ Нибуръ и Лёбель различно въ разные періоды ихъ жизни. Въ одномъ однако они сходились всь, именно въ главныхъ, путеводныхъ началахъ: всв они были отъявленные ненавистники абсолютизма и революдіи; всв они были поборниками и служителями свободы, развитіе которой для нихъ было тождественно съ распространениемъ образования и укръплениемъ добрыхъ нравовъ. Наконецъ, они всъ трое были глубоко проникнуты сознавіемъ необходимости независимости науки. Они вполнъ признавали необходимость вившательства государства въ вопросы, касавшіеся вившнихъ порядковъ обученія, но они требовали, чтобы внутреннее содержаніе научной работы было свободно почерпаемо изъ свободнаго духа, не допуская нивакихъ, ни светскихъ, ни духовныхъ стесненій, опекъ и попечительствъ. Эти руководащія начала, легшія въ основаніи, въ 1810 и 1818 годахъ, при учреждении берлинского и боннского университетовъ, при своемъ дальнъйшемъ развитіи обусловившія процвътаніе этихъ обонкъ разсадниковъ образованія, были вмість съ тымь и главной причиной политической силы, которой достигла въ настоящее время Пруссія.

Боннъ-на-Рейнъ. -- Апръль, 1868.

## крыловъ и радищевъ.

Кто писаль вь «Почтё Духовь»? — Вопрось изъ исторіи русской литературы прошлаго віка.

Въ настоящей замътев, мы желали бы обратить внимание историковъ нашей литературы на вопросъ о литературныхъ связяхъ Радищева и Крылова, до сихъ поръ очень темный и однако чрезвычайно любопытный.

Віографія Радищева до послідняго времени очень мало извістна, какъ біографіи многихъ другихъ діятелей литературной и общественной жизни, на долю которыхъ выпадала печальная судьба, подобная судьбі Радищева. Историки литературы о немъ совсімъ умалчивали, и даже новійшій историкъ, г. Галаховъ, далъ Радищеву только полторы строчки въ своей объемистой книгъ, хотя уже могъ иміть достаточно матеріала для характеристики писателя, во всякомъ случать исторически боліве важнаго, чіть десятки другихъ писателей, пересчитанныхъ въ этой исторіи.

Въ последнее время имя Радищева названо было въ біографіи Крылова. Въ статье г. Кеневича, помещенной въ одномъ изъ предъидущихъ нумеровъ «Вестника Европы», сообщены были неопределенные намеки на какія-то отношенія между этими двумя писателями. Эти намеки делаль самъ Крыловъ въ поздивищее время своей жизни, но не разъясняль ихъ, такъ что изъ нихъ трудно извлечь что-нибудь кроме темнаго представленія о какихъ-то связяхъ, существовавшихъ между нимъ и Радищевымъ. Когда начались розыски о книге Радищева «Путеществіе изъ Петербурга въ Москву», — нашли нужнымъ обратить вниманіе на Крылова: на первый разъ, пока не объяснилось, что книга напечатана была въ собственной типографіи Радищева, думали, что не была ли она напечатана въ типографіи Крылова 1).

Дѣло это происходило въ 1790 году. Крыловъ быль тогда юноша 22 лѣтъ; Радищевъ былъ старше его почти двадцатью годами (род. 20 авг. 1749). Крыловъ только-что начиналъ свое литературное поприще; за годъ передъ тѣмъ, въ 1789, издавалась «Почта Духовъ», которую считаютъ его первымъ литературнымъ предпріятіемъ и одной изъ лучшихъ его заслугъ въ области русской сатиры.

«Почта Духовъ» выходила въ 1789 г. безъ имени издателя или

<sup>1)</sup> Въстникъ Европы, 1868, февр., стр. 712. Ръчь идеть консчно о типографіи, принадлежавией собственно Рахманинову, гдё печаталась «Почта Духовь».

автора; второе изданіе, вышедшее въ 1802 году, явилось также безъ имени. Крыловъ признавалъ «Почту Духовъ» за свой трудъ; и преданіе считаеть это изданіе за Крыловымь. Я. К. Гроть въ своей статьв приписываеть Крылову единственное и исключительное авторское право. Между тъмъ, давно уже представлялись какія-то соображенія, по воторымъ Крыловъ становился не единственнымъ авторомъ этой сатеры. Плетневъ, въ первомъ и до сихъ поръ единственномъ полномъ изданіи Крылова, сделанномъ въ 1847 году, говорить, что «въ нынешнемъ собраніи сочиненій Крылова напечатаны всть статьи, принадлежащія собственно его перу и пом'єщенныя имъ въ тогдашнемъ его журналь» — и между тымь изъ 48 писемъ, составляющихъ «Почту Духовъ», онъ приводитъ только 18, почти одну только треть; это были тъ письма, которыя пишутся отъ имени духовъ Зора, Буристона и Впстодава, хотя и изъ этихъ писемъ одно также не вошло въ собраніе Плетнева. Такимъ образомъ, остальныя тридцать писемъ приходится приписывать какимъ нибудь другимъ участникамъ изданія. Преданіе, упоминаемое Я. К. Гротомъ, считало сотрудниками Крылова въ изданіи Рахманинова и Николая Эмина, сына изв'ястнаго авантюриста и писателя. Г. Гротъ думаетъ, однако, что участіе Рахманинова ограничивалось только внишей стороной изданія, которое печаталось въ его типографіи, — хотя это заключеніе кажется намъ не вполеть согласнымъ съ свидетельствомъ Быстрова, приводимымъ также у г. Грота: Быстровъ именно упоминаетъ, - со словъ Крылова, - что Рахманиновъ, бывши товарищемъ Крылова по изданію «Почты Духовъ», «давалъ ему матеріалы»; а относительно Эмина г. Гротъ полагаетъ, что упоминаніе его у Плетнева произошло, в роятно, по недоразум внію, изъ смъщенія его съ Эминымъ-отцомъ, издателемъ «Адской Почты». Вообще, г. Гротъ думаеть, что «Почта Духовъ» представляеть собой совершенно цальное произведение, и что «сладуетъ включить всю ее въ составъ сочиненій Крылова», шли по крайней мірь, что его слідуеть считать «главнымъ редакторомъ» писемъ 1).

При этой неопределенности вопроса о томъ, принадлежить ли «Почта Духовъ» одному Крылову исключительно, или честь авторства этой сатиры должна быть раздёлена имъ съ другими, — мы желали бы обратить вниманіе нашихъ историковъ на одно извёстіе, до сихъ поръ не имѣвшееся въ виду, и указывающее не только сотрудника, но автора «Почты Духовъ» — въ Радищевъ.

Это свидътельство принадлежить автору вниги: «Mémoires secrets sur la Russie et particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I» (3 voll. Paris, An VIII, т. е. 1800). Авторъ записовъ прожилъ довольно долго въ Россіи; и хотя

<sup>1)</sup> Въстн. Евр. 1868, III, 222, прим. 1.

иностранные писатели нерѣдко возбуждаютъ у насъ недовѣріе къ совершенной точности сообщаемыхъ ими свѣдѣній, но въ настоящемъ случаѣ, мы имѣемъ дѣло съ писателемъ, который могъ близко видѣть общественную жизнь и дѣйствительно сообщаетъ о ней много отзывовъ и свѣдѣній, если не всегда благосклонныхъ къ русскому обществу и точныхъ въ частностяхъ, то въ общемъ показывающихъ хорошія для иностранца пониманіе вещей и наблюдательность. При томъ, самое свидѣтельство о Радищевѣ писано, очевидно, такъ сознательно, что его, по нашему понятію, нельзя оставить безъ вниманія.

Авторъ не сочувствовалъ многимъ мѣрамъ императрици Екатерини, особенно за послѣднее время ея царствованія, и въ числѣ этихъ мѣръ говоритъ о ссылкѣ Радищева. Этотъ отрывокъ мы приведемъ собственными словами автора, чтобы предоставить читателю самому судить о томъ, въ какомъ тонѣ выражаются мнѣніе автора о Радищевѣ и свидѣтельство о литературной его дѣятельности.

... «Въ числъ многихъ жертвъ политической инквизиціи, Радищевъ въ особенности заслуживаетъ сожаления друзей разума. Известно, что Екатерина II часто посылала молодыхъ русскихъ путешествовать и учиться на счеть казны: многіе изъ нихъ были удачно выбраны, стали потомъ полезными людьми и принесли съ собой въ отечество философскія познанія и идеи о челов'вчности (des connaissances et des idées de philosophie et d'humanité). Самымъ замъчательнымъ и самымъ несчастнымъ изъ этихъ воспитанниковъ Екатерины былъ Радищевъ. По возвращения въ Россію, онъ сдёланъ былъ директоромъ таможни, и въ этой должности мытаря, его честность, въжливость его обращенія и пріятность его бестады заставляли уважать и любить его. Онъ занимался литературой и издаль уже сочинение (ouvrage) подъ названиемь: «Почта Духовъ», періодическое изданіе, самое философическое и самое подкое (piquante), какія только когда нибудь осмпливались издавать во Россіи. Его однакоже не безпокоили: но послѣ революціи (т. е. французской, 1789) онъ имълъ смълость напечатать небольшую брошюру, гдв онъ рышился высказать отчасти (laisser transpirer) свою ненависть къ деспотизму, свое негодованіе противъ фаворитовъ и свое уваженіе къ французамъ. Удивительно было здісь то, что на многихъ эвземилярахъ этой книги было выставлено дозволение полиціи. Начальникъ полиціи, Рылфевъ, столько же знаменитый въ Россіи своими нельпостями, сколько д'Аржансоны, Ле-Нуары и Сартины знамениты во Франціи своею тонкостью, быль призванъ къ отвъту за это дозволеніе. Онъ не зналь, что отвъчать, потому что не читаль книги, да и не поняль бы ея. Но почтенный Радищевъ, также призванный къ допросу, сознался, что самыя смелыя места его книги не находились въ рукописи, когда онъ представилъ ее въ цензуру, но что онъ напечаталь ихъ (т. е. безъ дозволенія) у себя. Простить Радищева било

бы достойно того характера, который Екатерина II выказала въ другихъ случаяхъ: но Радищевъ былъ сосланъ въ Сибирь»...

Авторъ говоритъ дальше о томъ, какъ Радищеву не удалось проститься въ последній разъ съ семьей при выезде изъ города, и кончаетъ:

«Такъ онъ отправился, съ отчанніемъ въ сердцѣ. Ахъ! Если онъ живетъ еще въ обширныхъ пустыняхъ, куда онъ сосланъ, и если онъ еще дышетъ, погребенный въ Колыванскихъ рудникахъ, пусть его философія и добродѣтель еще утѣшаютъ его! Его мужество не было безполезно его отечеству. Несмотря на обыски въ домахъ..., его сочиніе существуетъ у многихъ изъ его соотечественниковъ, и его память дорога всѣмъ разсудительнымъ и чувствительнымъ людямъ».

Въ примечании къ своему разсказу, авторъ говоритъ: «Сочинение Радищева называется: «Путешествие въ Москву». Были примеры, что русские купцы давали до двадцати пяти рублей, чтобы иметь книгу на одинъ часъ и тайкомъ прочесть ее. Я читалъ изъ нея только нъсколько отрывковъ (или обрывковъ, lambeaux)»... ¹).

Авторъ указываетъ, какіе отрывки 2).

Таково современное свидѣтельство, представляющее, какъ видитъ читатель, вопросъ объ авторѣ «Почты Духовъ» совершенно несогласно съ тѣмъ, что принималось до сихъ поръ въ нашей литературѣ. Это свидѣтельство прямо указываетъ Радищева, какъ автора «Почты Духовъ», не упоминая ни однимъ словомъ о Крыловѣ.

Вотъ вопросъ, существеннымъ образомъ касающійся д'вятельности двухъ зам'вчательныхъ писателей.

Не рѣшая теперь этого вопроса за недостаткомъ болѣе положительныхъ данныхъ, мы сдѣлаемъ только нѣсколько замѣчаній объ обстоятельствахъ дѣла, какъ они представляются въ настоящемъ своемъ видѣ, пока дальнѣйшихъ данныхъ еще нѣтъ. Представляетъ ли вѣроятія приведенное нами свилѣтельство?

Оно можетъ представлять ихъ по разнымъ основаніямъ. Прежде всего, какъ мы видъли, вопросъ объ авторъ «Почты Духовъ» далеко

<sup>1)</sup> Mém. secr., t. II, p. 188-191, 200.

<sup>3)</sup> Цататы его, замётных, вёрны; въ другомъ мёсть онъ приводить также цитату изъ «Вадима» Княжнина. (Срав. Мет. II, 153 и «Вадимъ Новгородскій», Спб. 1793, стр. 30 — 31.) Біографическія показанія о Радищевь также совершенно вёрны. «Нелівности» Рылівева были дійствительно замічательны; одну изъ нихъ разсказываетъ Сегюръ (Записки, Спб. 1865, стр. 39—41), — какъ Рылівевь, по минмому приказанію императрицы, совсімъ быль готовъ сділать чучелу изъ придворнаго банкира Судерланда: на самомъ ділів, чучелу веліно было сділать изъ околівшей собаченки Судерланда, которая называлась этимъ именемъ потому, что была подарена императриць банкиромъ Судерландомъ. Несчастный банкиръ только счастьемъ избавился отъ операціи, которую собирался сділать съ нимъ Рылівевъ.

не ясенъ. Крыловъ не противоръчилъ, когда ему приписывали это изданіе, хотя съ другой стороны нёть положительныхь извёстій, которыя давали бы право приписывать ему все изданіе. Напротивъ того, въ первомъ полномъ изданіи его сочиненій, Плетневъ, въ которомъ можно конечно предположить знакомство съ литературной деятельностью Крылова, пом'вщаеть въ этомъ собраніи только третью долю «Почты Духовъ», упомянувъ, что это именно и есть статьи, принадлежащія собственно его перу въ этомъ журналь. Даже при этой, всетаки не довольно мотивированной, постановки дила остается дви трети журнала, которыя, какъ надо предположить, приходится приписать какому нибудь другому писателю. Участіе Рахманинова, писателя далеко не замъчательнаго, какъ мы видъли, иные ограничиваютъ даже одной только типографской частью дела; другія сведенія приписываютъ Рахманинову только доставленіе матеріала, можеть быть простые разсказы или анекдоты. Эминъ также писатель мало замътный, которому г. Гротъ и вовсе не находить возможнымъ дать какую нибудь долю въ сильной сатирѣ «Почты Духовъ».

Если, въ подобномъ положени дъла, новымъ участникомъ въ этой сатиръ (если не единственнымъ ея авторомъ) называютъ Радищева, это обстоятельство не имъетъ въ себъ ничего невъроятнаго, и напротивъ бросаетъ на дъло нъкоторый свътъ.

Но можно ли довърять писателю, который сообщаеть это свъдъніе? Мы говорили уже, что хотя онъ и быль иностранець, но онъ жиль въ Россіи долго и, какъ можно видъть по всему содержанію его записокъ, имълъ случай знать и часто дъйствительно зналъ жизнь средняго и высшаго класса, следиль за фактами умственной жизни общества, интересовался литературой (онъ зналъ по-русски) и нъсколько разъ упоминаетъ въ своихъ запискахъ о разныхъ ея подробностяхъ. Правда, у него есть свои историческія ошибки, — но такія же, какимъ неизбъжно подвергается всякій писатель, описывающій современныя событія, о которыхъ свёдёнія доходять до него не въ форм'в документальной исторіи, а въ видъ слуха. Ему извъстны и гораздо менъе важные литературные факты, чемъ «Почта Духовъ», а следовательно, темъ больше возможности думать, что онъ могъ иметь здесь боле или менве обстоятельныя сведенія. Въ самомъ известіи мы видимъ, что онъ очень точно передаетъ біографическія данныя о Радищевъ, знаетъ самую книгу, подробности катастрофы и т. д. Наконецъ. то одушевленіе, съ какимъ авторъ говорить о Радищев'в, предполагаетъ, что онъ говоритъ о вещахъ, его близко интересовавшихъ, и сочувствія автора въ Радищеву нельзя объяснять однимъ только отражениемъ его антипатін къ другимъ явленіямъ русской жизни, — какъ иные захотъли бы это объяснять. Слова автора — не простыя фразы либеральной реторики, среди которой онъ могъ бы напутать имена и факты.

Върситность приведеннаго извъстія подтверждается упомянутыми выше намеками на какія-то связи между Крыловымъ и Радищевымъ. По выходъ «Путешествія изъ Петербурга въ Москву», какія-то темния обстоятельства, по словамъ его біографа, заставили Крылова закрыть типографію и прекратить журналъ. Крыловъ, и впослъдствіи времени не разъяснявшій этого обстоятельства, на вопросы объ этомъ, говорилъ только: «Тутъ много было причинъ... полиція, и еще одно обстоятельство.... кто не былъ молодъ и на въку своемъ не дълалъ проказъ». У него въ типографіи сдъланъ былъ родъ обыска, и біографъ Крылова дълаетъ предположеніе, что его подозрѣвали, что онъ напечаталъ книгу Радищева 1). Значитъ, было въ то время какое нибудь основаніе ставить ихъ въ связь. Самъ Крыловъ впослъдствім упорно не желалъ разъяснять и вспоминать своихъ старыхъ литературныхъ отношеній, и это обстоятельство, по нашему мнѣнію, только подтверждаетъ существованіе этой связи.

Въ самомъ дълъ, это упорное нежелание едва-ли подлежитъ сомнънію. Въ последующіе годы, прежнія литературныя отношенія и деятельность казались Крылову только «проказами». Панегиристь Крылова, Лобановъ приводитъ несколько отзывовъ Крылова, имеющихъ этотъ смыслъ. Ему не хотълось печатать собранія своихъ сочиненій, потому что въ прежнихъ было «много вздору» или не было «ничего путнаго»; когда случалось, что при немъ повторяли какую нибудь шутку изъ его старыхъ комедій, онъ спрашиваль, по словамъ Лобанова: «откуда это? чье это?»—Ваше, Иванъ Андреевичъ.— «Быть не можеть!»—Да воть посмотрите, напечатано съ вашимъ именемъ. «Я не помню ничего; это проказы молодости, это гръхи прошмихъ мотъ» 2). Другъ его Лобановъ, вполнъ согласный съ нимъ во взглядахь, сообщая эти слова, также выражаль желаніе, чтобы тв, кому принадлежить право на изданіе сочиненій Крылова, напечатали только вомедіи его: «Модную Лавку», «Урокъ дочкамъ», басни и нъкоторыя мелкія стихотворенія. Следовательно все остальное, въ томъ числъ вонечно и «Почта Духовъ», по его мивнію, не должно было имъть мъста въ изданіи Крылова. Понятно, что Крыловъ могъ выражаться, какъ выше указано, о прежнихъ своихъ произведеніяхъ, потому что въ числъ этихъ произведеній находились такія, какъ опера «Кофейница», трагедін «Клеопатра» и «Филомела», шуточная трагедія. «Трумфъ» и т. п., въ которыхъ действительно было «много вздора» или не было «ничего путнаго», — но вспоминать объ изданіи «Почты Духовъ» ему было непріятно по другимъ основаніямъ. Образъ мыслей,

<sup>1)</sup> Вѣстн. Евр. 1868, II, 712.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова. Сочиненіе академика Мяжанла Добанова. Спб., 1847, стр. 5.

при которомъ это изданіе было возможно прежде, впоследствіи значительно изменился. Крыловъ, какъ можно видеть изъ разсказовъ его друга Лобанова, не только не могь позволить себъ какого нибуль вольнодумства, но негодоваль противъ подобныхъ вещей. Въ образчикъ можно привести случай подобнаго рода, сообщаемый Лобановымъ (стр. 63), какъ Крыловъ ушелъ съ одного литературнаго объда, при которомъ читались «эпиграммы некоторыхъ людей противъ некоторыхъ лицъ», какъ говоритъ Лобановъ. Крыловъ объяснялъ потомъ свое удаленіе такъ: «Вѣдь могуть подумать: онъ тамъ былъ, стало быть делить ихъ образъ мыслей». Не знаемъ, къ какимъ лицамъ относились эти эпиграммы, но едва ли онв могли быть особенно компрометирующими, если могли быть читаны въ большомъ обществъ, гдъ были и дамы, и гдъ былъ академикъ Лобановъ. По всей въроятности, осторожность Крылова была преувеличенная. Во всякомъ случав, въ его взглядв на вещи преобладало благоразуміе, которымъ онъ еще не руководился во времена «Почти Духовъ», — какъ это доказывается самымъ содержаніемъ этого журнала, значительно смівлымъ сравнительно съ последующими его изданіями. Это благоразуміе, віроятно, и производило ту скрытность, которой отличались его отзывы о старыхъ временахъ. Онъ предпочиталъ оставлять эти старыя событія въ совершенной неизвістности, — въ какой они дійствительно и остались.

Другъ его Лобановъ или не зналъ или также не котълъ сообщать того, что зналъ о первыхъ литературныхъ предпріятіяхъ Крылова. Своему перечисленію сочиненій Крылова, онъ предпосылаеть такое замѣчаніе: «Приступая къ исчисленію всюхъ его сочиненій, по неволю долженъ я говорить и о тѣхъ его сочиненіяхъ, которыя онъ какъ понытки, какъ проказы молодости, въроятно, желалъ бы истребить изъ памяти человъческой; но зная обязанность библіографа и справедливое любопытство публики, я не смюю умолчать о нихъ» (стр. 5), — и затѣмъ перечисляетъ «Кофейницу», «Клеопатру», «Филомелу», и т. д., не говоря совсѣмъ о «Почть Духовъ». О ней Лобановъ упоминаетъ нъсколько выше только одной неопредъленной фразой, что въ началъ своихъ занятій литературой, Крыловъ «участвовалъ» въ изданіи журналовъ «Почта Духовъ», «Зритель» и «Спб. Меркурій», и что первую онъ «издавалъ вмѣсть съ капитаномъ Рахмановымъ» 1).

Итакъ, по тъмъ свидътельствамъ, какія мы знаемъ, едва ли можно сомнъваться въ томъ, что Крылову принадлежитъ извъстная доля въ изданіи «Почты Духовъ», но едва ли не слъдуетъ также сдълать предположенія, что въ этомъ изданіи участвовали и другіе, и что съ нимъ

<sup>1)</sup> Т. е. Рахманиновымъ.

свявано было какое-то обстоятельство, о которомъ Крыловъ впослѣдствіи не хотѣлъ давать никакихъ разъясненій.

И то и другое объясняется, если принять (хотя и не въ абсолютномъ смыслъ) извъстіе автора «Мемуаровъ», что въ «Почтъ Духовъ» печатались сочиненія Радищева. При той усиленной осторожности, какой отличался Крыловъ впослъдствіи, понятны становятся его нежеланіе считать за собой прежнія «проказы» и его ссылки на то, что «ето не былъ молодъ»...

Но соотвётствуеть ли этому внутренняя сторона дёла? Какъ относится содержаніе «Почты Духовь» къ тому, что ми знаемъ о литературномъ карактерів — съ одной стороны Крылова, съ другой Радищева?

Намъ кажется, что на эту часть вопроса можно отвъчать въ томъ же смыслъ.

До последнято времени, вопросъ о содержаніи «Почты Духовъ» не представлялся съ этой точеи эренія. Г. Гроть, кажется, первый счель нужнымъ определять это обстоятельство, и определяеть его согласно съ своимъ мнёніемъ о томъ, что Крыловъ былъ если не единственный авторъ «Почты», то первое лицо ея, главный редакторъ, на все наложившій печать своего таланта и своей сатиры. По словамъ Плетнева,—письма Зора, Буристона и Въстодава «составляють одну картину».—«Читая Почту Духовъ,—говорить г. Гроть,—нельзя не признать, что и всё ея письма составляють одну картину, въ которой трудно отличить участіе разныхъ авторовъ: вездъ одни и тъ же пріемы, одинъ языкъ, одинъ взглядъ на міръ и общество, частое повтореніе тъхъ же образовъ и мыслей, словомъ, общая связь и внутреннее единство содержанія. Трудно представить себъ, чтобы такія сатирическія письма могли быть писаны нёсколькими лицами» 1)...

Мы находимъ возможнымъ думать объ этомъ иначе. Разумѣется само собою, что трудно отличать здёсь участіе разныхъ авторовъ и трудно положительно распредёлять между ними статьи, когда для этого нётъ ни малёйшихъ фактическихъ указаній: авторовъ могло быть два, могло быть три или четыре, и критикъ пришлось бы сдёлать tour de force, если бы она захотёла утверждать здёсь что нибудь ръшительно. Тёмъ не менъе, если мы ограничимся двумя главными лицами, между которыми приходится дёлить содержаніе журнала, и останемся въ границахъ общихъ указаній, вопросъ можетъ не быть безнадежнымъ, какъ выражались классическіе ученые. Для него остается критеріумъ въ общемъ характеръ обоихъ писателей, который извлекается изъ всего объема ихъ сочиненій, —мы разумѣемъ не характеръ художественный, а характеръ критическій, т. е. отношеніе того и дру-

<sup>1)</sup> Въстн. Евр. ibid. 222.

гого писателя къ обличаемой дъйствительности, степень и свойство обличения.

Мы не беремся, въ настоящую минуту, за эту притическую задачу и сообщимъ только некоторыя мысли объ этомъ предмете. Говоря о «Почть Духовъ», біографы Крылова не одинъ разъ виражали удивленіе: «читая его вдкія сатирическія статьи, съ трудомь въримь, что онв написаны почти мальчикомъ, и притомъ мальчикомъ, нигдъ не учившимся» и т. д. Действительно, съ трудомъ верится, когла мы припомнимъ ближайшія по времени произведенія Крылова, состоявшія изъ обычныхъ трагедій, комедій, мелкихъ стихотвореній, обличительныхъ статеевъ: всв эти вещи, хотя и писались наканунъ и послъ «Почты Духовъ», вообще не превышали средняго уровня и обывновенно вовсе даже не касались особенно трудныхъ и щекотливыхъ общественных вопросовъ, что мы находимъ однако въ «Почтв Духовъ». Трагедін вполнъ върны псевдоклассическимъ преданіямъ и были мало любопытны даже для Лобанова, еще дорожившаго этими преданіями; комедін представляють конечно больше жизни, но предметь ихъ также не выходить изъ обыкновенныхъ предметовъ тогдашней русской сатиры и комедін: здёсь осмёнваются подражаніе французскимъ нравамъ и модамъ, свътская пустота и мотовство, страсть въ стихотворству, игроки, дешевыя красавицы и т. п. Впоследствін, критики Крылова вообще не затруднались говорить, что онъ въ первый разъ сталъ на свою дорогу уже сорока леть, когда онъ окончательно обратился къ басне,-такъ, что предыдущая его двятельность, даже съ лучшими его комедіями: «Модная Лавка» и «Урокъ дочкамъ», не представлялась имъ чемъ нибудь особенно характеристичнымъ и соответствующимъ тому таланту, о какомъ свидетельствовали потомъ его басни. «Почта Луховъ», когда они объ ней вспоминали, представлялась имъ однако серьсзной сатирой, и тогда она вызывала тв выраженія изумленія, какіз мы приводили. Критики удивлялись ея смёлости, съ которой сатирикъ «поражаль порокъ, скрывающійся отъ общественнаго порицанія поль величественною тогою заслуженнаго гражданина, подъ личиною свётской обравованности, подъ маскою скромности» и т. д. Эта сметость едва ли была вообще литературнымъ характеромъ Крылова, если мы оставимъ въ сторонъ «Почту Духовъ». Его старыя сочиненія, какъ мы замічали, относились вообще къ такимъ общественнымъ недостаткамъ, которые уже составляли общую тему тогдашней сатиры. Но его басни? Изъ объясненій, изданныхъ г. Кеневичемъ, извлекалось заключеніе, что Крыловъ быль очень смілымь обличителемь; но намь кажется, что это заключение еще нуждается въ ближайшемъ опредвленіи. Именно, есть большая разница между тімь, что писатель думаль про себя, и тымь, что находиль читатель въ его произведении. Первое относительно Крылова мы нёсколько узнаемъ только теперь,

когда случайно отыскались известія о томъ, по какимъ поводамъ написаны были некоторыя изъ его басень; въ свое время публика знала только послюднее. Первое очень любопытно тёмъ, что узнавая поводы и настоящіе сюжеты басень, мы можемь судить о степени ума и наблюдательности автора, его взглядахъ на разные общественные вопросы, -- мало того, съ этими комментаріями извітстныя басни пріобрівтають для насъ больше смысла и опредвленнаго значенія; но смівлость автора, какъ общественного писателя, опредвляется только последнимъ, --- той формой и той обстановкой, съ какими онъ самъ передаваль свое произведеніе публикъ. При этихъ условіяхъ, дъло становится нъсколько иначе. Степень смълости значительно умърялась самой формой басни; иносказательность ея совершенно скрывала всякій намекъ, и какъ бы ни былъ ръзокъ его сиыслъ басни по ея первоначальному поводу — въ публику сатира ея являлась въ такомъ видъ, что ближайшее примънение ся оставалось или совершенно недоступнымъ для читателя, или чисто гадательнымъ. Басня, самая ревкая при одномъ объяснении, становится совершенно невинной при другомъ: мужикъ, у котораго плясали рыбы на горячей сковородъ, лиса, предлагавшая сделать волка пастухомъ надъ пестрыми овцами, могли пожалуй означать сильнаго вельможу, но они могли обозначать и секретаря увзднаго суда і). Въ образв мыслей Крылова, ввроятно, въ самомъ началъ были задатки того спокойнаго, или лъниваго консерватизма, вакимъ онъ отличался впоследствій; этому соответствовалъ и весь его взглядъ на вещи. Онъ видълъ и наблюдалъ общественные недостатки, но относился къ нимъ, какъ моралистъ: онъ объясняль ихъ порчей нравственности и несоблюдениемъ существующихъ правилъ, и исправлять недостатки хотълъ только внушениемъ этихъ правилъ и нравоучениемъ, или же относился къ нимъ, что называется художественно, съ спокойнымъ безучастіемъ, хладнокровный къ объемъ сторонамъ. Общественныя движенія, новаторство, смелые запросы критического изследованія, кажется, вовсе ему не нравились: молодой горячій конь въ его баснъ перебиваетъ горшки, которые везеть; водолазь, ищущій драгоціннійшихь сокровищь моря, погибаетъ въ пучинъ, изображая собой гибель дерзкаго ума; литературъ поставленъ примъръ вольнодумнаго сочинителя, который жарится въ адскомъ котлъ хуже всякаго разбойника, и т. д.

<sup>1)</sup> Какъ поступаль въ этомъ случав Крыловъ, и какъ смотрели на этотъ предметь его друзья, разсказываетъ Лобановъ: «Читатель пожелаетъ, можетъ быть, знать исторію каждой оригинальной его басни, т. е. случаи, побудившіе автора къ изобретенію той или другой изъ нихъ. Безъ сомненія, случаи эти были, и я самъ желаль бы ихъ знать; но эту тайну автору учесь съ собою въ могилу. Мы знаемъ ключъ только къ некоторымъ, весьма немногимъ, но, по весьма уважительнымъ причинамъ, не можемъ передатъ читателю» (стр. 55).

Совершенно инымъ представляется намъ Радищевъ, --- въ томъ отношенін, о какомъ мы упоминали, т. е. въ его взглядь на жизнь и въ свойствахъ его критики. Его взглядъ былъ очень смёлъ, какъ это доказывается «Путешествіемъ»; и не надобно думать, чтобы «Путешествіе» стояло чёмъ-нибудь слишвомъ исвлючительнымъ въ ряду другихъ его сочиненій, — напротивъ, тотъ же общій характеръ и направленіе понятій мы найдемъ и въ остальныхъ его сочиненіяхъ, писанныхъ до и после «Путешествія». Къ тому времени, о которомъ мы говоримъ, Радищевъ былъ уже человъкъ установившихся мыслей; его лейпцигское образованіе, — какъ, быть можетъ, оно ни было неправильно, - дало ему наклонность къ последовательному разсужденію, сообщило извёстный запась научныхь знаній, направило его мысли на вритиву действительности, и, при тогдащнемъ характере времени, навело на общіе философскіе вопросы и вопросы объ общественномъ устройствъ. Радищевъ и его товарищи читали Гельвеція и, конечно, другихъ энциклопедистовъ, еще въ Лейпцигъ; школьная нъмецкая. наука, хотя и съ другой точки врвнія, занимала ихъ теми же вопросами права и нравственности. Въ біографіи своего друга Ушакова, Радищевъ даетъ намъ понятіе объ умственныхъ интересахъ этого кружка, и самъ Радищевъ остался имъ въренъ въ своихъ стремленіяхъ къ разъясненію общественныхъ предметовъ и въ наклонности въ философскому взгляду на вещи. -- какова бы ни была эта философія, все равно. Въ примънени къ дъйствительности, которую Радищевъ подвергалъ своей критикъ, этотъ взглядъ наводилъ его на общія разсужденія, и выводомъ его бываеть не мораль, а мысль объ исправленіи общественных учрежденій.... Этотъ последній элементь быль вообще редовь въ нашей литературе, хотя переводы иностранныхъ сочиненій вводили въ русскую книгу такія разсужденія о политическихъ предметахъ, какія, вёроятно, затруднили бы позднъйшую цензуру; у Радищева была, безъ сомивнія, своя привычка въ этой иностранной литературъ, вынесенная еще изъ Лейпцига, и онъ говорить объ этихъ предметахъ съ такой же свободой, это была свобода въ теоретическихъ вещахъ, и притомъ не такая, какъ у иныхъ писателей того времени, которые свободу своихъ отзывовъ объ однихъ лицахъ покупали безмърной лестью другимъ лицамъ. Литературная манера Радищева отличается, такимъ образомъ, наклонностью къ общимъ вопросамъ, къ критикъ общественныхъ порядковъ, и извъстной свободой литературнаго изложенія: къ внъшнимъ чертамъ этой манеры принадлежитъ привычка вспоминать знаменитыхъ мыслителей древнихъ и новыхъ временъ, приводить историческіе приміры и т. п.

Что же представляеть намъ «Почта Духовъ»? Намъ кажется, что въ этомъ журналѣ можно именно встретить черты обоихъ литера-

турныхъ характеровъ, нами указанныхъ. Читая внимательно эту книгу, едва ли можно придти къ заключенію, чтобы она составляла одну картину, чтобы въ ней вездъ были одни и тъ же пріемы, одниъ взглядъ на міръ и общество и т. д. Напротивъ того, все единство, какое есть въ внигъ, завлючается въ ея сатирической, или, върнъе, обличительной цели, но затемъ она представляеть несколько различныхъ пріемовъ обличенія: въ однихъ письмахъ мы встрівчаемъ почти только сцены изъ непосредственной жизни, сатиры на петиметровъ и щеголихъ, на пристрастіе въ французскимъ модамъ, на судейскія плутни, на игрововъ и т. д., безъ дальнъйшихъ отвлеченныхъ разсужденій; другія, напротивъ, больше заняты общими соображеніями о недостатвахъ общественной жизни, ел устройства и обычаевъ, и разсужденіями о предметахъ нравственности. Различіе писемъ заключается не только въ выборъ сюжетовъ (разные сюжеты могли бы быть взяты и однимъ писателемъ), но и въ самомъ изложенін, и мы думали бы, напр., что Крыловъ едва ли былъ авторомъ писемъ второго, отмъченнаго нами, разряда, - между прочимъ и потому, что въ этихъ последнихъ можно заметить известную начитанность, которую трудно предположить у тогдашняго 20-летняго Крылова; можеть быть, онь не быль и авторомъ некоторыхъ изъ техъ писемъ, какія приписываются ему Плетневымъ. Если, наконецъ, мы сравнимъ сатиру «Почты Духовъ» съ сатирой последующихъ журналовъ Крылова, намъ, кажется, будетъ еще замътнъе присутствіе въ «Почть» элемента, какого уже не было въ другихъ изданіяхъ Крылова. Въ «Зритель» мы опять видимъ обличенія кокетокъ, петиметровъ, игроковъ, и т. под., короче, одну ходячую ругину тогдашней сатиры и комедіи. Мало того, мы найдемъ даже вещи совершенно противоположныя тому, что было въ «Почтв Духовъ». Укажемъ, напр., для сравненія, описаніе пріемной вельможи или разсуждение о дворянствъ — въ томъ и въ другомъ журналъ 1).

<sup>1)</sup> Напр., описаніе пріємной вельможи въ «Почть Духовь» исполнено самыхь різких обличеній во вкусь времени, и вельможа изображенть въ самомъ дурномъ світь. Замітнить притомъ, что описаніе находится въ письмі гнома Буристона (XXVI), слівдовательно, считается принадлежащимъ Крылову, и дійствительно внесено въ Плетиевское собраніе. «Зритель» описываетъ такую же пріємную въ совершенно другомътоні, и вельможа является всеобщимъ благодітелемъ. Это бы еще ничего, потому что могли быть и добрые вельможи; но статья написана какъ-будто въ прямое опроверженіе письма Буристона. Авторъ говорить, что, читая описанія вельможь, онъ быль очень предубіжденъ противъ нихъ; что по этимъ описаніямъ, вельможи обращаются вообще дурно съ тіми, кто приходить къ нимъ съ просьбой. Авторъ не разъ находиль это въ книгахъ, — и радовался, что ему незачівмъ идти въ переднюю вельможи.

<sup>.... «</sup>Развернуль я еще внигу, нашель и тамъ описаніе пере́дней, гдѣ господниъ дома будто всѣхъ принимаеть ласково; но благосклонность его питаетъ всегда просителей завтремъ».

Въ этомъ именно родъ и было описаніе, помѣщенное въ «Почтѣ Духовъ». Дальше:

Повторяемъ опять, что трудно делать здесь вакія-нибудь положительныя указанія, - мы ничего не знаемъ о редакціонномъ порядкъ изданія; имена духовъ могли не составлять исключительной принадлежности того или другого автора, — но, судя но общимъ чертамъ, повторяющимся въ письмахъ, мы приписали бы Радищеву именно письма второго, указаннаго нами, разряда, въ особенности письма Сильфа Дальновида, можеть быть, также письмо VIII и др. Прочитавъ въ особенности письма «о ненасытности человъческихъ желаній» — съ примірами, взятыми отъ государей, придворныхъ и духовныхъ (письмо II); «о свойствахъ мизантроповъ» (IV); «о нъкоторыхъ государяхъ и министрахъ, кои поступками своими причиняли великій вредъ людямъ» (XX); «о томъ, что гораздо бы лучше для людей, вогда бы они непрестанно спали и видели хорошія сновиденія» (XXII); «о томъ, что въ гражданскомъ обществъ часто называютъ честными человикоми того, который ни мало сего названія не заслуживаетъ, и какія нужно им'еть достоинства, чтобы пріобр'ести названіе истинно честнаю человька» (XXIV); «о нівкоторой болівни, подобной меланхоліи, въ которую всякаго состоянія люди часто впадають, и проч.» (XXV); «о праздности, которой всяваго состоянія люди безумно предаются, и какія бывають оть того следствія и пр.» (XXIX); «о томъ, что глупые люди часто въ свете бывають счастливъе ученыхъ» (XXXIII); «о дворянствъ и дворянахъ» (XXXVII), прочитавъ эти письма, по нашему мненію, скорее можно находить въ нихъ образъ мыслей и манеру Радищева, чемъ Крылова. Разсужденія о государяхъ, придворныхъ, дворянствъ, обяванностяхъ честнаго человъка и т. д. идутъ совершенно въ томъ направлени, какимъ обикновенно шли мысли Радищева. Не приводя много выписокъ, мы ука-

<sup>«</sup>И такъ, судя по таковымъ описаніямъ, какимъ я пораженъ вдругъ ударомъ, когда представилася мнё нужда ийти съ просьбою къ большому барнну?... Я воображаль, что или меня туда не пустятъ, или я принятъ буду и провожденъ съ презреніемъ: но колико я обманулся! о проклятые писатели!... вы часто созидаете въ мысляхъ своихъ такія нелипости, которыя нигде кроме воображенія вашего не существуютъ. Какая въ томъ польза, что вы обременяете вашини мрачными картинами читателя? Отныне я не поверю вамъ ни въ чемъ. Вы, описывая вельможу гордаго, безжалостнаго, корыстолюбиваго, даете знать, что естьли бы судьба поставила васъ самыхъ на чреду вельможъ, то бы вы оправдали описаніе ваше». («Зритель», 1792, І, 190).

Затімъ описывается вельможа крайне - добродітельный и осыпающій просителей благоділяніями, даже вовсе нежданными.

Намъ кажется, что это описаніе находится въ нёсколько - странномъ отношенія къ статейка «Почты Духовъ»: эта статейка была написана проклятыма писателемъ.

Замѣтимъ еще, что у Радищева нападенія на придворныхъ были очень частой темой; она повторяется не разъ и въ его «Путешествіи», — что императрица Екатерина объясняла неудовлетворе́ннымъ честолюбіемъ.`

жемъ только одинъ отрывокъ изъ его разсужденія о честномъ человінь: для тіхъ, кто знакомъ съ общимъ литературнымъ характеромъ Радищева, вітроятно будетъ достаточно видно указываемое нами сходство:

«Великая разность между честным» человъком», почитающимся таковымъ отъ философовъ, и между честнымо человъкомо, такъ называемымъ въ обществъ. Первый есть человъкъ мудрый, который всегда старается быть добродетельнымъ, и честными своими поступками отъ вськъ заслуживаетъ почтеніе; а другой, не что иное, какъ хитрый обманщикъ, который подъ притворною наружностію скрываеть въ себъ множество пороковъ, или человъкъ совсъмъ нечувствительный и безпечный, который хотя не дълаетъ никому зла, однакожъ и о благодъяніи никакого не имбеть попеченія. Я въ томъ согласень, почтенный Маликульмулькь, что приличные называть честнымь человькомь того, который содержить себя въ равновесіи между добромъ и зломъ, нежели того, который явно предается всёмъ порокамъ; но онаго еще не довольно, для полученія сего названія, чтобы не ділать никому вла и не обезславить себя безчестными поступками: а именно честному человъку надлежить быть полезнымъ обществу во всёхъ мёстахъ и во всякомъ случав, когда только онъ въ состояніи оказать людямъ какое благодъяніе.

«Придворный, который гнуснымъ своимъ ласкательствомъ угождаетъ страстямъ своего Государя, который, не внемля стенанію народа, безъ всякой жалости оставляеть его претерпъвать жесточайшую бъдность, и который не дерзаеть представить Государю о ихъ жалостномъ состояніи, стращась притти за то въ немилость, можетъ ли назваться честным человокомо? Хотя бы не имъль онь ни малаго участія въ слабостяхъ своего Государя, хотя бы не подаваль ему никакихъ занхъ советовъ, и хотя бы по наружности былъ тихъ, скроменъ и ко встмъ учтивъ и снисходителенъ, но по таковымъ хорошимъ качествамъ онъ представляетъ въ себъ честнаго человъка только въ обществъ, а не въ глазахъ мудрыхъ философовъ; ибо по ихъ мнънію не довольно того, чтобъ не участвовать въ порокахъ Государя, но надлежить къ благосостоянію народа изыскивать всевозможные способы, и стараться прекращать всякое эль, причиняющее вредъ отечеству, хотя бы чрезъ то долженъ онъ быль лишиться милостей своего Государя и быть навсегда отъ лица его отверженнымъ» 1).

Эти мысли были бы понятны въ человъкъ, который въ это самое время печаталъ «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», вышедшее вскоръ послъ того.

<sup>1) «</sup>Почта Духовъ», 2-е изд. П, 172—175.

Считаемъ не лишнимъ, въ заключение, сдълать еще одно замъчаніе. Имя Радищева чуть ли не до сихъ поръ посить на себъ отпечатокъ той опалы, которая некогда постигла этого писателя. Известная статейка Пушкина, писанная имъ въ последніе годы, когда его мнфнія такъ сильно и радикально измфнились противъ прежняго, вновь бросила въ Радищева камнемъ, и авторитетъ Пушкина (которому бы лучше не быть здёсь авторитетомъ) внушалъ и другимъ пренебрежительные отзывы о Радищевъ. Суждение Пушкина, по нашему мивнію, есть глубокая несправедливость, и когда онъ писаль это сужденіе, имъ, кажется, руководиль вовсе не историческій взглядь на стараго писателя, а ревность адента новыхъ мнёній, который рёзкимъ отзывомъ о чужой ошибкъ хочетъ скрыть досаду, что самъ нъкогда ошибался точно такимъ же образомъ. Потому что, въ самомъ деле, книга Радищева, по своей «непозволительности», ничемъ не отличается отъ техъ сочиненій самого Пушкина, - стихотвореній, «одъ», эпиграммъ, четверостишій политическо-общественнаго характера, - которыя не могли войти въ собранія его сочиненій: разница таланта, конечно, здёсь громадная, но что касается до серьезности самыхъ понятій, разница едва ли склонится въ пользу Пушкина.

Другіе критики, которые съ пренебреженіемъ относятся къ Радищеву и не хотять дать ему мъста въ исторіи русской литературы, втроятно, не читали его сочиненій довольно внимательно и не сравнивали ихъ исторически съ тъмъ, что писалось въ то же время другими людьми покольнія Радищева (если только эти критики, въ своемъ пренебреженій, не слідовали другимь, не литературнымь соображеніямъ). У Радищева не было, конечно, большого дарованія, были свои преувеличенія и увлеченія, и свои литературные недостатки (отчасти принадлежавшіе эпохф); но у него есть, однако, умъ, сведфнія, и есть чувство. Какъ человъкъ изъ поколънія, которое воспитывалось на французской философіи того времени, онъ есть личность очень характерная. Людей того времени начинали уже глубоко занимать отвлеченные вопросы нравственнаго и общественнаго порядка, о природъ человъка, его правъ какъ нравственнаго существа, о гражданскомъ устройствъ и т. п. Упомянутая нами біографія Ушакова и нъкоторыя сочиненія его, напечатанныя Радищевымъ при этой біографіи, вм'вст'в со всеми сочиненіями самого Радищева, знакомять нась съ особой группой въ образованномъ слов тогдашняго общества, группой, въ которой уже выростала потребность определить свое міровоззреніе по требованіямъ разума и согласно ему поступать въ жизни. Это міровозэрвніе можеть, конечно, казаться намъ мало продуманнымъ, поверхностнымъ и т. п., --каждое новое покольніе легко видить ошибки

предъидущаго, а мы отдёлены отъ того времени не однимъ поколёніемъ, — но съ исторической точки зрівнія нельзя не признать, что это міровоззрівніе иміто свое право, и что оно во всякомъ случать было выше рутины, которая не питала никакихъ сомивній и не трудилась задавать себъ никавихъ задачъ. Философія Радищева и его друзей была, конечно, несостоятельна, какъ и ея первообразъ, но въ умственномъ развитіи общества она составляла логическую ступень, которая принадлежить исторіи. Найти себ'в изв'ястный кодексь уб'яжденій становилось тогда потребностью для мыслящихъ людей: одни предались мистицизму, и въ число ихъ попалъ товарищъ и другъ Радищева (и Карамзина), Кутувовъ; другіе увлекались французской философіей. Если понятія Радищева мало клеились съ дъйствительностью. если они часто кажутся фантастическими, то и это есть знакъ времени: для этихъ понятій действительность того времени давала слишкомъ мало опоры, и недостатки Радищева принадлежали въ значительной мірть условіямъ времени. Въ такую же фантастику и разладъ съ дъйствительностью впадали тогда и люди противоположнаго направленія — насонскіе мистики. Жизнь, не знавшая никакой свободы мысли, не представлявшая для новыхъ идей никакого практическаго выхода, невольно загоняла этихъ мечтателей въ идеальныя области и ватъмъ въ печальныя столкновенія съ практикой. Не надобно, впрочемъ, думать, чтобы Радищевъ быль крайнимъ «волтеріянцемъ», какъ тогда говорили; онъ не быль матеріалистомь, въриль въ безсмертіе, и илеаль его быль въ господстве справедливости и добродетели, во вкусь Руссо. Книга его была большимъ, но честнымъ заблужденіемъ. Слабость, которую онъ обнаружиль при допросахъ, отречение отъ этой книги и проч. находять свое простое объяснение въ характерв времени и обстоятельствъ; такую же слабость выказаль и Новиковъ.

Историки, которые пренебрегаютъ Радищевымъ, ошибаются и вътомъ, когда думаютъ, что онъ остался безъ вліянія на общество. Напротивъ, есть основаніе думать, что книга произвела впечатльніе. Мы привели выше свидьтельство «Мемуаровъ», съ какой жадностью читаны были упільвшіе экземиляры «Путешествія». Мы укажемъ еще одно свидьтельство — людей новаго покольнія, въ началь царствованія Императора Александра, послів смерти Радищева, какъ извістно, отравившагося въ минуту отчаянія. Это свидітельство находится въ маленькомъ альманахь: «Свитокъ Музъ» (1803 г.), который издань быль петербургскимъ Обществомъ любителей искусствъ, наукъ и художествъ і)

<sup>1)</sup> Библіогр. Записки, Лонгинова, Совр. 1856, № 8, стр. 151.

Въ концѣ 2-й части этого сборника помѣщено стихотвореніе: «На смерть Радищева», и затѣмъ небольшая статейка, съ нѣкоторыми воспоминаніями о немъ (стр. 136—144). И то и другое исполнено самаго пылкаго уваженія къ имени Радищева. Мы приведемъ одинъ отрывокъ изъ этой мало-извѣстной книжки.

«На сихъ дняхъ умеръ Радищевъ, -- говоритъ авторъ, -- мужъ вамъ всёмъ изв'єстный, коего смерть более нежели съ одной стороны важна въ очахъ философа, важна для человъчества. Жизнь подвержена коловратности и всякимъ перемънамъ. Нътъ дня, похожаго на другой. Какъ легчайшій вітерь возмущаеть поверхность водь, такъ жизнь наша есть игралише въчнаго движенія. Радищевъ зналъ сіе, и съ твердостію философа покорился року. Будучи въ иркутской губерніи, въ мъстечкъ Илимскъ, сдълался онъ благодътелемъ той страны; умъ его просвъщаль, а добродушіе утьшало вськь, помогало всьмь, и память добродътельнаго мужа пребудеть тамъ священною у позднъйшаго потомства. Когда они услышали, что просвътитель ихъ, ихъ отецъ, ихъ ангелъ-хранитель (онъ многихъ вылечилъ, особливо отъ вобовъ, бользни тамошнихъ мъстъ), что Радищевъ ихъ оставляетъ, стеклись къ нему благодарные на разстояніи пяти-сотъ верстъ! всякой несъ что-нибудь отъ сердечной признательности, слезы каждаго мъшались съ слезами торжествующаго честнаго человъка....

«Радищевъ съ горестію разстался съ илимскими жителями; на возвратномъ своемъ пути остался онъ вездѣ въ памяти. Въ проѣздъ мой чрезъ Тару, остановился я-въ томъ домѣ, гдѣ онъ прожилъ недѣлю, и хозяинъ не могъ нахвалиться его добродушіемъ, его ласковостію. Такова сила ума и добродѣтели! Истинно великій человѣєъ вездѣ въ своемъ мѣстѣ, счастіе и несчастіе его не перемѣняютъ. Во всякомъ кругу дѣйствій, какъ въ большемъ, такъ и въ маломъ, творитъ онъ возможное благо. Истинна и добродѣтель живутъ въ немъ, какъ солнце на небѣ, вѣчно не измѣняющееся.

«Радищевъ умеръ, и, какъ сказываютъ, насильственною, произвольною смертію. Какъ согласить сіе дѣйствіе съ непоколебимою оною твердостію философа, покоряющагося необходимости и радѣющаго о благѣ людей въ самомъ изгнаніи, въ ссылкѣ, въ несчастіи, будучи отчужденнымъ круга родныхъ и друзей? — Или позналъ онъ ничтожность жизни человѣческой? или отчаялся онъ, какъ Брутъ, въ самой добродѣтели?—Положимъ перстъ на уста наши и пожалѣемъ объ участи человѣчества.

«Друзья! посвятимъ слезу сердечную памяти Радищева. Онъ любилъ истинну и добродътель. Пламенное его человъколюбіе жадало озарить всъхъ своихъ собратій симъ немерцающимъ лучемъ въчности; жадало видъть мудрость, возсъвшую на тронъ всемірномъ. Онъ зрълъ

лишь слабость и невъжество, обманъ подъ личиною святости — и сошелъ въ гробъ. Онъ родился быть просвътителемъ, жилъ въ утъсненіи — и сошелъ въ гробъ; въ сердцахъ благодарныхъ патріотовъ да сооружится ему памятникъ достойный его!» —

Не думаемъ, чтобы можно было усомниться въ искренности этого отношенія къ Радищеву у людей новаго покольнія; на нашъ взглядъ, эти строки могутъ свидътельствовать, что литературная дъятельность Радищева произвела на умы извъстное впечатльніе и способна была поселить нъсколько честныхъ мыслей \*).

Въ настоящей замъткъ мы котъли собственно только выставить вопросъ объ отношеніяхъ Крылова къ Радищеву и объ авторахъ «Почты Духовъ». Данныя еще не вполнъ достаточны для его ръшенія. Наше мнъніе можетъ оказаться и ошибочнымъ; но вопросъ существуетъ, и, ставя его, мы желали бы вызвать новое изслъдованіе этого неяснаго историческаго пункта.

А. пыпинъ.

<sup>\*)</sup> Во время печатанія настоящей зам'ятки, мы узнали о только-что вышедшей въ св'ять книгь, подъ заглавіемъ: «Радищевъ и его книга — Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». — *Ред*.

## КРИТИКА

H

### ЛИТЕРАТУРНЫЯ ИЗВЪСТІЯ

#### АПРВЛЬ.

#### РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Очерки юридической энциклопедіи, Профессора | университета св. Владиміра Н. Ренненкампфа. Кіевъ. 1868. Стр. 313. Ц. 2 руб.

Когда, леть тридцать тому назадь, Неволинь излаваль вь двухъ обширныхъ томахъ свою энциклопедію законовъдънія, то онъ не безъ основанія могь сказать о ней, что подобнаго сочиненія, во всемъ его объемъ, не представляетъ не тольво русская, но и иностранная литература. Съ тьхъ поръ, энциклопедія Неволина во многомъ устаръла, а въ иностранной литературъ появилось множество энциклопедій права, изъ которыхъ наиболе замечательныя, какъ напр., французская—Эшбаха (Introduction générale à l'étude du droit), и нъмецкія-Пютера, Варнкенига и Аренса, если не превосходили трудъ Неволина по объему, то по научному своему содержанію, конечно, не уступали ему. Въ русской же юридической литератур'в за все это дол- пія, посл'в возвращенія изъ за-границы «мологое время появились, за исключением спе-дыхъ юристовъ» не только первой, но и послепіальной и добросов'єстной монографіи г. Стоя- дующихъ посыловъ, далеко еще не стала въ

нова о методахъ разработки положительнаго права (1862 г.), лишъ два перевода: одинъ энциклопедіи Аренса, а другой естественнаго права — Шиллинга, остановившійся впрочемъ на первомъ выпускъ. Развъ для полноты только можно упомянуть еще объ энциклопедін г. Рождественскаго. Уже поэтому нельзя не усумниться въ мнёніи, высказываемомъ г. Ренненкамифомъ (с. 17), что послъ возвращенія изъ за-границы «молодыхъ юристовъ» первой посылки, «русская юриспруденція нетолько стала въ уровень съ европейскою наукою, но пустила корни въ самомъ обществъ, образовала подлѣ себя дѣйствительно ученую среду и вышла изъ зависимости отъ случая и личностей профессоровь, въ какой находилась до 30-хъ годовъ.» Тёмъ не менёе, или лучше сказать, именно потому, что русская юриспруденуровень съ европейскою наукою и отличается крайнею бъдностію, мы взялись не безъ любопытства за трудъ кіевскаго профессора.

Отъ каждой юридической энциклопедіи мы вправъ ожидать такъ называемой общей или формальной части, въ которой излагаются основныя понятія о правь, о различныхъ его отрасляхь, о научныхъ методахъ, а затемъ очерка исторіи какъ философіи права, такъ и положительныхъ законодательствъ. При этомъ энциклопедія должна обратить особенное вниманіе на изученіе отечественнаго законодательства, и въ какомъ состоянии это изучение находится. Таково болъе или менъе установившееся содержаніе юридической энциклопедіи, хотя изъ этого не следуетъ, чтобы каждая изъ выше названныхъ энциклопедій представляла все это въ одинаковой полнотв. По крайней мере у насъ энциклопедія должна им'єть въ виду вс'є указанныя части, такъ какъ особые отъ энциклопедін курсы исторіи философіи права далеко еще не въ общемъ обычат въ нашихъ университетахъ, а учрежденная по новому университетскому уставу особая канедра исторіи важнъйшихъ иностранныхъ законодательствъ едва ли еще скоро вездъ будетъ занята. Намъ кажется, что всего болье достигають цыли ты сочиненія по энциклопедіи права, которыя, какъ напр., Варикенига, оставаясь на положительной почвѣ, представляютъ, независимо отъ изложенія общихъ юридическихъ понятій, обзоръ не только источниковъ права и памятниковъ законодательства, но и развитія отдёльныхъ отраслей права въ различныя историческія эпохи.

Разсматриваемое сочинение г. Ренненкамифа, обнимающее, по словамъ его, все содержание юрилической энциклопедіи, по вибшнему объему своему по крайней мъръ на половину менъе энциклопедій Неволина и Варикенига и отличается отъ нихъ темъ, что не имеетъ такъ называемой особенной части, которую Неволинъ посвящаетъ исторіи философіи права и исторіи положительных законодательствь; а Варикёнигъ, у котораго исторія почти исключаеть философію, и который уже въ первой части даеть обзоръ исторіи источниковъ права и правовъдънія, посвящаеть вторую часть теоретическому и историческому обозрѣнію ученій права частнаго, государственнаго, уголовнаго и т. д. Ограничиваясь одною общею ча- рон' права мы узнаемъ, конечно, впоследстви,

стію энциклопедін, автору «хотелось внести въ эту общую часть главнъйшія положенія всьхъ частей права и тѣмъ самымъ сдѣлать излишнею особенную часть юридической энциклопедіи.» Достигнуто это, главнымъ образомъ, посредствомъ примъчаній, вставленныхъ въ тексть и подстрочныхъ, неотличенныхъ особымъ шрифтомъ и до того общирныхъ, что всему этому сочиненію гораздо болье соотвытствовало бы заглавіе: примъчанія къ юридической энциклопедіи, чёмъ очерки. Разумфется, отъ подобнаго способа изложенія, самый обзоръ предмета ни въ какомъ случав не облегчается, все сочинение получаеть характерь отрывочности, и въ концъ концовъ, хотя читатель узнаеть о многомъ изъ сочиненія г. Ренненкамифа и пріобрътетъ много свъдъній, особенно по литературь предмета-но сколько нибудь цѣльныхъ понятій о системахъ философіи права или о развитін институтовь права вь различныя историческія эпохи, онъ не вынесеть изъ него.

Все сочинение заключается въ двухъ раздъдахъ, изъ которыхъ первый трактуетъ о существъ права, а второй-о правовъдъніи. Послъ введенія, посвященнаго объясненію задачи юридической энциклопедіи, исторіи ся обработки и литературы, авторъ въ первой главъ перваго раздъда останавливается на понятіи права, и, не касаясь психологической основы его и не указывая на субъективное и объективное значеніе права, — эти школьные термины однако значительно поясняють самое понятіе, и впоследствін авторъ ими пользуется, приводить отлъльныя черты, характеризующія право, и опредён ингиж спорядоп» спава ото стокий води общества, установленный для разумныхъ цълей общежитія.» Это опредъденіе върно только въ объективномъ смыслъ, и не содержить въ себъ и намева на тоть смысль, который заключается въ словахъ человъка, когда онъ говорить: «Я им'єю право». Если авторь, вследь за своимъ опредъленіемъ, поясняетъ, что «въ обыденной жизни слово право употребляется иногда какъ равнозначущее съ правотою, справединвостію, и означаеть въ такихъ случаяхъ настроеніе духа или поведение не обидное ни для кого, сообразное съ природою людей и вещей», то это, очевидно, не одно и тоже, что право въ субъективномъ смыслѣ слова, означающее сознаніе власти, господства. О субъективной стона 145 стр., но это такая сторона, которую не следуеть упускать при самомъ определении того, что такое право. Учебникъ требуетъ, чтобы все было объяснено во время и на своемъ мъстъ. Независимо отъ этого, нельзя не указать на следующее: авторъ, говоря о томъ, что право есть законъ общественный и простирается главнымъ образомъ на общественную сторону человъка, замъчаеть, «что міръ личный не входить въ право; но такъ какъ личность есть основание всего человъчества, то между міромъ личнымъ и общественнымъ нельвя провести точной и постоянной черты». Это совершенно такъ; но далъе авторъ продолжаеть: «... въ никоторыхъ случаяхъ личное можеть входить въ область права, насколько оно прямо связывается и вліяеть на общественное; напр., отношенія религіозныя, семейныя, благодарности и т. п. Положеніе этой черты во многомъ зависить отъ состоянія и направленія общества». Мы понимаемь, что здесь речь идеть о черте, отделяющей личное оть общественнаго; но того, что авторъ хотыль выразить подчеркнутыми словами, мы совершенно не понимаемъ, до того оно темно.

Вообще, авторъ не всегда удачно выражается. Напр., на стр. 8-й, мы читаемъ: «Гуго и Пухта, горячіе приверженцы этой школы (т. е. исторической), хотели вь ея духе обработать свои энциклопедін, но успъли быть върны ей только въ отдъльных вопросахъ»... Далье: на стр. 59, гив авторъ коротенько излагаетъ ученіе Моля объ общественныхъ сферахъ, онъ между прочимъ замъчаетъ: «...общественныя сферы не ограничиваются политическими границами и простираются на столько, на сколько влекуть ихъ общіе интересы». Еще далье: на стр. 82, гдф рфчь идеть о томъ, что законъ, какъ общая норма, долженъ содержать только общее опредъленіе, подъ которое разнообразныя отношенія могли бы быть подводимы, авторъ совершенно справедливо говоритъ, «что -ви акингеном акинально сказа вінедрапо леній и отношеній совершенно невозможно и повело бы только къ запутанности и стесненію», но затемъ онъ продолжаеть: «Никогда отношенія не совершаются въ одньхъ и тьхъ же фактических составных частях и положеніях; каждое отношеніе представляеть свои особенности, уклоненія; двухъ вполнѣ равныхъ случаевъ не бываетъ.» Подобныя мъста

производять впечатлёніе, какъ будто мы имѣемъ дѣло съ плохимъ переводомъ, а не съ самостоятельнымъ ученымъ трудомъ.

Вследъ за общимъ определениемъ права, авторъ обращается (стр. 28) къ естественному праву и начинаетъ съ того, что, «и въ противуположность праву положительному, ставять право естественное, которое называли также jus naturale, jus divinum, право разума, право метафизическое, философское и т. п.» Это совершенно справедливо, только кажется, что прежде, чъмъ противополагать естественное право положительному, следовало бы определить, что такое положительное право, такъ какъ этого въ предшествующемъ изложении авторомъ еще не сдълано. Этому же самому способу изложенія авторъ следуеть и при обращении въ государству: «Высшая ступень союзовь, въ которыхъ живуть люди, есть государство». (стр. 46). А какія низшія ступени союзовь бывають, или какія вообще общественные союзы бывають, кромъ государства, объ этомъ авторъ тоже еще не пророниль слова. Нѣсколько далѣе, на стр. 51, авторъ, по поводу происхожденія государства. указываеть на эти союзы: семейство, племя, община, союзъ племенъ и общинъ и даже союзы вотчинные, патримоніальные. Но нельзя сказать, чтобы подобный способъ изложенія отличался особенною логическою последовательностію. Въ историческихъ зам'вчаніяхъ автора о естественномъ правѣ (стр. 31—34) много справедливаго, хотя, намъ кажется, что въ юридической энциклопедіи можно бы нісколько дольше остановиться на этомъ предметв. А то, при черезъ-чуръ краткомъ обзоръ судебъ естественнаго права, авторъ, коснувшись плана государственнаго устройства Платона, прямо переходить къ концу среднихъ въковъ, причемъ читатель спрашиваеть себя, почему совершенно опущены понятія римскихъ юристовь о естественномъ правъ. Затъмъ, послъ нъсколькихъ строкъ о происхождении средневъковыхъ системъ естественнаго права и о Гуго-Гроців, авторъ спѣшитъ перейти къ концу XVIII вѣка. Точка зрвнія автора здвсь вообще вврна и всетаки, вследствіе того, что онь скользить по предмету, не останавливаясь на немъ и не углубляясь въ него, мы въ результать и здъсь получаемъ только общія м'вста. Далве, річь идеть о нравственности и о ея отношеніяхъ къ праву: все какъ следуетъ. Но затемъ мы желали бы

здёсь видёть отличіе права еще отъ одного сопредъльнаго понятія, именно оть общественной экономіи. Мы думали, что, обходя этоть вопрось объ отношеніяхъ права и общественной экономіи въ самомъ началь, авторъ остановится на немъ впосабдствіи, когда будетъ говорить о гражданскомъ правъ. Но и здъсь (стр. 200-210) авторъ, распространяясь о содержаніи частнаго права и объ отношеніяхъ его къ публичному, ни однимъ словомъ не намекаетъ о существованіи упомянутаго вопроса. А между темъ изследованія Данквардта (Jurisprudenz u. Nationalokonomie), Арнольда (Recht u. Wirthschaft nach geschichtlicher Ansicht) и Мингетти (Des rapports de l'économie politique avec la morale et le droit)-заслуживали бы важется того, чтобы коснуться этого предмета въ энциклопедіи права. Если старыя юридическія энциклопедін не касались этого вопроса, то это потому, что въ ихъ время его не существовало, и изъ этого, во всякомъ случать, не следуетъ, чтобы русскій ученый, издающій свою энциклопедію въ 1868 г., вправъ быль обходить его.

Подъ темъ предлогомъ, что право относится къ человъку, какъ къ дицу самостоятельному и действуеть вы союзахы людей, высшая форма которыхъ есть государство, авторъ после нравственности обращается къ свободе воли и къ государству. Излагая различные взгляды на свободу воли, г. Ренненвамифъ напрасно не обратился въ сочинению г. Троицкаго о немецкой психологіи, темъ более, что вь другихъ мъстахъ онъ приводить это сочиненіе. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы важный для целой науки права вопрось о свободъ води и о необходимости быль издожень у г. Ренненкамифа неудовлетворительно; мы думаемъ, напротивъ, что различные взгляды на этотъ вопросъ охарактеризованы у него вообще върно; только этотъ самый вопросъ взять у г. Троицкаго (стр. 264—267) нъсколько глубже.

Вторая глава перваго раздёла: «Образованіе права и различныя стороны права» (стр. 63—167) составляеть пелую треть сочиненія г. Ренненкамифа и особенно полно обработана у него. Собственно, здёсь рёчь главнымъ образомъ идетъ объ источникахъ права, но вмѣсто этого обыкновеннаго и привычнаго термина. авторъ предпочитаетъ говорить: «о формахъ права (объективная сторона права)». Мы не

почему онь, обращаясь въ образованию права, распространяется опять, на 64 стр., объ общественномъ договоръ, тогда какъ имъ говорено уже объ этомъ при вопросв о происхожденіи государства, на стр. 53, гдв встати и следовало привести подлинное мнѣніе Жанъ-Жака Руссо объ общественномъ договоръ. А то, это миъніе сначала подвергается разбору и опровержению, а потомъ, уже возвращаясь къ нему поскъ разныхъ другихъ матерій и по другому поводу, авторъ приводитъ его въ нѣсколько болѣе полномъ видъ, чъмъ прежде. Ограничимся только замѣчавіемъ, что если общественный договоръ. какъ основаніе государства и права, теоретически не выдерживаеть критики уже потому, что нельзя на части изъ цълой системы права утвердить всю эту систему или весь государственный и юридическій быть, то темь не мёнъе авторъ поступиль бы лучше, если бы не предръшалъ вопроса о значеніи общественныхъ договоровь для будущихъ покольній. Поставивши же вопросъ объ этомъ значении, авторъ отвъчаеть: «Приводимые примъры Исландіи, Съверо-Американскихъ Штатовъ, Калифорнін, неудовлетворительны: тамъ существовали общества, связанныя единствомъ положенія, интересовъ, даже, власти, прежде всякихъ общественныхъ договоровъ, и все дело шло только объ образованіи формы государственнаго устройства» (стр. 53). Въ вопросѣ о происхожденіи государства, это образованіе формы государственнаго устройства вовсе не такая безделица, чтобы приведенные авторомъ примъры,когда дело идеть о томъ, что возможно въ будущемъ для исторіи, — не ослабляли всей его аргументаціи, потому что двухъ остальныхъ элементовъ государства, т. е. государственной территоріи и народа, Руссо, конечно, не думаль создавать посредствомъ своего договора, и этотъ договоръ ихъ предполагаетъ.

Если мы здёсь нёсколько уклонились назадъ, то по винъ самого автора и его нъсколько разбросаннаго способа изложенія. Мы замѣтили, что ученіе объ источникахъ права изложено у г. Ренненкамифа довольно полно. Во главъ всъхъ источниковъ права, или формъ права, какъ выражается авторъ, у него поставлено обычное право (стр. 70-80). Вопросъ объ обычномъ правѣ имѣетъ для насъ не только научное, но и важное практическое значеніе, вступимъ съ авторомъ въ пререканіе о томъ, такъ какъ наиболее многочисленные слои рус-

скаго народа руководствуются въ своемъ ежедневномъ юридическомъ быту своими особыми обычаями, а не статьями Свода. «Такъ, напр., въ некоторыхъ местностяхъ, крестьянскія дочери не пользуются опредёленными долями въ наследстве, оставшемся отъ отца; крестьянскіе младшіе сыновья исключають старшихъ изъ наследованія дворомъ и домомъ отца, а родители-крестьяне требують съ жениховъ своихъ дочерей определенной платы (запрось); въ купеческомъ сословіи, отецъ нерѣдко завѣщаетъ старшему сыну полную власть надъ меньшими сыновьями (взрослыми) и ихъ имуществами, и завъщание исполняется строго», т. е. разумъется, пока меньшіе сыновья не спорять противъ такихъ завъщательныхъ распоряженій. И вообще, юридическіе обычаи указанныхъ разрядовъ лицъ действують только въ той степени, въ какой жизнь этихъ лицъ не соприкасается ни съ общимъ порядкомъ, ни съ жизнію лицъ другихъ классовъ. Раньше или позже, «лица, пользующіяся обычнымъ правомъ, сами убъдятся въ его шаткости, недостаточности и предпочтутъ устанавливать свои отношенія и совершать свои сдёлки по законамъ общимъ, болье твердымъ, способнымъ обнимать сложныя отношенія и доставлять върную защиту вь случав нарушеній. Но съ другой стороны, для ускоренія и облегченія такого направленія, законодательство наше необходимо должно сдфлать уступки, и принять, въ виде изъятій, некоторыя начала обычнаго права, болье соотвытственныя условіямъ жизни и отношеніямъ извъстныхъ разрядовъ и классовъ лицъ» (стр. 79).

Намъ кажется, что авторъ разсуждаетъ объ обычномъ правъ несравненно правильнъе, чъмъ тв наши доморощенные публицисты, для которыхъ обычное право крестьянъ и волостные суды, руководствующіеся этимъ правомъ и пощаженные судебною реформою, — бъльмо на глазу. Эти публицисты увърены, что задача государственной власти, сознающей свои обязанности въ отношени къ народу, въ томъ и должна состоять, чтобы какъ можно скоре, однимъ почеркомъ пера, искоренить въковъчные обычаи простого народа въ его гражданской жизни и подчинить его безъ разбора всьмъ гражданскимъ постановленіямъ Свода, невъдая того, что эти постановленія Свода, во всемъ что касается семейныхъ имущественныхъ распорядковъ и права наследованія, ис-

торически возникли въ средъ одного служидаго сословія. Говоря вообще, господство обычнаго права ограничивается детскимъ возрастомъ народомъ, темъ періодомъ, когда его экономическій и юридическій быть вообще мало развить. Это справедливо; но изъ этого не следуеть, какъ думають те же доморощенные публицисты, что стоить только уничтожить обычное право, и экономическій быть народа тотчасъ разовьется, и на мѣсто болѣе или менье грубыхъ понятій о юридическихъ отношеніяхъ тотчасъ водворится всеобщее чувство законности. Этого чувства было до сихъ поръ. какъ извъстно, очень мало не только въ средъ народныхъ слоевъ, руководствующихся обычнымъ правомъ, но и у другихъ общественныхъ классовъ. Мы не станемъ, вмѣстѣ съ г. Ренненкампфомъ, ссылаться на Англію въ доказательство того, что государство можеть «достигнуть высоваго благосостоянія матеріальнаго, пользоваться обезпеченностію лица и имущества, совершать сделки сложныя и общирныя, и вмёстё съ темъ не иметь полной системы законодательства». Приводить здёсь Англію примфромъ намъ кажется потому нельзя, что вопервыхъ англійское обычное право, на которое ссылаются въ судахъ, не есть обычное въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, а есть нѣчто въ высшей степени техническое, и во-вторыхъ потому, что и въ самой Англіи сильно и давно уже чувствуется недостатокъ въ кодификаціи законовъ, которая упростила бы нъсколько юридическій быть. Тёмь не менёе авторъ правъ, когда говоритъ, что «обычное право, несмотря на всв его недостатки, олицетворяеть однакоже въ себъ юридическую свободу народа, и потому ежели бы въ какомъ либо государствъ совершился слишкомъ кругой переворотъ, не виолиъ соотвътствующій требованіямъ всёхъ классовъ общества, или издавались бы законы, несообразные съ коренными условіями народной жизни, то конечно обычное право можеть получить самостоятельное значеніе, ослабляя и отміняя дійствіе законовь, по крайней мъръ въ сферахъ, неподлежащихъ непосредственному наблюденію государственной власти» (стр. 75). Такъ было между прочимъ и съ гражданскимъ кодексомъ самой Франціи, въ первое время по введени его какъ на родинъ, такъ и въ другихъ мъстахъ.

По поводу того, что у автора содержится

объ англійскомъ обычномъ прав'є (стр. 77), мы рышаеть дыла безь посредства присяжных должны сделать одно замечание. Говоря о томъ, что источники этого права суть общіе обычаи, выраженные въ решеніяхъ судовь, въ трактатахъ ученыхъ юристовъ и въ другихъ книгахъ, написанныхъ во времена древности и сохраненныхъ до настоящихъ дней, авторъ прибавляеть, что книги, въ которыя записывались судебныя рѣшенія, въ прежнее время велись правительствомъ, со временъ же Генриха VIII частными лицами, и что некоторыя изъ последнихъ пріобреди такое уваженіе, что на нихъ ссылаются безъ названія имени автора. Особенно извъстны вниги высшаго судьи Кока (Lord Chief Justice Coke), Гланвиля (лы), Флета (ы)». Это не совсемъ точно, и можно подумать, что эти особенно извъстныя книги суть сборники судебныхъ решеній. Между темь, хотя Кокъ, умершій въ первой половинѣ XVII стольтія, двиствительно оставиль книгу reports, но особенно извъстны его институты англійскаго права, — ученое сочиненіе, на которое и до сихъ поръ иногда ссылаются въ англійскихъ судахъ. Гланвилла же, бывшій великимъ юстиціаріемъ Англіи еще въ концѣ XII стол., извѣстенъ своимъ трактатомъ о законахъ и обычаяхъ Англін, въ которомъ изложенъ порядокъ делопроизводства въ королевской куріи, и который поэтому имъетъ одно чисто историческое значеніе. Наконецъ, что касается третьяго автора, приводимаго г. Ренненкампфомъ, именно Флеты, то его латинская компиляція о законахъ Англін написана въ концѣ XIII стол., въ одной изъ дондонскихъ тюремъ, куда Эдуардъ I, въ 1289 г., засадиль нѣкоторыхь своихь юстиніаріевъ. Какого бы то ни было современнаго значенія въ англійской судебной практик' компиляція эта также не имбеть. Кстати замбтимъ еще одну неточность. Говоря объ англійской справедливости (equity) и о томъ, какъ она применяется въ канцлерскихъ судахъ Англін (стр. 128), авторъ на основаніи того, что содержится въ изданномъ въ 1862 г. сочиненіи Фишеля объ англійской конституціи и одной статьи, появившейся въ томъ же году въ журналъ м-ва юстиціи (Суды общаго закона и справедливости), замвчаеть, что---«Судъ справедливости не связывается правилами, установленными для судовъ общаго закона, и обращаетъ болве вниманія на сущность двла, нежели на

на основаніи собственныхъ понятій о справедливости...» (стр. 128). Такъ было именно до 1862 г., но статутомъ изданнымъ въ томъ году, канциерскимъ судамъ предоставлено, для разрешенія фактических вопросовь, приглашать присяжныхъ, и такимъ образомъ старинное различіе между судами общаго закона и судами справедливости въ этомъ отношеніи исчезло. Авторъ можетъ о томъ справиться въ сочиненіи Гомершама Кокса (The institutions of the English Government. 1863. стр. 348 и 509). Кром'в того, нельзя не пожальть, что по поводу этой англійской equity и ея отношеній къ обшему праву, авторъ не коснулся преторскаго эдикта и его отношеній къ jus cuvile. Эту параллель англійскіе юристы, трактующіе о своей справедливости, довольно часто проводятъ. Вообще понятій римскаго права авторъ черезъ чуръ мало касается въ своей энциклопедіи и вследствіе этого чисто - юридическій элементь довольно слабъ въ ней: мы думаемъ, что выписки изъ Бокля и Гельмгольца не заменять для юриста этихъ понятій римскаго права.

Мы бы могли сделать еще довольно много замічаній по поводу того, что содержится вы юридической энциклопедіи г. Ренненкамифа, и по поводу того, чего въ ней недостаетъ, но мы уже и безъ того слишкомъ долго на ней остановились. Хотя энциклопедія эта далеко не можеть имъть для нашего времени того значенія, какое энциклопедія Неволина имыл для своего, темъ не менее книга г. Ренненкамифа, заключающая въ себъ особенно много сведеній по литератур'є предмета, можеть служить нѣкоторымъ пособіемъ для приступающихъ къ изученію юридическихъ наукъ. Конечно, по немалому учено-литературному аппарату этого сочиненія, можно бы ожидать, что и самое содержаніе его будеть нісколько глубже касаться основныхъ понятій науки, чёмъ мы видимъ то въ нъкоторыхъ частяхъ. Но мы относимъ это не исключительно къ винъ г. Ренненкамифа: мы именно думаемъ, что незавидная доля всякой энциклопедіи заключается въ томъ, что она должна болбе исчислять и приводить понятія, чёмъ останавливаться на нихъ и исчерпывать ихъ. Наконецъ, жаль, что по вижшности своей; изданіе ижсколько неряшливо: довольно большое число опечатокъ авформы его совершенія. *Судья справедливости* | торъ самъ въ концѣ книги объясняеть тѣмъ, что

эти очерки энциклопедіи печатались отдільными оттисками при кіевскихъ университетскихъ Извістіяхъ, въ теченіи болье двухъ льтъ. Віроятно, этимъ же объясняется, почему цілья дві страници (27 и 28) отпечатаны вдвойніть, сначала на своемъ місті, а потомъ еще разъ, послі 62-й страницы.

**Шекспиръ въ переводъ русскихъ писателей.** Изданіе *Н. А. Некрасова и И. В. Гербеля.* Томъ четвертый. Спб. 1868.

Изданіемъ этого тома оканчивается предпріятіе гг. Некрасова и Гербеля. Въ четырехъ большихъ компактныхъ томахъ, русскій читатель имфетъ переводъ всфхъ драматическихъ произведеній Шекспира, и притомъ въ стихахъ, что особенно цёнится любителями (и что дъйствительно имъетъ цъну, если для стиха иной разъ не жертвують точностію, какъ бываетъ очень неръдко); къ переводу присоединены двъ статьи — о литературъ и театръ въ Англіи до Шекспира, г. Боткина, и біографія Шекспира, составленная г. Полевымъ; при каждой пьесъ помъщены историческія свъдънія о ней и разборъ ея содержанія. Издатели сознають сами, что предпринимая изданіе, не могли имъть въ виду дать русской литературъ переводъ Шекспира, послѣ котораго ничего больше не оставалось бы желать для знакомства съ великимъ писателемъ; но все возможное они, кажется, сделали. Много пьесъ переведено было именно по ихъ вызову и является здъсь въ первый разъ; многія другія, напечатанныя прежде, пом'вщены здёсь въ исправленномъ видъ; между разными цереводами издатели старались выбрать лучшій. Если въ исполненіи діло не могло обойтись безъ неровностей и недостатковъ, этого едва-ли можно было избъжать. Предпріятія подобнаго рода бывають меркой состоянія всей литературы, и недостатки могутъ даже совсемъ не зависеть отъ издателей. Они помъстили дучшія работы надъ Шекспиромъ, какія представляла русская литература, — каковы, напр., переводы Дружинина, Кронеберга, Сатина, Островскаго, — но конечно, не въ ихъ волъ было сдълать, чтобы всѣ переводы были именно этого достоинства. Изданіе гг. Некрасова и Гербеля есть во всякомъ случав цвиный вкладъ въ русскую литературу, серьёзное дёло, какихъ только можно желать для ея благополучія.

Наше время меньше занято вопросами искус- | Шекспира — также.

ства, чемъ было прежде. Леть тридцать тому назадъ, изданіе всего Шекспира на русскомъ языкъ сочтено было бы громаднымъ литературнымъ событіемъ, — теперь ему едва-ли дадутъ тавіе разміры. Люди прежних литературных в покольній назовуть это, пожалуй, огрубленіемь вкуса; но это едва-ли такъ. Прежнее преклоненіе передъ Шекспиромъ и вообще искусствомъ было такъ сильно и исключительно именно потому, что это была въ тъ времена единственная почва, на которой развивались въ области литературы нравственные вопросы и идеальныя стремленія. Съ техъ поръ интересы искусства потеряли свою исключительную силу потому, что тоть запась мысли и чувства, который прежде сосредоточивался только здёсь, теперь разділился на много других предметовъ и цълей. Самая литература больше и больше оставляла свои идеальныя высоты, и въ такъ называемомъ реальномъ направленіи больше вмѣшивалась въ непосредственную дѣйствительность.

Тъмъ не менъе, мы не считаемъ нынъшняго времени неблагопріятнымъ для появленія Шекспира въ русской литературъ, теперь, быть можеть, онъ могь бы найти себѣ — въ общемъ счетъ - болъе пониманія, чъмъ прежде. Шекспиръ имълъ у насъ пламенныхъ энтузіастовъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, но это быль избранный кружокъ; мы не думаемъ, чтобы тогдашняя читающая масса вполнъ уразумъвала эти диопрамбы. Шекспиръ, конечно можеть быть понятень и безь дальнейшихъ толкованій, но для болье серьезнаго пониманія комментарій необходимь, а между тімь этого комментарія (за исключеніемъ недавно переведеннаго «Шекспира» Гервинуса) въ нашей литературъ до сихъ поръ не было. Издатели настоящаго перевода сдёлали очень хорошо, помъстивши при каждой пьесъ объяснительныя статьи, но они, къ сожаленію, не слелали вещи, столько же, если не болъе важной,не дали статьи объ общемъ значеніи Шекспира въ исторіи поэзіи, и его общемъ эстетическомъ достоинствъ. Въ разноголосицъ литературныхъ теорій было бы очень полезно для русскихъ читателей Шекспира установить определенную точку зрвнія на этоть предметь. Біографія Шекспира, конечно, не можеть еще выполнить этой задачи, статья объ англійской литературь до

Осинадцатый вёкъ. Историческій сборникъ, издаваеный *Петрома Бартеневыма* (издателемъ «Русскаго Архива»). Кинга первая. М. 1868. ✓ Стр. 464. Ц. 2 р. 50 к.

Г. Бартеневъ говоритъ въ предисловіи, что обиліе собранныхъ имъ историческихъ бумагь дало ему возможность, независимо отъ «Русскаго Архива», издать еще этотъ сборникъ, уже не тетрадями, а целыми книгами, выходящими безсрочно. Словомъ, это тотъ же «Архивъ,» но вышедшій изъ береговь отъ обилія матеріаловъ. Характеръ изданія тоть же самый; мы замътили только одну разницу, что матеріалы насколько меньше отличаются отрывочностью, которая составляеть свойство «Архива», по нашему мнѣнію не весьма завидное. Въ «Осмнадцатомъ въкъ» помъщены, напр., цълая большая переписка императрицы Екатерины съ московскимъ главнокомандующимъ княземъ М. Н. Волконскимъ; большіе отрывки изъ записокъ графа Комаровскаго; переписка имп. Екатерины съ прибалтійскимъ генераль - губернаторомъ графомъ Броуномъ; довольно обширныя и хорошо составленныя статьи кн. Цавда Вяземскаго, о политикъ Фридриха II съ 1763 по 1775 г., и статья г. Шугурова, объ отношеніяхъ Дидро въ императрицъ Екатеринъ. Но за тъмъ опять клочки и обрывки, къ которымъ, можетъ быть, когда нибудь напечатаются и продолженія; самыя записки гр. Комаровскаго уже не одинъ разъ являлись въ «Архивъ», и въроятно, явятся еще не одинъ разъ.

Степень интереса новаго изданія опять таже. Это почти исключительно сырой матеріаль, въ которомъ далеко не все важно и интересно, но встречаются и многія любопытныя историческія подробности и черты времени. Въ концъ книги, какъ булто для пробы читательскаго терпънія, помъщена цъликомъ «Ценсурная въдомость 1786 — 1788 годовъ»: любопытны въ ней (иля библіографовь) указанія книгь, представденныхъ тогда въ цензуру, но издатель счелъ нужнымъ поместить вместе и все росписки, которыми авторъ или издатель обязывались по отпечатаніи книги доставлять цензору экземпляръ для сличенія съ рукописью; росписки, какъ и следуетъ, все написаны по одной форме. На 25-ти страницахъ «въдомости» больше 130 этихъ росписокъ; сохранивъ изъ этихъ росписокъ одни имена, которыя только и нужны, и

даже пожалуй нёкоторыя варіацін, г. Бартеневъ сберегь бы цёлый печатный листь.

Страницы изъ кинги страданій болгарскаго илемени, Повъсти и разсказы *Любена-Караве*лова. Москва, 1868. Стр. 312. Ц. 1 р.

Имя Любена - Каравелова уже знакомо въ въ русской литературь: разсказы его печатались въ журналахъ; въ 1861 году, онъ издалъ книжку «Памятниковъ народнаго быта болгаръ», гдв помъщено не мало любопытнаго этнографического матеріала для знакомства съ болгарской народностью. Въ своей настоящей книгь авторъ собраль разсказы, личныя наблюденія, этнографическія замѣтки, которыя мотуть дать читателю понятіе о положеніи вещей въ болгарской части турецкой имперіи. Это положеніе ужасно; показанія автора не расходятся съ темъ, что давно известно объ этомъ предметъ, и заглавіе книги, выбранное авторомъ, къ сожальнію, очень подходить къ содержанію его винги. Для техь читателей, которыхъ интересуеть вопрось о нашихъ «братьяхъ» и «единовърцахъ»,и которые желали бы познакомиться съ ихъ настоящимъ положеніемъ, мы рекомендовали бы особенно книгу г. Каравелова, написанную легко и дающую понятіе о лёль.

Разсказы автора, безъ сометнія, основаны на дъйствительныхъ происшествіяхъ, и, кажется, произвели бы больше впечатленія, еслибы авторъ ближе держался чистыхъ фактовъ, не придавая имъ обычной литературной отдълки, которая ивсколько закрываеть настоящее историческое зерно, - въ этомъ зернъ, конечно, и заключается сущность дела. Этнографическія подробности въ этихъ разсказахъ и въ статьяхъ «изъ записокъ болгара» стоятъ конечно на почвъ вполнъ фактической; въ нихъ очень много любопытнаго и рисующаго нравы. Жаль, что ко всему этому авторъ не прибавилъ хотя короткаго общаго очерка страны и ея исторической судьбы; та большая публива, для которой должна бы быть назначена внижка г. Каравелова, въ сожальнію, имьеть весьма смутныя представленія о «братьяхъ» и «единовърцахъ», и въ большинствъ случаевъ едва-ли потрудится искать этихъсведеній въдругой книге. Съ такой прибавкой читатель могь бы пріобръсти себъ довольно отчетливое понятіе о предАвторъ посвящаетъ свою внигу «тъмъ русскимъ людямъ, сердцу которыхъ близко великое дъло славянской свободы». Мы искренно желали бы, чтобы такихъ людей было больше, и чтобы ихъ сочувствіе могло сколько нибудь помочь дълу несчастнаго славянскаго населенія турецкой имперіи, хотя (въроятно противъ ожиданій г. Каравелова) сильно сомнъваемся, чтобы было много людей, которымъ это великое дъло дъйствительно близко не на однихъ словахъ.

Философія природы. Г. В. Ф. Гезеля, паданная Карломъ Мишле. Переводъ В. П. Чижова, съ дополненіями, излагающими науку о природъ въ ея современномъ состояніи. Т. І. Москва. 1868 г. Больш. 8°, 447 стр. Ц. 2 р. 50 к.

Философія природы Гегеля есть часть его очерка энциклопедіи философских в наукъ, написанной имъ еще въ 1817 году въ Гейдельбергъ. Послъ смерти знаменитаго учителя, энциклопедія философскихъ наукъ была издана въ дополненномъ видъ его учениками, 1840—1843 г.

Книга, переведенная г. Чижовымъ, въ настоящее время не имъетъ практическаго значенія. По составу и расположенію своему, философія природы Гегеля не можетъ служить даже краткимъ очеркомъ тъхъ наукъ, которыхъ она касается. Она относится къ фактамъ ихъ, только какъ къ матеріаламъ для проведенія своей основной, апріорической мысли.

Извъстно, что гегеліянцы считали систему своего учителя окончательнымо обнаруженіемъ философской истины. И, дъйствительно, въ прежнемъ смыслъ философіи, какъ науки, не истекающей изъ точныхъ изслъдованій естествознанія, а подчиняющей ихъ своимъ выводамъ изъ произвольной гипотезы, трудно было идти далъе Шеллингова ученія о тождествъ бытія съ понятіемъ, дополненнаго гегелевскою методою, приводящею все знаніе къ единству на основаніи двухъ категорій: свободы и завона необходимости.

Подчиняя факты естествознанія діалектическому методу, Гегель дёлить философію природы на три части: механику, физику и органику. За тёмъ, въ философіи духа является тождество субъекта и объекта. Но изъ среды самихъ учениковъ Гегеля, изъ такъ называемой «лёвой стороны» его школы, вышли смёлые толкователи, которые единство это поняли

въ совершенно противоположномъ смислѣ, чѣмъ его понимала правовѣрная правая сторона. Какъ только допущено было это толкованіе, то факты опытные, факты внѣшняго міра взяли рѣшительно верхъ надъ абстрактнымъ мышленіемъ и привели къ совершенному разрушенію абстрактной философіи, которой система Гегеля, въ настоящее время, можно сказать, служитъ мавзолеемъ.

Въ такое время, когда уже безвозвратно миновала пора отвлеченнаго измышленія, когда всь надежды философіи возлагаются на успъхи опытныхъ наукъ, подготовляющихъ для нея матеріалы, когда вопросы о действіи нервной системы, о самозарожденіи, о единствъ видовъ смънили собой прежнія философскія ватегоріи мышленія, произвольно установляемыя то въ Парижъ, то въ Гейдельбергъ, то въ Іенъ, то въ Берлинъ, когда ключъ къ философской истинъ разыскивается во всемъ свъть по одной и той же системъ, системъ знанія положительнаго, - книга, переведенная г. Чижовымъ, явдяется, повидимому, въ нашей литературъ какъ роскошь, какъ принадлежность мюнцкабинета человъческой мысли. Но «Философія природы» Гегеля снабжена переводчикомъ множествомъ дополненій, излагающихъ нынѣшнее знаніе, и поэтому трудъ переводчика «энциклопедіи фидософскихъ наукъ» во всякомъ случав весьма почтенный и имфеть цфну для исторіи развитія человъческой мысли.

«Философія природы» Гегеля составляеть вторую часть его «энциклопедіи». Вышедшій ныніз 1-й томіз заключаеть въ себі гегелевскіе отділы «механики и физики». Во 2-міз томіз будеть помізшена органика. Въ предисловін г. Чижовь возражаеть г. Каткову, оспаривавшему потребность для русскаго человіка заниматься гегелевскою системою. Мы согласны съ мнізніємь г. Каткова. Но согласны ли сами съ собою наши гуманисты, проповідывая съ одной стороны практичность въ занятіяхь лично для себя, а съ другой, изгоняя ее изъ общественнаго воспитанія.

Исторія земли. Геологія на новыхъ основаніяхъ. Сочиненіе Фридриха Мора. Перевелъ съ нѣмецкаго П. И. Шульгинъ. изд. А. И. Глазунова. Москва. 1868. Больш. 8°. 510 стр. Ц. 3 р. 50 к.

мой «лѣвой стороны» его школы, вышли смѣлые толкователи, которые единство это поняли върить существующія системы геологіи на осно-

ваніи законовъ физики и химіи, не стісняясь какъ напр.: Дарвина, Ляйелля, Тиндалля, Гарт авторитетами. Его критика общепринятыхъ геологическихъ объясненій мітко бьеть въ то. что въ нихъ есть гипотетическаго, а гипотетическаго въ геологіи много. «Въ геологической химін — говорить авторъ — заставляють огнепостоянныя вещества улетучиваться, изъ вязкихъ, густыхъ, расплавленныхъ массъ выводятъ чистые, прозрачные вристаллы: окислы отлъляють отъ кислоть простымъ охлажденіемъ; сплавляють кремнекислыя и углекислыя соединенія, безь раздоженія; словомь, открывають такія ликовины, о какихъ обыкновенная химія не имфетъ понятія. Точно такимъ же образомъ, особенная геологическая физика придаеть парамъ силу вдесятеро большую, чёмъ показывають опыты; допускаеть, что тела удельно тяжельйшія могуть плавать въ легчайшихъ; въ жильныхъ трещинахъ охлаждаетъ расплавленныя вещества безъ уменьшенія ихъ въ объемъ и т. п. Обращаясь къ точнымъ наукамъ, я долженъ срѣзать всѣ эти уродливые наросты.» Моръ объясняеть, что единственный извъстный ему трудь о главныхъ основаніяхъ мірозданія, съ которыми онъ почти вполнъ согласенъ - трудъ Раденгаузена, который, также стремится въ упрощенію науки и въ домев насильственныхъ гипотезъ.

Моръ даетъ совершенно новое объяснение очень многихъ геологическихъ фактовъ, какъ напримфръ: происхожденія известковыхъ горъ изъ гипса моря при содъйствіи растеній и животныхъ; происхожденія слюды; изміненія цеодитовъ, гранитовъ и гадолинитовъ отъ лъйствія теплоты; сжатія земли у полюсовь; морскихь газовъ и т. д. Трудъ Мора не прошолъ безследно въ науке, какъ сильный протесть противъ техъ натянутыхъ объясненій, которыми наполняются пробёлы плутонической системы. Переводъ г. Шульгина совершенно удовлетворителенъ, и нельзя не поблагодарить издателя, которому мы обязаны распространениемъ у насъ очень многихи изи наиболде известнихи со. временных сочиненій по части естествознанія,

вига, Льюза и др.

Замъчательные процессы. Собраніе юридиче скихъ статей разныхъ иностранцыхъ авторовъ Изданіе М. О. Вольфа. Спб. и Москва. 1863 г 80 195 стр.

Здѣсь изложено собственно четыре процесса Каляба, похищавшаго письма въ австрійскоми почтамть; Джона Броуна, Контегреля за убійство, и священника Шобара за раскрытіе тайны исповеди, и Уаррена Гастингса, генералъгубернатора Остъ-Инліи. Почему убійство Сіалу помъщено рядомъ съ процессомъ Гастингса или какое отношение имфетъ воръ Калябъ Джону Брауну — этого спрашивать незачёмъ, потому что цёль изданія слишвомъ спекулятивная. Подборъ статей - случайный, изложеніе процессовь не им'ьеть никакой юридической цѣны, издано все это на желтой разнопвътной бумагъ и цъна всему этому — 1 р.

Принцъ Канишь. Романъ (?) съ французскаго. Соч. Лабулэ. Изд. Львова, Спб. 1868. Стр. 177. Ц. 75 к.

Нашимъ читателямъ знакомо содержание этой сатиры и ея отношенія въ госполствующему. порядку въ современной Франціи (см. «Политическая сатира во Франціи», февр. и апр.) Эти отношенія и составляють главный интересъ новаго сочиненія Эд. Лабулэ, гдф, въ формъ фантастической сказки, ученый авторъ нашелъ возможность подвергнуть меткой критикъ и общенонятной — духъ и установленія второй, имперіи. Переводъ довольно удовлетворителенъ и изданіе опрятно; во всякомъ случав, оно лучше пругого изданія того же сочиненія, подъ заглавіемъ: «Принцъ Собачка», съ приложеніемъ къ нему «Трехъ Лимоновъ» и еще чего-то: последній переводчикъ нашель даже для себя удобнымъ издать одну и ту же книгу различными прифтами, что весьма оригинально, но весьма небрежно, и въроятно дорого, потому что книжка стоить 1 р. 25 к.

#### БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

инописиная история. Романа, на двуха частиха, Ивана Тончарова. Издавіе четвергое, шоза испривленное. Свб. 1868. Стр. 229 в 261. Ц. 1. р., 50 в.

оми нь пе новый, —но, въ наше скудное на бельметику время, можно справедите сказать, по оду четвертаго изданія «Обыкновенной исторіи»,

«старый другь лучше новыхъ двухъ», а поуй и гораздо больше, чёмъ двухъ, Какимъ авомь им принын кь современному состояню щиой литературы, имъя предъ собою замъчамые обращы нь веданнемъ прошедшемъ-это гавитъ любопытную задачу для будущаго встоа нашей современной литературы. Но въ чиощей публика не порвани связи съ тою эпохою, оказательствомъ тому служать повыя издавія жимхъ произведеній, которыя не утрачивають ереса современности, потому что ихъ достовио состоить не из преходищей тенденціи из ту въ другую сторону, но въ талантахъ авторовъ гь удовлетворенів ими качных законовь спраливаго и прекраснаго, И. А. Гончаровъ прислежить именно къ числу такихъ авторонъ. гъ, почему героп его не проходять такъ скоро, сь герои многихъ другихъ совремевных громавъ, и една ли когда-нибудь они перестанутъ ть съ нами, потому что мотивы ихъ «героично» коренятся глубоко въ челов'яческой натурф. а, Адуевы дізають свое дізо» — восклицаеть рой «Обыкновенной исторіи»: и прибавимъ, едва

Адуевы когда нибудь кончать свое дело, а едва какое пабудь поколеніе не будеть иметь своихъ дуевыхъ». Главное достоинство «Обыкновенной торіи» то, что въ ней действительно все обыовенно, разве кроме высокаго художественнаго данта антора и его уменья вводить насъ въйны души челогеческой—не разсужденіями, по нымъ разсказомь в безпрерывнымъ действіемъ пъ, виводимыхъ имъ на спену романа.

ейниць и его нькъ. Сочиненіе *Владиміра Герьс.* Спб. 1868. Стр. 590. Ц. 2 р.

Вторая половина XVII вѣка и первые годы оотедиаго стольтія нераздільно связаны съ имеемъ Лейбница. Исторія должна считать его отомъ европейской публицистики, первымъ руковотелемъ общественнаго мижнія-новой силы, коорая, можно сказать, была впервые вызвана Лейбицомъ. Въ исторіи европейской цивилизаціи имя ейбница стоить еще више, какъ преобразователя сего воспитательнаго и научнаго метода. Врагь холастическаго классицизма, Лейбницъ внесъ въ колу и науки реальный элементь. Петръ В., съ воею генівльностью, искаль образцовь для своей овой Россіи не въ въковыхъ схоластическихъ ниверситетахъ Германіи, но обратился именно ъ Лейбинцу за совътомъ о мърахъ къ распротранедію образованія въ своемъ отечествъ. При такомъ исемірномъ значенів Лейбинца, нельзя не поблагодарить г. Герье за его почтевный в несьма добросовъстный трудъ, имъющій цілью познакомить нась съ жизнью Лейбинца, несьма искусно обставленною авторомъ тою средой, на которую дъйствоваль Лейбинцъ. Ожиданіе новыхъ матеріадовъ принудило автора отложить главу о сношеніяхъ Лейбинца съ Петромъ В, до особаго изслідованія, которое мы будемъ ожидать съ большимъ петерибнісмъ, чтобы увидіть во всіхъ подробностяхъ: быль ли Петръ Великій классикъ вли реалисть? Вмісті съ тімъ авторъ обіщаєть намъ изложить отлільно самое ученіе Лейбинца.

Зимля в Воля. И. Л. Свб. 1868, Стр. 239. П. 1 р.

Можеть ли всякій владіть землею в пользоваться полею? У насъ этотъ попросъ рашенъ безпоноротно Положеніемъ 19-го февраля 1861 г. Но авторъ брошюры считаеть уничтожение крипостного права «скачкомъ», и берется за перо съ целью выразить свое личное желаніе, а вменно, «чтобы вновь скрипасии была нить внутренняго органипическаго развитія нашего отечества». Можета быть, при Бориск Годунова, въ конца XVI вака, разсужденія автора могли бы пригодиться на это иибудь, по теперь онъ рискуеть остаться «гласомъ вопіющаго въ пустыні». Впрочемъ, авторъ пдеть дале Голунова, и допускаеть только «крупныхъ собственниковъ». По его мифию, собственникъ земли долженъ обладать особенными качествами: «для промъна купоновъ на деньги не требуется никакихъ качествъ и никакого труда»! Совершенно справедливо! А много ли нужно было качествъ п труда для полученія оброка съ бывшихъ кріщостныхъ-этихъ живыхъ процентныхъ бумагъ, и для стриженія съ нихъ купоновъ? Можно согласиться съ авторомъ только въ одномъ, - что «крестьяне не получили встхъ угодій, конми прежде пользовались»; авторъ сравниваеть надълъ земли съ тельгою, раздъленною между двумя лицами, изъ корыхъ одинъ получилъ кузовъ, а другой-колёса». Понятно, что крестьянское хозяйство, гдв одинъ унидъль себя съ кузовомъ безъ колесъ, а другой съ колесами безъ кузова, - не могло далеко уфхать впередъ. Но это обстоительство упраздняеть вск другія размышленія автора.

Сокращенный казвидарь на тысячу леть (900—1900), составленный для поверки годовь въ летописи Км. Н. Туркестановымь. Сиб. 1868, Стр. 108, ін 4°. Ц. 75 к.

Трудъ весьма полезный для читающихъ наши летописи и даже ближайшіе къ намъ мемуары, Расположеніе таблицъ такъ просто, что стоитъ только взглянуть на одну изъ нихъ, чтобы въ одно мгновеніе опредълить, что, наприм., 30-е мая 1672 года приходилось въ четвергъ. Но тёмъ не менёе автору следовало бы присоединить къ своему изданію ключъ, какъ пользоваться его таблицами.

# "ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ"

#### ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ

выходить въ 1868 году, 1-го числа ежемъсачно, отдъльными вангами, отъ з до 30 листовъ: два мъсяца составляють одинъ томъ, около 1000 страни шесть томовъ въ годъ.

#### ЦВНА ПОДПИСКИ

съ доставною и пиресылкою:

За-границу подписка принимается только на годь, съ приложеніемь къ цент въ губернії за пересыму по почть на бандероляхь: 2 руб. на Прусско и ва Германію; 3 руб. на ві гію; 4 руб. на Францію и Данію; — 5 руб. на Англію, Швенію, Испанію и Португалія 6 руб. на Швейнарію; — 7 руб. на Италію и Римъ.

Городская подинска принимается, въ Петербурги: въ Главной Контор'в «Въстника Европы» (открыта, при книж. маг. А. Ө. Базунова, на Невскомъ пр., у Казан. моста, по будеямъ отъ 9 ч. ут. до 9 ч. веч., и по праздникамъ отъ 12 ч. до 3 ч. понолуд.); и въ Москва: въ книжномъ магазинъ И. Г. Соловьева. Ниогородная и заграничная в инска высылается, по почть, ключительно: съ Редакцію журна «Въстникъ Европы» (Галерная, и или прямо въ Газетную Экспедии С.-Петербургскаго и Московскаго По тамтовъ. — Подписывающіеся му обращаются въ мъста, указанныя и городской подписки.

Нодинсывающіеся лично въ Главной Конторѣ «Въстника Европы», для обнеченія себѣ правильной и своевременной доставки кинжекъ, требують і дачи билета, выръзаннаго изъ кингъ Конторы журнала, а не книжи магазина, и съ помъткою дия выдачи билета.

Подинска безъ доставки (годъ — 14 р.; полгода — 7 р. 50 к.) принимае въ мъстахъ, указанныхъ для городской подински.

NB. Редакиія отвичаеть за точную и своевременную сдачу экземпляр въ Почтамть только предь тъми, кто сообщаеть ей нумерь и число м сяца: или почтовой квитанціи, или билета, вирызаннаго изъ книгь Глава Конторы «Вистника Европы».

Въ случат педоставки Почтамтомъ сданныхъ сму въ порядкъ экземпляровъ, редакція обязуется немедленно выслать новый акземплярь въ замънъ утраченнаго почт по не иначе, какъ по предлявленіи подписчикомъ свидътельства отъ мъстной Почтовой Конто что гребуемий пумеръ книги не быль выслань на его имя изъ Газетной Экспериція.

Жедающіе пріобръсти полный зклемплярь «Въстника Европы» за 1867 го (четыре тома: 8 руб. безъ доставки) обращаются въ Главную Контору журнала. Гг. Ипогородные — исключительно въ редакцію (Спб. Галерная, 20), съ приложеніс 1 руб. дли пересылки годового эклемплира.

М. Стасюлевичъ

Издатель и ответственный редастор

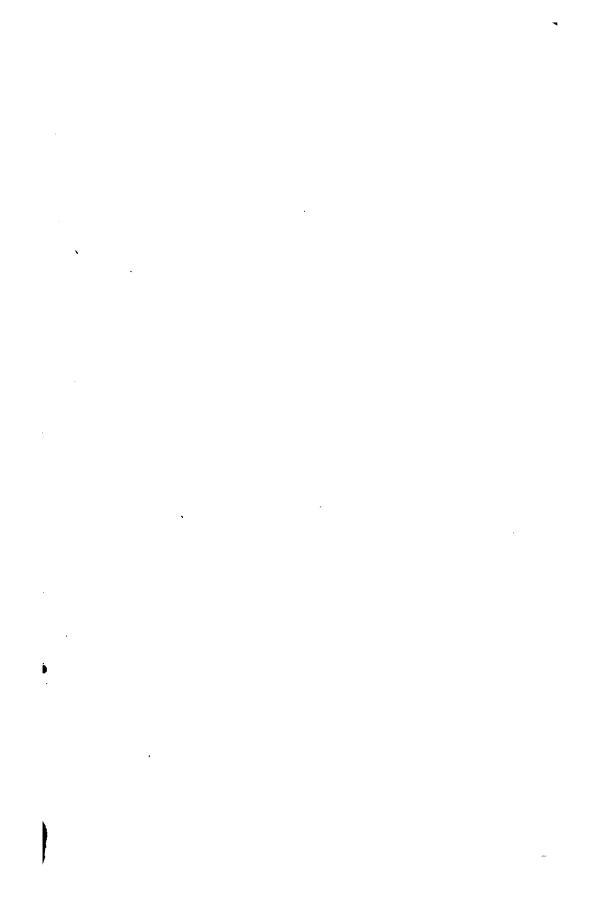

. i . : • . 



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

1AN 1 7 'CO H



